

# THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

.

.

•

,

1

1 • АВГУСТЪ.

PYGGROG KOTATGTRO

## **ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Н. Н. Клобунова, Лиговская ул., д. № 34. 1906.

DAC J 17 89.5

### Къ свълънію гг. подписчиковъ.

1) Контора редакціи не отвічаеть за аккуратную доставку журнала по адресамъ станцій желівзныхъ дорогь, глів нівть почтовыхъ

учрежленій.

2) Полписавшіеся на журналь черезь книжные магазины—съ своими жалобами на неисправность доставки, а также съ ваявленіями о перемѣнѣ адреса благоволять обращаться непосредственна въ контору редакцій — Петербургь, уг. Спасской и Басковой ил. *∂.* 1—9.

> Книжные магазины только передають подписных деньги въ контору редакціи и не принимають никакого ичастія въ доставкъ журнала.

3) Жалобы на неисправность доставки, согласно объявленію отк. Почтоваго Департамента, направляются въ контору редакціи не позже

какъ по полученіи следующей книжки журнала.

4) При заявленіи о неполученіи книжки журнала, о перемін з впреса и при высылкъ дополнительныхъ взносовъ по разсрочкъ подписной платы, необходимо прилагать печатный адресь, по которожу высылается журналь въ текущемъ году, или сообщать его №.

> Не сообщающие У своего печатного адреса затридняють наведение нужныхь справокь и этимь замедляють исполнение своихь просьбъ.

5) При каждомъ заявленіи о переміні адреса въ преділахъ Петербурга и провинціи слідуеть прилагать 25 коп. почтовыми марками.

6) При перемънъ петербургскаго адреса на иногородный уплачивается 1 р.: при перемвив же иногороднаго на петербургскій—65 к.

7) Перемвна адреса должна быть получена въ конторв не позме 15 числа наждаго мъсяца, чтобы ближайшая внига журнала была направлена по новому адресу.

8) Лица, обращающіяся съ разными запросами въ контору редавціи или въ отделенія конторы, благоволять прилагать почтовые

бланки или марки для ответовъ.

### Къ свъдънію авторовъ статей.

1) На отвъть редакціи по поводу присланной статьи, а также на случай возвращенія обратно рукописи должны быть приложены

2) Непринятыя рукописи, обратная пересылка которыхъ не былаоплачена, возвращаются заказной бандеролью съ наложеннымъ пла-

тежомъ стоимости пересыдки.

3) По поводу непринаты же бейхотвереній редавція не ведеть съ авторами никакой переписки в таки спихотворения уничтомаются.



## СОДЕРЖАНІЕ:

|     |                                                                   | _       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|
|     | 7) 7                                                              | СТРАН,. |
| 1.  |                                                                   | 1- 33   |
| 2.  | Изъ записокъ М. Л. Михайлова. Продолженіе                         | 34— 74  |
| 3.  | Гроза. Стихотвореніе $\Gamma$ . $\Gamma$ алиной                   | 74—     |
| 4.  | Аренда. Разсказъ. Виктора Муйжеля                                 | 75103   |
| 5.  | Инсургентъ 1871 г. Романъ. Жюля Валлеса, Пере-                    |         |
|     | водъ съ французскаго. Я. А. Глотова                               | 104—139 |
| 6.  | На Кузнецкомъ тракту. Повъсть изъ жизни петер-                    |         |
|     | бургскихъ рабочихъ. $T$ ана                                       | 140-164 |
| 7.  | Рабочіе и политика. П. Тимофеева                                  | 165182  |
| 8.  | Стихотворенія Н. Шрейтера                                         | 182—    |
|     |                                                                   |         |
| 9.  | Оливія Латамъ. Романъ. $F$ . $\mathcal{J}$ . $B$ ойничъ. Переводъ |         |
|     | съ англійскаго А. Н. Анненской, Окончаніе,                        |         |
|     | (Въ приложеніи)                                                   | 129-176 |
| 10. | Борьба партій и народная школа. Письмо изъ                        |         |
|     | Франціи. Н. Е. Кудрина                                            | 1- 38   |
| 11. | Очерки быта и нуждъ желѣзкодорожныхъ служащихъ                    |         |
|     | Е. А. Соковича                                                    | 38 64   |
| 12. | Передъ зарей въ Англіи. Діонео                                    | 65— 97  |
| 13. | О бытовой революціи. А. Петрищева                                 | 98—118  |
| 14. | Политика: Финляндскія дівла.—Роспускъ Думы и                      |         |
|     | биржа. — Роспускъ Думы и заграница. — Конецъ                      |         |
|     | дъла Дрейфуса Русскіе бомбисты въ Парижъ                          |         |
|     | Ватиканъ и Франція. С. Южакова                                    | 118—143 |
|     |                                                                   | 110 110 |

(См. на оборотъ).

|     |                                                   | CTPAH.          |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|
| 15. | Слово и дъло нъмецкихъ либераловъ. Письмо изъ     |                 |
|     | Германіи. М. Рейспера-Реуса                       | 143—159         |
| 16. | Наброски современности. II. Роспускъ Государ-     |                 |
|     | ственной Думы и его результаты. $B.\ M$ якотина . | 160—178         |
| 17. | На очередныя темы. І. Земля и воля всему на-      |                 |
|     | роду.—II. Можно ли взять всю волю?—III. Можно     |                 |
|     | ли взять всю землю? А. Пъшехонова. $\cdot$        | 178—206         |
| 18. | Каламбуристы. $A$ . $\Pi$ етрищева                | <b>206—21</b> 3 |
| 19. | Отчетъ конторы редакціи.                          |                 |
| 20. | Объявленія.                                       |                 |

### ПОБЪГЪ.

Повъсть.

#### VI.

Этотъ годъ былъ для Джурджуя особенно богатъ приключеніями. Еще не утихли отголоски скандала съ учительшей, а уже надвигалось событіе, которое потрясло до основъ не только джурджуйскій край, но и все русское государство.

Везшій въсть о немъ казакъ летьль, буквально очертя голову. Трупы лошадей бросаль по пути, браль отъ жителей свъжихъ животныхъ и все мчался и мчался... Спаль въ съдлъ, та лишь постольку, поскольку успъваль закусить во время хватанія и съдланія лошадей. Въ пять дней онъ проскакаль тысячу безъ малаго верстъ. Наконецъ, онъ очутился на краю обрыва, откуда виденъ быль Джурджуй. До города осталось всего верстъ семь. Но казакъ узналь по облакамъ, низко опустившимся на хребты горъ, по одинокимъ взметамъ снъга въ ложбинахъ, по колыханію вершинъ лиственницъ на косогорахъ, что ждетъ его еще тяжелое испытаніе.

- Не лучше ли свернуть къ жителямъ... есть тутъ недалеко!..—искушалъ его ямщикъ.
  - Ишь!.. Дикій!.. Слъзай съ лошади!

Нарочный пересълъ на лучшую ямщицкую лошадь, снявши съ нея предварительно вьюки и все лишнее; ямщи-ка онъ оставилъ на дорогъ съ вещами и самъ погналъ во весь духъ.

Въ долинъ подымалась одна изъ тъхъ весеннихъ непогодъ, когда, казалось, всъ вътры, притаившеся въ горныхъ ущельяхъ, слетались туда на послъдній ръшительный бой. Сначала выбъжалъ одинъ изъ нихъ и понесся по чуть-чуть уже согрътой солнцемъ равнинъ, побъдоносно завывая и стряхивая съ деревьевъ уцълъвшій на нихъ снъгъ. Но не достигъ онъ и половины пути, какъ съ боку Августъ. Отдъль І.

набросился на него пругой вихрь, вивпился въ его тъло. смяль его, скрутиль, и, обнявшись, помуались они уже дальше вдвоемъ съ ревомъ и дракой. Ихъ шумныя волны заполонили уже почти всю долину, уже достигали противуположныхъ горъ, когда вдругъ оттуда скатилось плоское, широрокое воздушное теченіе, незам'тно подмыло ихъ и ударило снизу. Мятель вдругь уродливо вздулась, бышено закружилась и разорвалась на тысячу вихрей и дуновеній. Какъ стая бълыхъ, мохнатыхъ чудовищъ, покатилась пурга по долинъ съ воемъ, свистомъ, ржаніемъ. Вътры кусали другъ друга, сталкиваясь лбами, точно разъяренные быки, и свкли все на пути жгутами сивга, точно мечами. Лвса трещали и склонялись низко подъ ихъ ударами, точно легкіе тростники. Ущелья и утесы ревыли ужаснымъ воемъ, а схваченныя водоворотомъ мятели облака смъщивались съ снъговымъ туманомъ и варомъ кинбли, то взлетая вверхъ, то опускаясь къ землъ.

Когда эта бъщено клокочущая волна ударила въ казака, лошадь застонала и зашаталась, а всадникъ сдълалъ крестное знаменіе. Вскор'в онъ потеряль всякое соображеніе, гдъ онъ и въ какую сторону долженъ держать путь. Вътры били его съ боковъ, сверху, даже снизу, выбрасывая на воздухъ столбы снъга, стертаго въ тончайшую пыль. По временамъ, когда бой вътровъ на мгновеніе стихаль, тяжелые, влажные хлопья снъга сыпались беззвучно съ низкихъ тучь. Тогда казакъ чуть приподнималь съ глазъ мъховой наличникъ и осматривалъ окрестности, а лошаль чистила заткнутыя снъгомъ ноздри о выставленное впередъ копыто. Но затишье ръдко продолжалось дольше самаго крошечнаго мгновенія, а зат'ємъ опять подымался вой, гомонъ, и все опять тонуло въ бъломъ. холодномъ, страшномъ водоворотв. Лошадь хранвла, обнюхивая путь, а казакъ молился. Оба они уже съ трудомъ шевелились, уже замерзали, когда животное неожиданно остановилось и тихонько заржало. Совсвмъ близко спокойно подымалось въ мутномъ бурунъ большое темное здание съ остроконечной крышей. Казакъ опять перекрестился, опасаясь "навожденія", но спустился съ съдла и, перебравшись сквозь сугробы заносовъ, принялся ногами и руками колотить входныя двери.

Послѣ долгаго стука, двери, тѣ, наконецъ, чуть пріотворились, и въ щелку выглянуло удивленное лицо полицейскаго сторожа.

— Изъ "губерніи"... Государь убитъ!.. Бѣги за начальникомъ округа!..

Оторон вы отвыть сторожь хотыль было вы отвыть захлоп-

нуть двери передъ носомъ казака, но тотъ быстро всунулъ ногу за косякъ...

— Сказываю теб'в: царь убить! Бери коня и веди подъ нав'всъ...

Сторожъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ и пятился назадъ, не увѣренный: казака ли видитъ нередъ собою, или привилѣніе.

**Нарочный,** между тёмъ, развязаль ремни и сдернулъ съ головы канюшонъ...

— Лошадь доспъй, а къ начальнику я самъ схожу... Дай каплю глотнуть топленаго масла... Ледъ у меня въ сердцъ!..

Часъ спустя въ занесенныхъ вьюгой до крышъ домишкахъ города, у жарко растопленныхъ комельковъ, испуганные жители разсказывали другъ другу ужасную новость. Въ полиціи собрались чиновники, попъ и оффиціальные представители города; въ юртъ у Александрова — политическіе ссыльные.

На дворъ все еще свирънствовала мятель.

- Свершилось!.. Свершилось!.. Со времени Куликовской битвы не случалось въ Россіи болъе важнаго событія!.. Господа, родина наша на новый входить путь... Можете не бъжать!.. У насъ будетъ конституція!.. Свобода!.. Цъпи рабства порваны навсегда!--говорилъ возбужденно Аркановъ, сжимая руки и расхаживая по юртъ.
- Столько жертвъ!.. Земной богъ, передъ которымъ русскій мужикъ ницъ падалъ...
- Несомнънно, событе первостепенной для Россіи важности; главное, какое опо произведетъ впечатлъніе на простой народъ: перестанетъ-ли онъ боготворить своихъ властителей, или, наоборотъ, возмутится и встанетъ противъ освободителей... И то, и это возможно! Кто поручится, что это удачное покушеніе не поведетъ къ еще горшей реакціи!... Какъ ни какъ, съ именемъ убитаго связано освобожденіе кръпостныхъ милліоновъ. Лицо выбрано неудачно... Для народа онъ, всетаки, былъ лучшимъ царемъ. Я вижу въ этомъ убійствъ, какъ и въ другихъ покушеніяхъ, только доказательство политическаго безсилія и политической безтактности партіи!—раздражительно доказывалъ Петровъ.
- Лучшимъ царемъ?.. А сиротскіе надёлы? А земскіе стражники? А преслёдованіе земствъ, школъ?! Допустимъ даже, что народъ выскажется за царя, такъ развё это доказательство?! Народъ, темный, обездоленный, жалкое рабское стадо, загнанное и управляемое горстью чиновниковъ!..— заспорилъ Аркановъ.
  - Народъ, я думаю, или останется безучастенъ, или

набросится на своихъ угнетателей... Во всякомъ случав, вспыхнутъ волненія! — замътилъ Александровъ.

- Конституціи, можеть быть, и не дадуть, но уступки во всякомъ случав сдвлають! необыкновенно энергично сказаль Черевинъ.
- Это зависить всецвло отъ того, будеть ли продолжение... Если у партии есть силы, чтобы вырвать уступки... вмв-шался Негорский.

Поднялся споръ. Каждый спѣшилъ высказать свое мнѣніе, и у каждаго было оно особое. Даже Гликсбергь, придерживая Воронина за пуговицу, что-то доказываль ему горячо, ссылаясь то на того, то на другого заграничнаго автора.

- Да, да!.. Именно... Россія! бормоталъ тотъ неопредъленно.
- Какая Россія?.. Какое именно?!.. Вы кажется не разслышали?!—горячился Гликсбергъ.

Всъхъ заглушилъ, въ концъ концовъ, басъ Арканова.

- Господа, подымитесь хоть немножко надъ деталями текущей жизни. Отбросьте буржуазную привычку сейчасъ же требовать за все наличныя деньги. Отъ казни Людовика XVI...
  - Тише! Кто-то идеть!..
  - -- Пусть идетъ!

Ораторъ, однако, предусмотрительно умолкъ. Въ съняхъ слышался продолжительный, неопредъленный шорохъ. Очевидно, посътитель не могъ найти ремпя, замъняющаго въ Джурджув дверную ручку. Красусскій толкнулъ двери. На порогъ появился джурджуйскій командиръ, казачій пятидесятникъ, въ парадномъ мундиръ и при саблъ; казаку, который провожалъ его, онъ приказалъ остаться въ съняхъ. Самъ вошелъ въ избу и двери за собой притворилъ.

- Исправникъ проситъ васъ, господа, къ восьми часамъ въ полицію.
  - Всѣхъ?
  - Всѣхъ.
  - Зачвиъ?
  - Этого я не знаю!
- Пусть исправникъ пришлеть намъ оффиціальную повъстку съ указаніемъ дъла!—отвътилъ высокомърно стоявшій впереди Аркановъ.
  - Значить, вы, господа... отказываетесы!
- Пусть пришлють намъ письменно приглашеніе, и возможно, что прійдемъ!—отвѣтилъ мяче Самунлъ.

Командиръ подумалъ немного, поклонился и ушелъ, позванивая шпорами.

Ссыльные стали дёлать разныя догадки: что бы это требованіе могло означать, — и рёшили сегодня не расходиться. Александровъ и Негорскій угостили товарищей отличными сухарями и суешнымъ мясомъ. Самоваръ, постоянно подбавляемый, кипълъ непрерывно.

Вкор'в казакъ принесъ формальную пов'встку, чтобы вс'в, названные по имени и фамиліи, явились сегодня въ полицію для подписи къ присяг'в на в'врность новому царю, а завтра принесли ее въ церкви.

Требованіе было дотого неожиданно, что ссыльные смутились.

- Дураки! Какое же значене представляетъ присяга человъка невърующаго, какъ я? — сказалъ, пожимая плечами Черевинъ.
  - Значить, вы отказываетесь?
- Ну, нътъ. Я не столько наивенъ, чтобы позволить такъ грубо себя обойти... Въдь это явная ловушка!
- Возможно. Но я, даже зная это... не могу... Не смотря на то, что теоретически не вижу пренятствій, но... есть чтото възтомъ крайне гадкое и позорное... Не могу, хотя бы меня за это... сослали въ каторгу... не могу... горячился Петровъ.
- Я полагаю, что не подлежить сомниню... началь было Аркановъ.
  - Именно!
  - -- Такъ!
  - Нѣтъ!
  - Пусть всв выскажутся!

Поднялся шумъ.

- Значить, вы предполагаете, что мой мужь готова присягнуть?—воскликнула бользненно Арканова.
- Наоборотъ, я предполагаю, что никто изъ насъ не станетъ присягать, что это само собою понятно, и что не стоитъ объ этомъ разсуждать. Для меня вопросъ только, въ какой это сдёлать формѣ?
- Безъ всякой формы!.. Развѣ неизбѣжно разговаривать разговоры съ этими господами? Дѣло само за себя говорить: не явились, значить—не хотимъ!.. совѣтовалъ Александровъ.
- Этого мало. Этого они не поймутъ!.. отвътилъ Самуилъ.
- Въ правъ будутъ подумать, что мы боимся ихъ!..—добавилъ Красусскій.
- Пусть думають. Тъмъ хуже для нихъ. Какое намъ дъло, что объ насъ думаеть джурджуйскій исправникъ?!

Я не склоненъ разговаривать съ ними о моихъ убъжденіяхъ... Ни съ къмъ, даже съ министромъ!.. Смъшное заблужденіе, что можно убъдить ихъ чъмъ-либо другимъ, кромъ силы... продолжалъ доказывать Александровъ

- Всетаки что-нибудь отвътить нужно. Это необходимо не для нихъ и не для насъ, но для... народа, для исторіи!— замътилъ Аркановъ.
- Именно! У народа только и дъла, что заниматься нашими протестами. Я поддерживаю предложение Александрова. Всякій разговоръ съ врагомъ для него польза, а для насъ уронъ. Въ разговорахъ онъ всегда что-нибудь да узнаетъ; между тъмъ, мы для него страшны, пока мы, какъ туча: неизвъстно, грянетъ или не грянетъ громъ изъ нея, вмъщался горячо Негорскій.
- Совсѣмъ нѣтъ! Мы не должны упускать ни малѣйшаго случая для ослабленія престижа власти. Мы должны ее дезорганизировать, убивать ея авторитеть даже въ мозгахъ ея сторонниковъ и руководителей, даже въ сердцахъ чиновниковъ и служащихъ...—доказывалъ Аркановъ.

Не смотря на р'вшительный протестъ Александрова, предложение его провалилось на баллотировкъ. Ссыльные ръшили отказъ свой мотивировать и сочинили для этого слъдующую формулу: "Отказываемся присягать на върность деспотической монархіи".

Черевинъ все твердилъ, что это ловушка, и что онъ ввиду этого присягать будетъ. Александровъ безусловно отказался отъ участія даже въ заявленіи.

- Никакой!.. Ни деспотической, ни всякой другой. Результать будеть такой, что васъ немедленно арестують—и больше ничего!
  - --- Если не пойдемъ, тоже насъ арестуютъ.
- Это еще неизвъстно. Надъ этимъ имъ придется еще поразмыслить. Отсутствіе не есть еще преступленіе. Его можно разно толковать. Молчаніе не наказуется. Отказъ же въ исполненіи требованія властей является, во всякомъ случать, объектомъ преслъдованія, предусмотръннымъ уложеніемъ о наказаніяхъ. Зачти врагу облегчать положеніе? Молчаливое сопротивленіе—самое трудное, но и самое могущественное. Разговоръ съ врагомъ несомнънный компромиссъ...

Замѣчаніе о возможности ареста удержало протестантовъ отъ коллективной подачи заявленія.

- По одиночкъ еще хуже.
- Лучше всего послать депутата...
- Это незаконно. Исправникъ не приметъ коллективной деклараціи... Нельзя!

- Пусть не принимаетъ.
- А я повторяю, что это ловушка!.. твердилъ Черевинъ. Негорскій враждебно расхаживаль по избъ.
- Слушайте!..—заговорилъ, наконецъ, онъ, останавливаясь посерединѣ.—У насъ есть запасъ сухарей, пригототовленныхъ для побъга, есть оружіе и порохъ для четверыхъ людей. Все это мы можемъ легко перетащить сюда... Стъны юрты достаточно толсты и обмазаны къ тому же слоемъ навоза и глины... Изъ съней можно прекрасно отстръливаться... Мы попробуемъ защищаться!.. Мнъ кажется, что мы способны выдержать осаду даже до весны, а тогда, когда сойдетъ снъгъ, двинемъ въ тайгу... Пусть Самуилъ отправляется въ полицію съ заявленіемъ, а остальные пусть несутъ сюда вещи...—закончилъ онъ и опять принялся ходить по юртъ нервными, порывистыми шагами.

Огонь потрескиваль въ каминъ, красное его зарево точно кровью окрашивало людей, застывшихъ въ раздумьи у стола и на нарахъ вдоль закоптълыхъ, покатыхъ стънъ.

- Послѣ того, что случилось въ Россіи, я полагаю, что даже такой крупный протестъ не произведетъ никакого впечатлѣнія!..—сказалъ первый Аркановъ.
- Впрочемъ... Я согласенъ!.. добавилъ онъ неохотно, взглянувши въ сверкающіе глаза жены.

Негорскій остановился передъ нимъ,

— Мы никого не заставляемъ. Я сказалъ только, что мы четверо б'вгущихъ, нав'врно, такъ поступимъ. Разв'в не такъ, друзья?

Александровъ, стоявщій туть же рядомъ, кивнуль головою. Воронинъ и Красусскій, мрачные и блідные, подощли къ нимъ.

- Лошадь переведемъ къ Яну, пусть пока присматриваеть за ней.
- Нужно будетъ въ амбарѣ и въ сѣняхъ прорубить отверстія для стрѣльбы.
- Успъемъ. Времени много. Теперь главное патроны и пули...

Красусскій и Воронинъ отправились за топорами и оружіємъ въ мастерскую.

Въ юртъ воцарилось тяжелое, мучительное молчаніе. Нарушило его появленіе Яна. Покрытый снъгомъ съ головы до ногъ, онъ вощелъ въ шапкъ, взглянулъ на всъхъ и молча сталъ согръвать прозябшія руки у камина.

- Откуда?
- Звали... къ присягъ.
- **--** И что же?
- Я сказаль имъ, что я разъ уже... присягаль горамъ,

доламъ и полямъ!.. — отвътилъ слегка измънившимся голосомъ Янъ и стряхнулъ ръшительно снъгъ съ шапки.

- И васъ отпустили?
- А что такое? Я имъ ничего не сдълалъ...

Онъ разсказалъ подробно, какъ все случилось.

Когда Воронинъ и Красусскій вернулись съ порохомъ и пулями, Негорскій немедленно принялся дѣлать патроны... Янъ взглянуль на него и грустно нокачаль головою.

- Старъ я для этого, старъ, господа. Дъти у меня есть, и хотя знаю, что не сладка будетъ теперь моя жизнь...
- Да. Тебя прогонять со службы. Но если-бъ ты даже захотъль, мы бы тебя не взяли, панъ Янъ. Мы засядемъ безъ женатыхъ и безъ... женщинт!..--проговорилъ Негорскій, взглядывая мелькомъ на Евгенію. Та не двинулась съ мъста, но поморщилась и шепнула:
  - Почему же?

Самуилъ быстро на углу стола писалъ заявленіе.

— Господа, подписывайте!

Подходили по очереди. Вдругь съ грохотомъ влетълъ въ юрту Мусья.

- Ты присягнулъ?
- Присягнулъ. А что? Мнъ сказали, что всъ вы присягнули!
  - 느 Да-а!.. А вы забыли:

"A bas la tyrannie..."

Пропълъ Самуилъ.

- Такъ это неправда?! Такъ это називается обманъ. Бъту сейчасъ къ исправнику. Я такъ не позволю... Пусть онъ вернеть мнъ мою присягу.
  - Не поможеть. Что съ воза упало, то пропало!

Мусья стояль нёкоторое время, какъ пораженный громомъ. Двё мутныя слезы показились вдругъ у него по блёдному лицу.

— Видите, видите!.. Вы меня отталкиваете, а я въдь всегда. . хотълъ бы... какъ всъ!..

Они отказались присягнуть, и, тёмъ не менѣе, никто ихъ не тронулъ. Но слабыя нити, соединявшія ихъ до сихъ поръ съ жителями города, окончательно порвались, и кругомъ нихъ образовалась совершенная пустыня. Они жили теперь, какъ на островѣ. Даже пріважіе изъ дальнихъ окрестностей якуты, которые, осматривая достопримѣчательности города, считали раньше своей обязанностью зайти къ нимъ въ юрту, потоптаться молча у дверей и затѣмъ уйти, чтобы имѣть возможность разсказывать въ своихъ улусахъ, какъ живутъ "преступники", даже эти назойливые, безцеремонные гости исчезли.

Всв знали, что исправникъ послалъ въ губернію запросъ, какъ поступить съ "отказчиками", и всв были увврены, что придеть самый строгій приговоръ, что всвуъ казнятъ смертью, Александрову же и Прасусскому, какъ "силачамъ", до казни сломають "правую руку и правую ногу", согласно древнимъ якутскимъ обычаямъ. Поэтому жители бъжали отъ "отпътыхъ" людей, какъ отъ чумы, а миро чюбивый Варлаамъ Варлаамовичъ даже отдаватъ имъ за полъ-цъны товаръ, когда они заходили въ его мавку, только бы поскоръе отдъявъся.

- Чего добраго и меня обгинять, что разговариваю... жаловался онъ жень.
- И то правда. А ты знаець, Варлаамъ Варлаамовичъ, ты имъ не отвъчай такъ-таки ни слова: кивай головой и только! Пусть сами досиъваютъ!..
- Ну и сказала! Прямо, какъ женщина!.. Въдь тогда "они" обидятся. А шутить они не любятъ!.. Право, горе купцу въ такое время!

Жпрная, неимовърнно пугливая жена Варлаама Варлаамовича тяжело вздыхала и зажигала свъчу передъ иконой Иннокентія угодника, покровителя Сибири.

Никто въ городь не догадывался, что въ юртъ Александрова стоятъ наготовъ заряженныя ружья, и что тамъ каждую почь дежуритъ караульный. Туда никто не ходилъ.

Даже остальные ссыльные держались вдали отъ опаснаго жилища. Воронинъ перебрался туда со своими книгами; мъсто его у Самуила заняли Петровъ и Гликсбергъ, такъ какъ прежній ихъ хозяинъ, старый, правовърный казакъ Якушкинъ, отказалъ имъ въ квартиръ послъ отказа отъ присяги. Красусскій тоже ночеваль у Александрова, но днемъ работалъ по прежнему въ мастерской. Тамъ посъщалъ его ежедневно Мусья, котораго пріютили Аркановы.

Мусья поселится у нихъ въ кухнѣ и далъ зарокъ, что онъ "ногою больше не ступитъ въ мерзкомъ, обманчивомъ городѣ!" Въ награду за такой подвигъ онъ считалъ себя въ правѣ сидѣть въ кузницѣ, гдѣ обдѣлывалъ, точилъ, сверлилъ и шлифовалъ свои запонки, мундштуки, трубочки изъ мамонтовой кости... Во время работы онъ разсказывалъ Красускому свои безконечния приключенія въ Швейцаріи, Италіи, Алжирѣ... Юноша слушалъ терпѣливо эти знакомые, давно всѣмъ надоѣвшіе разсказы: наградой ему были тѣ крохотныя свѣдѣнія о Евгеніи, которыя французъ доставлялъ ему невольно... Иногда, впрочемъ, переполнялась мъра снисхожденія Красусскаго.

— Замолчите, Мусья! Вѣдь вы вчера говорили какъ разъ обратное.

— Tiens! Уже молчу. Я не зналъ, что говорилъ вамъ объ этомъ!..

И такъ, мало по малу, напряженное, лихорадочное ожиданіе событій, борьбы, ужасовъ, всякаго рода улеглось и затихло въ городъ.

Среди политическихъ явилась даже надежда, что распутица, разливъ рѣкъ, вскрытіе озеръ и топей задержатъ почту съ отвѣтомъ изъ "губерніи", что "четыре безумца" успѣютъ тѣмъ временемъ сбѣжать, а для другихъ дѣло о присягѣ окончится тюрьмой или переводомъ въ отдаленные улусы. И сами "безумцы" ощущали понятную радость, когда теплые вѣтры и яркое, жгучее весеннее солнце пожирали снѣга, когда изъ-подъ ихъ истрепанной пелены выглядывали все гуще пятна сырой земли, черной, бархатной, мокрой, точно свѣжая плесень. За то, когда въ пасмурные дни опять порошилъ снѣгъ и затягивалъ свои весеннія раны, когда мерзлота опять хрустѣла подъ ногами, надежды ихъ слабѣли и возвращалось томленіе.

Въ такіе дни Арканова не въ силахъ была читать вечерами, вздрагивала при малъйшемъ шумъ и посылала немедленно Мусью узнавать въ полицію, не почта ли это пришла? Она блъднъла и худъла не по днямъ, а по часамъ; ея красивые васильковые глаза ввалились и лихорадочно блестъли. Каждое утро выходила она прежде всего на крыльцо освъдомиться, какая налаживается погода. Затъмъ глядъла мгновеніе на мрачную, ободранную юрту товарищей, изъ трубы которой обыкновенно вился дымокъ, розовый отъ свъта зари.

— Что они дълаютъ? Дрожатъ ли и ихъ сердца хоть временами, такъ же какъ мое?—раздумывала она.

Въ ея воображеніи все съ той же силой вставала картина юрты, облитой краснымъ свътомъ камелька, когда Негорскій ссыпалъ порохъ и вкладывалъ пули въ патроны, а въ съняхъ стучали топоры, прорубая бойницы.

Она представляла себъ, какъ изъ тихой въ настоящее время юрты загремять выстрълы, какъ низко надъ озеромъ поплыветь бълый тяжелый дымъ пороха, а внутри польется кровь, станутъ умирать люди, товарищи, братья по духу, по взглядамъ и по стремленіямъ.

Она страстно желала повидаться съ ними, но Аркановъ не пускаль ее, угрожая, что застрълится сейчасъ же, немедленно, не дожидаясь почты, если она туда станетъ ходить.

— Ходить туда, по моему, то же самое, что и оказать вооруженное сопротивленіе. Стануть искать пособниковъ, привлекуть тебя, впутають въ судебное дѣло... а я .. не переживу разлуки! А всему причина: безпредѣльное, непобо-

римое самолюбіе и тщеславіе Негорскаго. Онъ хочеть властвовать, во что бы то ни стало, и ради этого подбиль другихъ.

- Ты ошибаешься! пробовала защищать его Евгенія. Тогда мужъ ея спокойно, методически, разбирая слово за словомъ всв выраженія, замвчанія, мнвнія нелюбимыхъ имъ товарищей, вспоминаль даже ихъ взгляды и жесты, все перетолковывая по своему. И ничего не оставалось отъ этихъ чуткихъ, смвлыхъ, рвшительныхъ людей, кромв гадости, глупости, упрямства и рисовки...
- А главное: это не произведетъ никакого впечатлънія въ Россіи!.. А въ этомъ для меня вся суть!

Молодая женщина стискивала зубы, закрывала глаза и съ глубоко затаенной болью ждала, скоро-ли окончить свой "анализъ" мужъ. Послъ того они обыкновенно не разговаривали другъ съ другомъ нъсколько часовъ, иногда даже нъсколько дней.

Примиреніе совершалось обыкновенно при помощи Мусьи, который вернулся къ старой привычкъ: являлся, опять нагруженный городскими новостями, сплетнями и слухами. Затъмъ вечеромъ приходилъ Самуилъ или "Иностранныя Державы", но никогда никто... изъ той юрты.

- У насъ въ Джурджув образовалась маленькая копія "европейскаго концерта", шутилъ Самуилъ. Безумный неосмотрительный народецъ, строгій нейтралитетъ разумныхъ и основательныхъ государствъ и... вооруженный миръ... Не пугайтесь, не пугайтесь: онъ у меня дома, гдв мы ведемъ длинные и занимательные разговоры съ новыми жильцами о погодв, о вкусв чая, о пользв сухой сввтлой квартиры, о цвнности здоровья и хорошаго настроенія духа, словомъ обо всемъ... исключая принциповъ! Не разръщите ли мив, Евгенія Ивановна, провозгласить себя вашимъ рыцаремъ и... подуть въ самоваръ!?
- Возьмите лучше сапогъ Артемія, жаль вашихъ легкихъ и вашей гортани!
- -- A можетъ быть, споемъ что-нибудь сегодня?..--преддагалъ Аркановъ.
- Предпочитаю повторить вамъ мой діалогъ съ нашимъ "помпадуромъ".
  - Вы, значить, съ нимъ видълись?
- А то какъ же... "Они" послали за мной собственную лошадь. Въ послъднее время лошадь эта довольно часто ...подъважаеть ко мнъ. "Мы, Божіей Милостью джурджуйскій Повелитель... не чувствуемъ себя достаточно прочно на престолъ. Усматриваемъ нъкіе признаки, которыхъ по-

нять не можемъ... отсюда наши разъйзды... Шевелимъ нашими дипломатическими способностями... Сегодня "они" угостили насъ отличной сигарой и спрашиваютъ: "Не находите, что весна въ этомъ году необычно ранняя?!" — Помилуйте, Николай Ивановичъ, смъемъ ли мы не согласоваться съ росписаніемъ, напечатаннымъ съ разрѣщенія цензуры! Если кто виновать, такъ этотъ смутьянъ солнцевсе жжеть, ну, отъ этого и таеть... Но развъмы виноваты?.. Для насъ все равно: начальство велить, чтобы была веснабудеть весна, а объ вить, что воспрещена весна, и нъть весны-"Вы все шутите!" Съ горя, Николай Ивановичъ, съ горя!..— "Гм! А вотъ читали вы въ газетахъ про пъщехода, что пъшкомъ ръшилъ земной шаръ обойти? Интересно, какъ это онъ по морю ходитъ!"-Должно быть, ходитъ по судну, на которомъ вдегъ. - "Остроумно придумано! А о чудесномъ ребенкъ, что играетъ на рояли съ завязанными глазами, вы читали?"-Читалъ о трехъ. — Вздохъ и длительный перерывъ. "Какъ вы думаете: полиція—войско или не войско? Напримъръ, въ случав войны, можно и полицію заставить выступить?" Теперь я молчу и внимательно осматриваю сигару. "Почему всъ вы, господа, бросили ходить къ Александрову?" Я кръпко затягиваюсь и поэтому сейчасъ отвътить не могу, затъмъ я поперхиваюсь, кашияю и встаю. "Вы уже уходите? Жаль!" — Долженъ, что-жъ дълать, Николай Ивановичъ, домъ пустой, не запертъ, товарищи ушли на прогулку. - "Я васъ понимаю. Очень жаль, что все такъ случилось. Такъ мирно жили мы въ Джурджув... Когда я сюда отправлялся на службу, я радовался, что буду вдали отъ всвхъ злобъ дня!.. В вдь жили мы недурно?!. Правда?!. "-Не могу отрицать...- "Въ сущности, что такое присяга? Простая форма, какихъ мы ежедневно совершаемъ десятки. Въдь вы клянетесь на улицъ людямъ, которыхъ почти не знаете!.. Можетъ, вы измънили ваше ръшеніе, и я могу донести объ этомъ въ губернію?!" Вопросъ заставляеть меня разыграть роль Катона. — Вы поймите, что намъ осталось лишь уважение къ самимъ себь!..-Жалкое лицо "помпадура" и вмъстъ съ тъмъ кръпкое пожатіе моей руки. "Мнъ жаль васъ!" Полагаю, что ему дъйствительно имсъ жаль. Вмъстъ съ нами онъ потеряеть въ Джурджу: интересный предметь для своихъ наблюденій... Въ город в ничего не останется, пром'в якутскоказацкихъ дракъ, поляцейскихъ розысковъ, да любовныхъ похожденій Денисова!

Лицо Аркановой покраснъло.

— Какъ такъ Денисовъ? Въдь говорили... Въ разговоръ вдруг вмъшался Аркановъ.

- Очевидно, всетаки, что исправникъ догадывается. Не окончилось бы это плачевно для тъхъ... Надо ихъ предостеречь.
- Я быль у нихъ сегодня утромъ. Они утверждаютъ, что находятся единственно во власти погоды.

Снътъ въ городъ и на окрестныхъ поляхъ исчезъ. Бълъль онь только еще въ тайгъ и на горахъ. Толстые его слои на откосахъ и вершинахъ цъпей не допускали путешествія горными хребтами. Главное, удерживаль б'ыглецовь недостатокъ подножнаго корма. Бледно-зеленыя былинки свъжей зелени едва-едва пробивались изъ нъдръ черной холодной земли. Но ссыльные могли теперь спокойно дожидаться лучшей поры. Ледъ на озерахъ размокъ, разрыхлился, потрескался; провздь по нему сталь невозможень, а льтніе обходные пути еще не открылись, по нимъ неслись еще бурные потоки весепнихъ водъ, и не было нигдъ на ръчкахъ ни мостовъ, ни лодокъ для переправъ. Тотъ, кто разъ попалъ въ хитрую съть разлившихся потоковъ, не разъ по недълямъ принужденъ былъ ждать убыли воды, отръзанный отъ всего міра, заключенный наводненіемъ точно въ тюрьмъ на придорожномъ холмъ, гдъ приходилось страдать отъ голода и холода, гдв лошади дохли отъ недостатка корма. Ни одна почта, ни одинъ самый торопливый "нарочный" не осмъливались уходить отъ жителей въ такое время и оставались въ томъ поселкъ, гдъ ихъ заставала весенняя распутица.

Ночи, между тымь, укорачивались. Оны уже не темныли, ихъ смынили двы зори—вечерняя и утренняя, которыя наступали непосредственно другь за другомъ, точно взмахи крыльевь летящей птицы. У горизонта этихъ былыхъ полярныхъ ночей, низко надъ землею, стлался розовый, свытлый туманъ, а высоко на небесномъ своды мягко мерцали звызды. И были эти короткія ночи замычательно тихи, такъ какъ вытры обыкновенно прекращались съ закатомъ солнца, мелкіе ручейки переставали струиться, а большіе умыряли свой шумъ. Птицы прятались въ травы, и только неясно звучалъ сонный гомонъ ночующихъ гдынибудь на пескахъ гусей, или съ дальнихъ озеръ долетало лебединое пыніе.

Съ восходомъ солнца все мѣнялось, точно кто ударилъ по струнамъ громадной чуткой арфы—все вдругъ подымалось для кипучей бѣшеной жизни. Въ оврагахъдвигались, плыли, урчали, шумѣли, бурлили серебристыя воды. Забытые остатки льда и снѣга таяли. Проснувшіеся пернатые вспархивали, принимались кричать, пѣть, драться,

бъгать, летать и, точно помня длинную зимнюю спячку, торопились теперь вволю наиграться, настрадаться и до сыта упиться жизнью и любовью.

Нѣжныя, трепетныя дуновенія вѣтерка неслись чаще всего съ юга и приносили оттуда все новые и новые полки птицъ. Все воздушное пространство, все поднебесье было ими полно. Они летѣли не то въ какомъ-то смятеніи, не то въ упоеніи, точно листья, гонимые бурей. Но у всякой породы былъ свой отличный строй и разный способъ полета. Бѣлые лебеди тяжело поспѣвали другъ за другомъ, точно крупныя, нанизанныя на одну нить жемчужины, влекомыя таинственной силой. Гуси летѣли, построившись угломъ, утки свертывались и развертывались въ безпокойную подвижную цѣпь, точно огромныя четки, брошенныя мощной рукой въ поднебесье. Иногда онѣ неслись плоской, сбитой, шумной тучей. Мелкія птицы пролетали безпорядочными стаями, похожими на рой, лишенный вожатыхъ и порядка.

Передъ этой весенней волной, влажной, теплой, живой уходили все дальше на съверъ мертвенные снъга и льды, преслъдуемые солнцемъ, разъъдаемые водой. За ними тутъ же слъдомъ неслись удивительно близко кудрявыя, теплыя тучки, медовые запахи; зацвътали въ рощицахъ "нюргусуны" (анемоны), зеленъла шелковистая мурава, и лиственичные лъса одъвались золотисто-зеленымъ туманомъ молодой хвои. И лъто было тутъ, какъ тутъ!

Евгенія, которая впервые виділа полярную весну, была очарована бішенымъ ея ходомъ. Ея сердце рвалось за быстролетными птицами. Она съ завистью думала объ этихъ четырехъ смітьчакахъ, которые вскоріт должны были бітакать.

Наконецъ, загрохотали, зашумъли толстые льды, и тронулась ръка.

Ночь была уже не розовая, а золотая, такъ какъ солнце уже не закатывалось ниже горизонта. Городокъ спалъ въ облакахъ съдыхъ дымокуровъ, горящихъ у каждаго почти пома.

Воронинъ стоялъ на стражѣ на крышѣ юрты, а Красусскій осторожно выносилъ выюки изъ мастерской и перетаскиваль ихъ сквозь кусты къ озеру, гдѣ у берега покачивалась маленькая душегубка. Озеро длинное, какъ протока рѣки, черное, неподвижное, дремало въ зеленой оправѣ лиственичной тайги. Тучи комаровъ висѣли надъ лодочкой и немилосердно жалили работающихъ людей. Часть хитрыхъ насѣкомыхъ провожала всякій разъ возвращающагося въ юрту Красусскаго и поджидала его у порога. Поглощенный работой, юноша не обращалъ на нихъ вниманія, и они напивались его крови до отвалу. Потъ градомъ катился по лицу

молодого богатыря, такъ какъ надо было торопиться, а багажъ былъ связанъ въ большіе и тяжелые выюки.

Вздохнулъ свободиће Красусскій лишь тогда, когда сълъ въ лодку и оттолкнулъ ее отъ берега двухлопаточнымъ весломъ. Воронинъ побъжалъ вдоль городского берега на развъдки, такъ какъ лодку могли замътить съ дорожки случайные прохожіе.

По другую сторону озера тяпулись непролазныя болота и чаща. Красусскій, скрываясь подъ вѣтвями нависшихъ надъ водою деревьевъ и камышника, быстро гналъ лодку тихими, но крѣнками ударами весла.

Онъ счастливо добрался до конца, гдѣ низкій, поросшій тальникомъ велокъ отдѣлять озеро отъ ущелья рѣки. Здѣсь должны были дожидать его Негорскій и Александровъ, но юноша тщетно высматривать ихъ. Даже Воронинъ исчезъ, принужденный обходить широко здѣсь раскинувшіяся трясины.

Красускій ждаль нівкоторое время, затімь протяжно свистнуль. Отвітный свисть раздался совсімь близко, но люди не ноказывались. Красусскій поднялся въ лодків и, опираясь на весло, прислушался. Вдругь събоку совсімь неожиданно вынырнуль изъ кустовь Негорскій.

- Кругомъ топко. Нельзя подойти съ лошадью. Нужно будетъ кладь перенести на рукахъ, а лодку перетащить пустую.
- Много времени уйдеть, а въ городѣ вотъ-воть проснутся.
  - Самуилъ, Петровъ, Аркановъ помогутъ намъ.
  - Развъ они пришли?.. Всъ?..

Негорскій кивнуль головой. Щеки дрогнули у Красускаго, опъ быстро нагнулся и подняль тяжелый вьюкъ. Здёсь не было пеобходимости остерегаться, какъ посреди города, но зато липкая грязь мёшала имъ, а необходимость торопиться раздражала.

Между тъмъ, всякую минуту могъ подойти якутъ или якутка, разыскивающая потерявшихся за ночь коровъ, или просто могъ явиться прохожій, заинтересованный необычнымъ шумомъ въ неурочномъ мѣстъ. Тѣмъ болѣе слѣдовало не мѣшкать, что какъ разъ недалеко проходила тропинка, но которой рыбаки отправлялись изъ города на рѣку, такъ какъ здѣсъ былъ самый короткій и удобный нереходъ къ ней. Всѣ политическіе, не исключая Гликсберга, принялись поспѣшно разгружать лодку, но нѣкоторыхъ узловъ пикто не въ силахъ былъ поднять, исключая Красусскаго и Александрова. Къ сожалѣнію, послѣдній держалъ Сивку, который, напуганный необычнымъ движе-

ніемъ, стригъ ушами и подымался на дыбы. Красусскій, выбросивши грузъ на берегъ, самъ попробовалъ вытащить лодку, глубоко засъвшую въ тинъ.

— Пошлите все къ чертямъ и помогите мнѣ! -- крикнулъ онъ, наконецъ, товарищамъ, выведенный изъ себя неудачей своей попытки и комарами, которые, пользуясь его беззащитностью, напустились на него въ то время, какъ онъ наклонился надъ водой, и прямо не давали ему вздохнуть.

Когда лодка общими усиліями была, наконецъ, вытащена изъ травъ и болота на открытый берегъ, Александровъ, согласно указаніямъ Красусскаго, сдълалъ наскоро изъ ремней шлею, лошадь запрегъ въ лодку, а въ послъднюю ссыльные положили грузъ. Сначала Сивко весело дернулъ, но когда почувствовалъ на шев давящую петлю, когда услышалъ позади себя шуршаніе волочащагося корыта, - бросился въ сторону съ храпъніемъ, принялся лягать и ломать кусты. Красусскій съ трудомъ удержаль охватившій его гнівь: онъ больно дернуль лошадь и рука его невольно коснулась висъвшаго у пояса ножа. Вдругь онъ замѣтиль по ту сторону волока Евгенію. бледную и испуганную. Все время сильно занятый выгрузкой, онъ не успълъ даже повидаться съ ней и поздороваться. Теперь ея широко раскрытые глаза и страдальческое лицо поразили его, какъ ударъ дротика. Онъ мягко подощелъ къ лошади, такъ некогда любимой ею, и принялся ласкать животное по лоу и шев, какъ это двлала она, и говорить ему ея нъжныя слова. Лошадь мгновенно успокоилась, довърчиво положила свою морду на его плечо и перестала дрожать и лягаться. Когда ее вторично запрягли, она потащила лодку.

Осталось вещи и лодку спустить съ высокаго, крутого глинистаго обрыва внизъ, гдѣ плыла шпрокая, стальная лента рѣки, изрѣзанная полосами золотого солнечнаго блеска и черными, длинными утренними тѣнями береговъ. Тутъ опять съ Сивкой возникла возня: онъ никакъ не хотѣлъ спуститься по крутой тропинкѣ. Тщетно Александровъ и Красусскій пробовали стащить его за поводъ, лошадь вставала на дыбы и встряхивала ими надъ пропастью, точно бубенчиками. Собравшіеся внизу товарищи съ трудомъ удерживали крикъ ужаса. Пришлось Красусскому повести животное въ обходъ по дальнему, пологому спуску. Тѣмъ временемъ Александровъ перевозилъ на тотъ берегъ вещи и Негорскаго, Воронина и Самуила, который собрался проводить ихъ въ горы. Красусскій, придя, нашелъ на берегу только Петрова, Гликсберга и Аркановыхъ.

— Торопись, торопись!—покрикиваль на него дожидавшійся его въ лодкъ Александровъ.

Комары, летавшіе кругомъ густымъ облакомъ, отравили прощаніе. У всѣхъ, однако, слезы заблестѣли въ глазахъ, когда они обняли этого послъдняго товарища, идущаго, по ихъ мнънію, на върную гибель.

- До свиданія, до свиданія! Возвращайтесь, если вамъ не повезеть. Мы тутъ будемъ возможно дольше скрывать ваше отсутствіе. Возвращайтесь!
- Прощайте, прощайте!—повторялъ юноша, не подымая упрямо ни глазъ, ни пасмурнаго лица.

Когда онъ робко протянулъ Аркановой руку, послъдняя, какъ и другіе, подставила ему для поцълуя щеку. Красусскій, взволнованный, прыгнулъ въ лодку, которую Александровъ немедленно оттолкнулъ отъ берега. Поводъ натянулся, лошадь подалась, но въ воду идти не пожелала, пока Петровъ не ударилъ ее кръпко прутомъ сзади. Тогда она рышительно прыгнула въ воду, пошла, а затъмъ поплыла съ развъвающейся гривой и раздутыми ноздрями. Быстрина подхватила и лодку, и лошадь. Оставшіеся на берегу ссыльные не уходили до тъхъ поръ, пока бъглецы не причалили къ противоположному берегу. Тогда замахали имъ платками и закричали ура!

Съ противоположнаго берега донесся слабый отвътъ и шапки взлетъли тамъ вверхъ. Затъмъ бъглецы еще разъ поклонились имъ и исчезли.

Когда, возвращаясь обратно въ городъ, оставшіеся съ высоты обрыва взглянули на противоположный берегъ, они замътили тамъ лишь борозду покачивающихся верхушекъ тальниковъ и бълое пятно лошади, мелькавшее тамъ и сямъ сквозъ частякъ.

Ближе, въ глубокомъ ущельи, съ глухимъ шумомъ мчалась стальная змѣя рѣки. Въ зеркальныхъ ея изгибахъ отражались, дрожа, желтые пески мелей, блѣдно-зеленые прибрежные тальники, темные обрывы и, дальше, синія вершины горъ, покрытыхъ лѣсамц и увѣнчанныхъ еще снѣгами. Этихъ горъ подъ голубымъ сводомъ небесъ виднѣлось тамъ необозримое море.

#### VII.

Приръчный лъсъ отдълялся отъ нагорных в лъсовъ обширными густо населенными лугами.

Когда былецы вышли на ихъ опушку, трубы многихъ юртъ уже дымились, и замытно было движение. Пришлось по-Августь. Огдыль 1. дождать ночи, такъ какъ никоимъ образомъ нельзя было разсчитывать проскользнуть мимо якутовъ незамѣтно. Бѣглецамъ, понятно, не хотѣлось оставить никакихъ указаній, въ какомъ направленіи они изчезли въ горахъ. Они спрятались обратно въ чащу и тамъ развели огонь. Александровъ вынулъ косу, посадилъ ее на ручку и накосилъ для лошади травы. Бѣглецы не отпускали ее съ привязи, опасаясь, что она вернется за рѣку. Сивка стоялъ въ облакѣ дыма, защищавшемъ его отъ комаровъ, и жадно жевалъ сочныя травы, а ссыльные легли спать, закутавшись съ головами въ дорожныя заячьи одѣяла. Было, правда, вслѣдствіе этого и душно, и жарко, но иначе комары не позволили бы сомкнуть глазъ.

Разбудилъ Красусскаго сильный трескъ въ кустахъ. Съ ужасомъ замѣтилъ онъ, что нѣтъ на мѣстѣ Сивки, но скоро успокоился, сообразивши, что нѣтъ также Александрова, и что, значитъ, онъ повелъ лошадь на водоной, при чемъ захватилъ съ собой и чайникъ для воды на чай. Красусскому оставалось только помыться въ ближайшей лужѣ, подправить огонь и ждать. Между тѣмъ проснулись и остальные бѣглецы. Съ Александровымъ пришелъ Самуилъ, который вчера вернулся въ городъ, а теперь опять явился, чтобы проводить ихъ дальше.

- Что слышно?.
- Ничего. Все по старому. Мы р'вішили по очереди утромъ топить у васъ въ юрт'в, чтобы жители по отсутствію дыма не догадались...
- Э-э! Лучше оставьте. Еще придерутся къ вамъ, когда все откроется. Если сегодня ночью насъ не поймаютъ, то хотя бы завтра и поднялись розыски, пиши пронало! Самъ въдь чортъ не догадается, въ какую мы направились сторону! Бездорожица тъмъ и хороша, что лишена направленія.
- Всетаки мы рѣшили скрывать возможно дольше ваше отсутствіе. Сегодня я съ Петровымъ заходилъ. Такое обидное охватило чувство, когда мы оглядѣли ваши пустые углы, что Петровъ рѣшился... просить васъ...

Онъ не договорилъ и припялся смущенно ковырять палкой въ золъ; бъглецы долго молчали.

- Поздно!-- отвътилъ, наконецъ, Негорскій.
- Пусть бы пошли... Это намъ не помѣшаетъ!..—поддержалъ Самуила Александровъ; онъ осмотрѣлъ товарища какимъ-то особымъ, новымъ и пристальнымъ взглядомъ.
- Поб'ыть не фарсъ. Ни вещей, ни сухарей не запасено... страстно воспротивился Негорскій.

Никто ему не возразилъ; дъйствительно, съ присоедине-

ніемъ новыхъ лицъ, опыть побѣга превращался въ шутку.

- А Аркановы не собираются бъжать?!
- Нѣтъ, только мы... трое!...

Опять всв задумались.

- Такъ что же? Что мий отвытить?
- Поздно. Могли подумать зимой... Будьте разсудительны. Если убъжимъ, пришлемъ вамъ денегъ для лучшаго побъга, а если погибнемъ... такъ безъ васъ.

Самуилъ все ковырялъ въ золъ, не подымая глазъ.

— Красусскій, время вьючить лошадь, солнце низко!..— прерваль молчаніе Негорскій.

Пока засъдлали и нагрузили лошадь, солнце поблъднъло и спряталось за вершины горъ, золотой блескъ дня смънился мъднымъ свътомъ лътней полярной ночи. Съ ръки повъяло холодомъ; тучи комаровъ опять набросились на путешественниковъ, лишь только они оставили спасительный кругъ дыма. Воронинъ не успъвалъ сгонять ихъ съ Сивки махалкой изъ конскаго хвоста. Лошадь лягалась и плясала подъ тяжестью вьюка.

Шли бѣглецы все безъ дороги, чащей, параллельно къ рѣкѣ, осторожно обходя населенную долину. Немного впереди шагалъ Красусскій съ двустволкой на спинѣ и подавалъ сигналъ, можно или нельзя идти дальше. Такъ пробрались они незамѣтно до большой прогалины, по которой пролегала главная дорога въ Джурджуй и гдѣ стояла юрта паромнаго перевозчика Галки. Здѣсь лѣсъ обрывался, и имъ предстояло пройти по открытому мѣсту. Обойти мѣсто это нельзя было, такъ какъ прогалина подходила къ самому краю рѣчного обрыва, а съ другой стороны соединялась съ цѣлымъ рядомъ обширныхъ болотъ и открытыхъ сѣнокосовъ.

Въглецы остановились и зорко осматривали окрестности Оказалось, что обитатели юрты уже спять. Изъ трубы подымалась едва замътная струйка дыма. Красусскій ушель впередъ на развъдку. Коровы мирно лежали у дымокуровъ, и только собака сдержанно тявкнула съ плоской кровли жилища, когда Красусскій подошель ближе и приложиъ ухо къ пузырчатому окошку юрты. Юноша отлично разслышаль спокойный храпъ спящихъ и далъ товарищамъ знакъ рукою. Быстро, точно тъни, двинулись бъглецы поперекъ прогалины. Испуганная собака залаяла отрывисто и сердито. Красусскій сталъ у дверей, готовый, при малъйшемъ движеніи внутри, войти туда и развлечь якутовъ разговоромъ. Къ счастью, это оказалосъ лишнимъ. Никто не проснулся, и ссыльные незамътно исчезли въ противуположной чащъ.

Обрадованный Красусскій посп'вшиль присоединиться кънимъ, какъ вдругъ въ глубинъ тропинки, проръзывавшей наискось лъсъ, замътилъ идущаго якута. Юноша остановился и подалъ товарищамъ тревожный сигнальный свистокъ. Якутъ замътилъ его и тоже остановился. Нъкоторое время онъ присматривался кънему издали, наконецъ—узналъ и приблизился.

- Кайсе нучча—мастеръ!.. Что ты сюда подълывай?.. спросиль онь ломаннымь русскимь языкомь.
  - A ты что?
- Я корову таскай... Корова потыраль.. Ты ее видаль? Пестрый, бълая лобъ... рогъ аламай!..
  - -- Да, я видъль ее въ томъ концъ сънокоса.
- Сёпъ!.. Короша!.. А что она тамъ доспълъ?..-допрашивалъ удивленный якутъ.—Ты пошто туда ходи?!

Красусскій зам'ятиль свою неловкость.

- Да иди ты, куда собрался!.. Чего торчишь!..—вскрикнуль онъ сердито. Якуть мъшкаль и подозрительно поглядываль на кусты. Вдругъ Сивка, мучимый комарами, задвигался и забиль копытами.
  - Это что?
  - Женщина!.. Говорю теб'в уходи!...
  - Мой жещина?
- Да нътъ же!.. Убирайся!.. Уйдешь ли ты, наконецъ, косой чортъ?. —закричалъ ссыльный, наступая на якута.

Дикарь поспъшно попятился и ушелъ. Только у самой юрты онъ оглянулся и набожно перекрестился.

— Тангарамъ (Богъ мой)! Убить хотълъ!.. Непремънно мою корову укралъ. Корошо слышно было, какъ билась въ кустахъ. Глаза-то у разбойника, какъ у волка! Эхъ, сквозь меня проткнулъ! Хорошо, что руками не тронулъ. Подавись ты моей обидой, русскій песъ!.. Ухъ сіе!.. Дьяволы!..

Онъ еще разъ, въ заключение, перекрестился и вошелъ въ юрту.

Это быль единственный человъкъ, котораго бъглецы встрътили по дорогъ. Отсюда они лъсной тропой вполнъ спокойно проникли въ жерло горнаго ущелья. Высокая сопка съ лысой, мрачной вершиной, до половины поросшая темной тайгой, покрывала всю падь своей длинной тъню. Солнце какъ разъ пряталось за ней. Было влажно и прохладно въ ущельи и, тучи комаровъ увеличились. Путники, не обращая вниманія на ихъ нападенія, остановили лошадь, сняли съ нея свои узелки, взвалили ихъ на спины и взяли ружья въ руки. Теперь они могли уже двигаться свободно, не опасаясь шума и остановокъ. Самуилъ жалобно поглядывалъ на товарищей и на вздымавшіяся впереди горы.

- Будьте увърены, что если мы не погибнемъ, то вырвемъ васъ отсюда! —пробовалъ утъщить его Негорскій.
- Должно быть, вышлють нась въ улусы за отказъ отъ присяги!
  - И насъ выслали бы, если-бъ мы отложили побъгъ...
  - Торопитесь, торопитесь... лошадь не стоитъ... Комары!..

Самуиль прощался безъ нѣжностей и поцѣлуевъ, простымъ пожатіемъ руки. Только Воронина онъ придержалъ, привлекъ къ себѣ и обнялъ за шею. Но молодой человѣкъ вырвался у него изъ рукъ, такъ какъ товарищи уже уходили.

- Прощай!
- До свиданія, до свиданія!.. Обними оставшихся въ городь.
- Не забывайте о насъ. Черкните нъсколько словъ, какъ только вырветесь на волю...
- О, будь спокоенъ! Не забудемъ... До свиданія!—Воронинъ пожалъ еще разъ руку друга и побъжалъ вслъдъ удаляющимся. Самуилъ вздохнулъ.

Дно оврага, которымъ бъглецы двигались, покрывалъ густой, узловатый, невысокій тальникъ, спутанный прямо въ войлокъ. Маленькій, болотистый ручеекъ журчалъ подъ низкимъ сводомъ кустарника; мъстами онъ широко разливался, образуя кочковатыя, злачныя трясины.

Избъгая чащи и трясинъ, путешественники поднялись повыше на косогоръ. Тамъ Красусскій безъ труда отыскаль старую охотничью тронинку, съ которой онъ ознакомился еще раньше въ одну изъ своихъ охотничьихъ экспедицій за рябчиками. Мъстность отличалась мрачной дикостью, но когда-то, очевидно, часто посъщалась. Путещественники то и дъло встръчали истлъвшіе, жердяные треножники для петель на зайцевъ, низенькія изгороди для куропатокъ, горностаевыя пасти; въ одномъ мъстъ надъ самой тропой висъла внизъ остріємъ стрівла, -- несомнівнюе доказательство, что здівсь часто ястреба и вороны надобдали охотникамъ, забирая пойманную въ ловушку дичь. Дальше на суковатой, матерой лиственницъ бъглецы замътили остатки скотской кожи съ рогами и копытами-якутскую шаманскую жертву. На вътвяхъ тамъ и сямъ висъли цвътныя тряпки и пучки бълаго конскаго волоса. Но по мъръ того, какъ путники углублялись въ горы, слъды людей исчезали, дорожка съуживалась и мъстами совершенно терялась подъ слоемъ опавшей хвои и мхами.

Бѣглецы двигались все медленнѣе, встрѣчая все больше ватрудненій. Лошадь скользила по влажному уклону; упавшія деревья часто заставляли путниковъ кружить стороною;

сучья то и дъло задъвали за выюки, и топоръ неустанно быль въ дълъ. Непривычные странники обливались потомъ, комары мучили ихъ, узелки и оружіе казались имъ теперь непосильно тижелыми. Воронинъ уже не заботился о Сивкъ, не охраняль его отъ комаровъ; лошадь сама тоже не особенно защищалась, измученная тяжестью выоковъ, напуганная скользкостью почвы. Прожорливыя насъкомыя облъпили все тъло лошади, сплошь. будто черная краска; они лъзли ей въ глаза, забирались въ ноздри, заставляя несчастное животное постоянно фыркать и махать головою. Когда, въ довершение всего, къ полудню появились оводы и стали съ ужаснымъ жужжаніемъ пролетать надъ крупомъ лошади, послъдняя окончательно взбъсилась и то и дъло бросалась на деревья, стаскивая съ себя выюки, лягаясь. Разъ она чуть было не скатилась въ пропасть и не увлекла съ собою туда Красусскаго. Приходилось ее успокаивать, съдлать и вьючить всякій разъ съизнова.

Между тъмъ, путь становился все хуже; мрачная, хилая тайга, полная лъснаго лому, опрокинутыхъ пней и глубокихъ ямъ, обступила путниковъ со всъхъ сторонъ. Влажный воздухъ, пропитанный затхлымъ запахомъ гнили, плъсени и грибовъ, затруднялъ дыханіе. Ноги неувъренно ступали по толстому ковру лишайниковъ, подъ которымъ прятались предательски-глубокія промоины, полныя воды.

Бъглецы безконечно устали, но все еще не ръшались остановиться, такъ какъ все еще за ними въ пролетъ пади виднълась въ дали Джурджуйская долина, подернутая жаркимъ солнечнымъ туманомъ. Они ясно различали серебряную ленту ръки, озера, даже отдъльные дома и золотой крестъ церкви, мерцающій точно пламя среди темнаго облака разстилающихся тамъ лъсовъ.

Бъглецамъ вполнъ справедливо казалось, что они черезчуръ еще близко отъ города, что тамъ могутъ замътить дымъ ихъ костра. Они ръшили дотащиться до перваго поворота ущелья. Поворотъ, повидимому, былъ недалеко, но добрались они до него только вечеромъ. Когда горы сомкнулись позади они сбросили немедленно свои ноши и развьючили лошадь. Красусскій зажегъ костеръ, другіе принялись развязывать узелки и вынимать провизію и посуду. Александровъ пошелъ за водой. Дымъ прогналъ докучливыхъ комаровъ, путешественники пообсохли, подкръпились, но не повеселъли. Натруженныя ношами, воспаленныя спины ихъ страшно горъли, отекшія, окровавленныя ноги возбуждали отвращеніе къ мысли о завтрашнемъ походъ. А въдъ ждали впереди десятки, даже сотни такихъ походныхъ дней!

— Привыкнемъ! – утвшалъ себя и другихъ Негорскій.

— Только бы избавиться отъ проклятыхъ комаровъ!

— Повыше должны дуть в'втры, тамъ будетъ меньше комаровъ, а зд'всь ничего не под'влаешь!—отв'втилъ Красускій.

Ночью, когда затихъ даже тотъ легкій в'втерокъ, который дуль весь день, комаровъ собрались такія тучи, что путники не на шутку испугались. Это быль какой-то живой водопадъ, крылатый потокъ, ниспадавшій стремительно на ихъ лица, заставлявшій зажмуривать разбол'ввшіеся глаза, забивавшій рты и ноздри. Этотъ непрерывно льющійся потокъ кусалъ ихъ, жегъ, щекоталъ, доводилъ до отчаянія, до безумія не только болью, но и б'вшенымъ, неумолчнымъ жужжаніемъ, похожимъ на гуд'вніе степного пожара.

— Что-же ждетъ насъ завтра?.. Проклятая казнь не унимается... И ничъмъ ея не побъдишь!..

Они разложили кругомъ вѣнокъ костровъ. Сами сѣли въ центрѣ среди густого дыма и невѣроятной жары, поставили тамъ же и Сивку. Тотъ грустно повѣсилъ голову, закрылъ вѣками слезящіеся глаза, нижнюю губу страдальчески опустилъ и не ѣлъ ничего, не смотря на то, что Александровъ накосилъ ему на берегу ручья вкусной, сладкой травы.

Безъ перчатокъ и "сътки" люди не осмъливались носа высунуть за предълы дыма. "Сътки" представляли ситцевые мъшки съ вставленнымъ въ нихъ для лица квадратомъ черной "волосяной сътки", такой же, какую употребляють пасъчники при взламываніи пчелиныхъ сотовъ. Онъ затрудняли дыханіе въ такой мірь, что надівшему ее казалось, будто въ его ротъ засунута пакля. Тъмъ не менъе, бъглены принуждены были постоянно носить эти сътки, и ъсть, и пить и даже спать въ нихъ, такъ какъ поддерживание огня, достаточнаго для защиты отъ насъкомыхъ, оказалось черезчуръ затруднительнымъ и утомительнымъ. Всю ночь они дежурили поочередно, рубили дрова и подбрасывали ихъ на огонь. Какъ только дымъ ръдълъ, комары пробирались въ середину свободнаго отъ него воздуха, таились у земли, ползли длинными развъдочными отрядами и, отыскавши свои жертвы, прожорливо бросались на нихъ. А кругомъ темная крылатая хмара. гуще дыма и чернъе его, дикимъ, гнъвнымъ жужжаніемъ подбадривала своихъ смёлыхъ пластуновъ.

На слъдующій день путники встали отъ сна, опухшіе, окровавленные и, конечно не выспавшіеся. Лошадь жалобнымъ ржаніемъ просила пить; у нея тоже бока провалились, глаза налились кровью и взглядъ сталъ тусклъ и апатиченъ. Казалось, она говорила людямъ: "убейте меня, я въ вашихъ рукахъ, но не мучьте такимъ образомъ дольше!"

**Утренній вътерокъ** слегка поразогналъ крылатыхъ на вздниковъ. Бътлецы за чаемъ составили военный совътъ, какъ имъ защититься отъ неожиданныхъ враговъ. Красусскій, лучше другихъ изучившій на охотъ условія таёжной жизни, совътовалъ подняться выше и пойти "гольцами".

— Тамъ всегда дують вътры. А за водой или съномъ сходить одному изъ насъмного легче, чъмъ такъ мучиться всъмъ. Можно будеть и лошадь свести внизъ, и съно на ней же вывезти наверхъ. Я думаю, что тамъ въ щеляхъ сохранились еще снъга. У нихъ и будемъ останавливаться ради воды...

Товарищи послушались его совъта.

Подъемъ на высоты былъ очень труденъ. Копыта коня и ступни путешественниковъ срывали то и дѣло покровы лишайниковъ и слой торфа съ влажныхъ скалъ и скользили внизъ. Сивка нѣсколько разъ тяжело упалъ, а болѣе слабые Воронинъ и Негорскій прямо задыхались подъ тяжестью своихъ узелковъ. Даже Александровъ съ удовольствіемъ вздохнулъ, когда всѣ остановились, наконецъ, на краю рѣдкаго лѣса, на половинѣ подъема, и когда свѣжій, пріятный вѣтеръ дунулъ имъ съ ущелья прямо въ лицо.

До вершины хребта было еще далеко; впрочемъ, не представлялось необходимости и взбираться туда. Комары и здѣсь надоѣдали уже настолько мало, что съ ними можно было помириться.

Путешетвенники провърили по компасу, что горбъ горы слегка поворачиваетъ къ западу, съ легкимъ уклономъ къ съверу, что въ общемъ отвъчало желательному направленію.

- Немного на югъ, немного на съверъ—это не важно! Главное, чтобы поскоръе уйти возможно дальше и... затеряться въ горахъ!—доказывалъ Негорскій.
- A всетаки лучше бы идти по хребту съ той стороны ущелья...—замътилъ Воронинъ.
  - Почему?
- Потому, что онъ поворачиваетъ къ югу, а это всетаки приближаетъ насъ къ цъли.

Красусскій разсм'вялся.

— Оба хребта соединяются у истоковъ ръчушки, куда мы и по этому пути дойдемъ!..

Они пошли дальше краемъ лѣса, опасаясь уходить далеко отъ топлива, воды и травы. Путь оказался хуже вчерашняго. Каменныя осыпи сохранили, подъ покрывавшими ихъ лишайниками, острые края, которые рѣзали и кололи, точно гвозди, ступни путниковъ сквозь тонкія подошвы якутской обуви. Они двигались мѣстами, какъ по пылающимъ угольямъ. Сивка часто спотыкался и ущемлялъ копыта въ

опасныхъ дырахъ; тѣмъ не менѣе, благодаря отсутствію комаровъ, онъ шелъ сегодня много бодрѣе... Это поддержиживало и бъглецовъ, заставляя ихъ забывать о собственныхъ мученіяхъ. Подъ вечеръ падь стала замътно суживаться, лѣса рѣдѣть, хирѣть, опускаться все ниже по откосамъ горъ. Хотя вѣтеръ ослабѣлъ, ночь провели путники спокойно. Они избрали для ночевки открытое, возвышенное мѣсто, гдѣ всетаки немного "подувало", принесли дровъ, травы, воды, наѣлись и выспались при богатѣйшемъ кострѣ.

Дальше на пути лѣсъ росъ уже только на днѣ ущелья, у самаго ручейка, и вскорѣ рощи его стали исчезать, обнаруживаясь тамъ и сямъ лишь въ видѣ маленькихъ островковъ хилыхъ, кривыхъ, карликовыхъ особей съ засохшими обломанными вершинами. Наконецъ, деревья совсѣмъ перевелись, остались только кусты чернаго спутаннаго тальника да маленькія лужайки прелестной горной муравы. Межъ крупными стѣнами мшистыхъ скалъ мчался съ оѣшеной стремительностью вѣтеръ. Комаровъ и слѣдъ простылъ. Сивка во время обѣда, впервые пущенный свободно, выкатался на травѣ, выпорскался, такъ что утесы гудѣли, точно отъ ружейныхъ выстрѣловъ. Затѣмъ онъ принялся разборчиво зѣакомиться съ содержаніемъ заманчиваго лужка. Бѣглецы подсѣли къ огню, надъ которымъ подвѣсили на замысловатомъ сибирскомъ шесткѣ котелокъ и чайникъ.

- Ахъ, еслибъ не эти узлы!.. Они насъ погубять, они насъ задавять!.. У нихъ есть свои достоинства, но только на остановкахъ... Въ дорогъ они давять, какъ петли висълицы, и не дозволяють забыть, что мы все еще въ предълахъ русскаго государства... Впрочемъ, еще можно сказать въ ихъ защиту, что они убъждаютъ наглядно и ощутительно въ великомъ значеніи экономическихъ факторовъ: еслибъ у насъ были деньги, у насъ была бы другая лошадь, еслибъ у насъ была другая лошадь, у насъ было бы прекрасное расположеніе духа и, пожалуй, остроуміе... разсуждалъ насмъшливо Негорскій, согръвая свои разутыя ноги у костра, въ чемъ подражали ему и другіе.
- Ба! Еслибъ каждый изъ насъ сидълъ на лошади, то пятки у насъ были бы цълы!..
- Й побътъ, навърно, удался бы! Мы проъхали бы уже теперь верстъ сто!..
  - И теперь убъжимъ!

Никто не спорилъ, но всѣ невольно взглянули въ ту сторону, гдѣ мощный узелъ утесовъ, нагихъ, грозныхъ, спутанныхъ точно комокъ окаменѣлыхъ тучъ, замыкалъ ущелье.

Съ этой стоянки бъглецы пошли дальше по дну ложбины, полному громадныхъ валуновъ и плоскихъ осколковъ

обвалившихся скалъ. Ручеекъ исчезъ подъ ними, и только звонкое его лепетаніе говорило о переливающейся еще въ глубокихъ щеляхъ водѣ. Растительность совершенно погибла въ потокахъ камней. Когда встрѣтилась еще разъ лужайка травъ, Александровъ, предвидя, что она будетъ послѣдней, настоялъ, чтобы у ней заночевать. Одилъ изъ путниковъ пользуясь свободнымъ временемъ, долженъ былъ отсюда отправиться для осмотра перевала. Взялъ это на себя Красусскій. Вернувшись, онъ сообщилъ, что за версту дальше ущелье заперто отвѣсной недоступной скалой, и что только послѣ продолжительныхъ поисковъ ему удалось отыскать въ складкахъ утеса "нѣчто въ родѣ подъема"...

Онъ не взбирался на него, такъ какъ, въ сущности, у нихъ нътъ выбора, кътъ другой дороги: они или должны вернуться назадъ, или пройти туда.

Ночью вътеръ превратился въ настоящую бурю. Подъ его ударами камни выли, точно стаи голодныхъ собакъ. Облака острой каменной пыли неслись по ущелью. Бъглецы съ трудомъ ступали по большимъ, гладкимъ каменнымъ плитамъ; лошадь часто помъщалась на одной изъ нихъ всъми четырьмя ногами и затёмъ боялась шевельнуться, справедливо сознавая, что достаточно съ ея стороны малъйшей неловкости, чтобы покатиться внизъ на острыя грани. Приходилось ее постоянно успокаивать, ласкать, поддерживать и подталкивать, чтобы склонить къ дальнъйшему движенію. Бъглецы понимали, что потеря лошади равнялась полнъйшей неудачь и, поэтому, вели лошадь крайне осторожно, какъ по стеклу, то и дбло развыючивая ее и сами на рукахъ перенося кладь. Вътеръ неръдко ихъ самихъ чуть съ ногъ не сшибалъ; разбитыя и израненныя ступни съ трудомъ ценлялись по скале.

Иногда Сивка посл'в минутной остановки вдругъ, неожиданнымъ прыжкомъ, поб'вждалъ препятствіе. Путники убъдились въ большой см'втливости, см'влости, ловкости и старательности своей лошади и научились ц'внить и уважать животное.

Наконецъ, послѣ продолжительныхъ трудовъ, путешественники добрались до отвѣсной стѣны, запиравшей ущелье. Кругомъ подымались высокіе утесы, точно облицовка исполинскаго колодца. Дно площадки покрывалъ толстый слой зернистаго снѣга, усѣянный обломками камней. Съ краю ледяного поля протекалъ, журча, чистый ручеекъ.

"Нѣчто въ родъ подъема" оказалось до того крутыми и узкими карнизами обрыва, что провести по нимъ вьючную лошадь было немыслимо. Бъглецы развьючили Сивку и пустили его розыскивать себъ пропитаніе межъ валунами, гдъ

прозябали жалкія травы и кусточки невъдомыхъ никому растеній. Воронинъ занялся варкой объда, а остальные съ неимовърными усиліями потащили вверхъ выоки.

Узенькій каменный гребень перевала, на который опи взобрались, соединяль горный хребеть, по склону котораго они пришли сюда, съ другимъ хребтомъ крайне мрачнаго вида, хребтомъ еще болѣе монциммъ, приподнятымъ и корявымъ. Тамъ ничего уже не было видно, исключая нагихъ, мишстыхъ вершинъ и сѣрыхъ утесовъ, ничѣмъ не отличавшихся отъ низко надъ ними илывшихъ тучъ.

Поэтому путешественники очень обрадовались, когда замѣтили ниже, по другую сторону сѣдловины, такое же ущелье, какъ то, по которому добрались сюда. Очевидно, здѣсь былъ горный узелъ, сюда звѣздообразно схедились долины. По другую сторону перевала тоже лежалъ пластъ снѣга, и тоже изъ подъ него струился руческъ. Можно было, значитъ, надѣяться, что пониже найдутъ они и кормъ для лошади, и дрова на костеръ. Стрѣлка комнаса сказала имъ, что ущелье идетъ къ западу, но, въ противоположность только что пройденному пути, оно отклоняется не къ сѣверу, а къ югу. Это обстоятельство смутило ихъ немного, но другого выбора не было...

— Тъмъ лучше!..—доказывалъ Воронинъ. —Тамъ было къ съверу, а здъсь къ югу, значитъ — направленія выравняются!..

На перевалѣ дулъ до того произительный вѣтеръ, что оставаться тамъ было очень непріятно. Они поторопились спуститься внизъ. Кладь скатили безъ труда, по съ лошадью вышла большая возня. Ее пришлось связать и спустить на веревкахъ, точно барана. Когда и сами опи сошли внизъ слѣдомъ, то были настолько измучены, что рѣшили заночевать у перваго кормовища. Къ сожалѣнію, ущелье оказалось безплоднымъ, какъ городская мостовая, и они принуждены были лошадь засѣдлать, навьючить и пробраться съ ней по такимъ же, какъ вчерашніе, обваламъ версты двѣ внизъ.

До лѣсу добрались только на слѣдующій день. И опять тучи комаровъ заставили подняться на косогоръ гольцовъ. Вѣтеръ дулъ иногда до того слабо, что подъ защитой кустовъ насѣкомыя опять набирались смѣлости и скоплялись кругомъ путниковъ въ громадныя тучи. На высотахъ же было скользко, и камни ранили по прежнему ноги.

Такъ они долго двигались по влажному горбу горы, а кругомъ подымались все такіе же каменные, мшистые, холодные горбы. Внизу въ ущельи шумълъ ручеекъ, и колыхались лъса.

Путники думали, что такъ будетъ всегда, какъ вдругъ

за поворотомъ передъ ними открылся неожиданно просторный, великолъпный видъ. Внизу разстилалась долина, поросшая темными лъсами и проръзанная ръкой. Послъ безплодныхъ скалъ и узкихъ подвальныхъ тъснинъ эта плодородная равнина показалась имъ чуднымъ видъніемъ. Солнце волотило ее, а сверху омывало необъятное море синяго воздуха. Отдъльныя полосы и уступы лъсовъ отдълялись другъ отъ друга нъжными зубчатыми линіями. А тамъ и сямъ, точно дорогія жемчужины въ бирюзовой оправъ, блестъли каймы блъдныхъ озеръ.

- Что это такое? спросилъ изумленный Негорскій. Неужели это уже одинъ изъ притоковъ Лены?
- Нѣтъ, это Джурлжуй!—отвѣтилъ спокойно Александровъ.—Нужно возвращаться!
  - Джурджуй?! Ты съ ума сошелъ?
- Совствить нать. Посмотрите, какъ поблескиваетъ за ръкою церковный крестъ.

Это была жестокая шутка для ихъ израненныхъ ногъ. Когда, отступивши за поворотъ долины, они устроили стоянку, долго не говорили другъ другу ни слова, сидя мрачно у огня.

- Нечего дълать. Придется слушаться компаса и слъдовать его указаніямъ, не прельщаясь удобствами дороги... сказалъ, наконецъ, Негорскій.
- Не вездъ пройдешь прямо. Опасаюсь, что подобная ошибка певторится не разъ!—сказалъ Красусскій, внимательно осматривая карту.
  - Что-жъ дълать!.. Идти необходимо!..

Укладываясь спать, всё вздыхали, и только Сивка бойкимъ фырканьемъ выражалъ свое удовольствіе по поводу обилія пищи.

На слѣдующій день они вернулись къ перевалу и направились оттуда къ тѣмъ невыразимо мрачнымъ горамъ, видъ которыхъ такъ поразилъ ихъ въ первый разъ. Подъемъ не оказался особенно труднымъ; наоборотъ, взбираться по крутымъ откосамъ было много легче, чѣмъ ползать и прыгать внизу по горнымъ развалинамъ и валунамъ. Самая вершина хребта представляла умѣренно поднятое волнистое горное плато. Открытыя долины и гребни возвышались и подымались тамъ съ мягкой плавностью. Но лишь только перевалили нѣсколько такихъ хребтовъ, и за ними исчезъ малѣйшій слѣдъ лѣсныхъ долинъ и рѣчныхъ падей, путешественниковъ охватило жуткое чувство, почти робость. Они поняли, что предстоитъ пройти огромное взбаломученное, безплодное море камня и льда, покрытое тонкой пленкой однобразно грязно-зеленыхъ мховъ и лишайниковъ.—Нигдѣ

ни деревца, ни кустика, ни куска нѣжной, яркой зелени и ни... капли воды. Вздутыя гряды бугровъ да мохъ, мохъ безъ конца, а за этими буграми новые ряды точь въ точь такихъ же возвышеній и необозримыя пространства такихъ же мховъ. Тишина. Даже вѣтеръ не шумѣлъ, такъ какъ въ полетѣ своемъ онъ не задѣвалъ ни за что. Пусто. Даже птицы не залетали сюда, не надѣясь на поживу. Красное солнце всходило надъ мертвымъ океаномъ и отбрасывало длинныя, блѣдныя тѣни отъ приподнятыхъ вознъ земли на пологіе ея провалы. Облака безпрепятственно, какъ по морю, тащили по этимъ пустынямъ иятна своихъ темныхъ отраженій... И лишено было это окаменѣлое море убаюкивающаго душу движенія своего водяного собрата...

Не удивительно, что въ сердцахъ бъглецовъ поселилось холодное безпокойство, что они тоскливо посматривали съ высотъ на ломанную линію безпредъльнаго горизонта, на блъдно-голубое небо, безотрадно смыкавшееся надъ сърой, необозримой пустыней. Они почти механически подымались и спускались по склонамъ холмовъ, мхи разступались подъ ихъ скользящими ступнями, обнажая ледяную подпочву. Ихъ размокшая отъ сырости обувь путалась кругомъ ногъ, точно отвратительное тряпье. Днемъ ихъ жгло немилосердно солнце, а ночью они дрожали отъ холода. Если хоть на мгновеніе затихалъ вътеръ, тучи комаровъ нападали на нихъ немедленю, собиралсь неизвъстно откуда. Защищать же себя было здъсь нечъмъ, такъ какъ влажный мохъ и сырой, ползучій тальникъ горъли крайне плохо...

Съ нелълю бъглецы пространствовали въ этой нагорной тундръ, и все это время прошло, точно въ бреду. Они почти что лишены были огня и воды. Подъ конецъ двигались впередъ безъ всякаго увлеченія, будто лунатики, подчиняющіеся тайному, властному повельнію. Долго ли это продлится? Хватить ли силъ? Когда, наконецъ, зашумять опять кругомъ веселые лъса, заблестятъ ръки, и они прильнутъ потрескавшимися губами къ холодной, чистой водъ? По этой водъ они тосковали съ такой же силой, какъ въ длинныя полярныя ночи тосковали по солнцу. Все время у нихъ была только какая-то болотная гуща, мерзко вонявшая мхами, которую они въ очень скромномъ количествъ находили кой-гдв въ углубленіяхъ почвы или собирали за ночь въ нарочно ради этого вырытыхъ ямахъ. Сивка, лишенный настоящаго корма, все влъ: побъги тальника и ползучей березы, даже лишайники, но исхудаль такъ, что у него остались однъ кости да кожа; частенько онъ спотыкался, падалъ, нъсколько разъ разбилъ себъ въ кровь морду, колъни и чуть не выбиль зубовъ. Слабъль онъ, видимо, съ каждымъ

днемъ, и у бъглецовъ не оставалосъ другого выхода, какъ или облегчить лошади кладь, или ждать съ часу на часъ, что она упадеть отъ истощенія.

— Посмотримъ нашъ багажъ. Выбросимъ все лишнее. Можетъ быть, день —два придется еще идти, а тамъ доберемся до водораздъла и спустимся въ долину притока Лены...— подбадривалъ товарищей Негорскій.

Но при этомъ онъ избъгалъ глядъть имъ въ глаза. Красивое, мужественное лицо Красусскаго высохло и потемнъло, какъ клювъ орла. Кръпкое, дюжее тъло Александрова сгорбилось и одряхлъло; грузныя его ноги ступали, тъмъ не менъе, все съ тъмъ же упорствомъ, точно собирались оттолкнуть отъ себя прочь земной шаръ. Черные, добрые глаза Воронина поражали товарищей скрытымъ, молчаливымъ страданіемъ. Юноша никогда не жаловался, но громко стоналъ сквозъ сонъ. Эти стоны слышалъ не разъ Негорскій, который спалъ мало, ѣлъ и того меньше и чувствовалъ, что потому только живетъ, что горитъ.

На слѣдующій день, когда путники распредѣляли между собою вещи, отобранныя у лошади изъ вьюковъ,—Негорскій взяль незамѣтно долю Воронина и подѣлилъ ее съ Красусскимъ. Но когда самъ онъ поднялъ свою ношу, то понялъ, что долго не выдержитъ и, можетъ быть, сегодня еще упадетъ. Шелъ онъ все медленнѣе, все чаще соскальзывалъ внизъ, падалъ на колѣни и на ладони. ІІ, не смотря на то, сердился, когда товарищи поджидали его.

— Идите!. Чего смотрите!? Подождите меня на стоянкъ... Найду васъ, не бойтесь, но слъдамъ... Въдь здъсь никого, кромъ насъ, не было и пътъ!..

Александровъ и Красусскій, которыхъ исхудалыя лица налились опять кровью и покраснъли отъ натуги, сомнительно переглянулись. Солнце жгло, точно въ Сахаръ, и красное облако солнечнаго удара не разъ затемняло взоры и имъ—силачамъ.

- Ты долженъ отдать часть своей тяжести. Мы положимъ ее на лошадь... Ничего отъ этого ей не сдълается... Нъсколько лишнихъ фунтовъ!..—усовъщевали они Негорскаго.
  - Что еще?!. Прошу васъ, оставьте меня въ покоъ!

Они рѣшили на ближайшей остановкѣ отнять у него ношу силой. Но когда, послѣ ухода ихъ, Негорскій что-то особенно долго не являлся, Красусскій снялъ свой узелокъ и отправился искать товарища. Онъ нашелъ его лежащимъ ничкомъ на покатости сосѣдняго бугра. Дорожный мѣшокъ придавливалъ его плечи, содрогающіяся страдальческой дрожью. Но онъ не былъ въ обморокѣ, такъ какъ нетерпѣливо пошевелился, заслышавъ шаги.

- Что съ тобой? спросилъ Красусскій, садясь около товарища и пробуя отстегнуть м'вшокъ съ его плечъ.
  - Не тронь!
- Встань. Теб'в эта ноша черезчуръ тяжела. Я говорилъ .. Не огорчайся... Что изъ того, что ты слаб'ве насъ!..
- Ахъ, оставь меня! Я хочу зд'всь остаться!.. Возьми вещи и иди... Уйди, говорю теб'в... Лучше пусть меня... волки съвдять...
  - Не будь чудакомъ!.. Подымись!..

Въ это мгновеніе удушливый кашель потрясъ Негорскаго. Когда Красусскій подхватиль его подъ мышки и насильно приподняль, струя алой крови окрасила губы больного и слезы покатились у него изъ глазъ.

— Ты видишь, я умираю... Бросьте меня... Простите!.. Не увижу Польши...

Красусскій вб'вжаль на вершину холма и позваль товарищей.

## IX.

Украшеніе Джурджуя—его знаменитое озеро, лежащее по серединъ города, —носило некрасивое названіе. Окрестные туземцы прозвали его насмѣшливо, уже послѣ основанія города, "Моремъ навоза", и это прозвище удержалось за нимъ. На первый взглядъ озерко казалось, впрочемъ, хорошенькимъ, чистенькимъ водоемомъ, а въ солнечные дни блестъло, какъ зеркало. Соръ и нечистоты исчезали для глазъ подъ тонкимъ слоемъ воды. Облака, небо, далекія горы, зеленые берега, опрокинутыя изображенія домовъ образовали чудесную, живописную кайму кругомъ его чернаго диска. Мъстныя женщины прекрасно знали, что въ этомъ дискъ онъ могуть, не подымая даже головы, разглядъть изъ оконъ дома, кто приближается по улицъ съ той или другой стороны.

Быль хорошій, ведреный день. Жена учителя сидъла у открытаго окна съ рукодъльемъ на кольняхъ и тонкимъ сопрано напъвала:

Съ парохода дымъ струится, Сердце чувствуетъ обманъ...

Вдругъ она замолкла и принялась чрезвычайно прилежно шить. Учитель, расхаживавшій размащисто въ глубинъ комнаты, остановился и взглянуль на улицу. Предательское "Море навоза" сказало ему немедленно, что недалеко на берегу стоить "личность мужчины" въ сърой блузъ, подпоясанной якутскимъ серебрянымъ поясомъ.

Лица незнакомца учитель не могъ разсмотръть въ неясномъ отраженіи, но прекрасно замътилъ шляпу-цилиндръ. А такъ какъ цилиндръ въ Джурджув имълъ одинъ Денисовъ, то учитель, чрезвычайно заинтересованный, съ раздутыми ноздрями, ждалъ, что будетъ дальше. "Личностъ" не шевелилась, бълая шея его жены, склонившейся надъработой, не двигалась. За то грудь ея вздымалась такъ сильно, что покоившіяся на ней нити бусъ и поддъльнаго жемчуга шелестили, точно ихъ пересыпали съ мъста на мъсто. Продолжалось это, однако, черезчуръ долго для джурджуйскихъ обычаевъ, и учитель нетерпъливо высунулъ голову въ окно, чтобы посмотръть, что такое задержало гостя.— Денисовъ, замътивши его, сейчасъ же въжливо ему поклонился.

- Что вы дълаете, Ксенофонть Поликарповичъ?.. Что случилось?!
  - Собаки!..

Онъ указалъ на противуположный берегъ, гдъ стояла юрта Александрова. Стая косматыхъ собакъ что-то терзала тамъ жадно; немного спустя сквозъ разбитое окно выскочилъ еще одинъ песъ съ какимъ-то предметомъ въ зубахъ.

- Давно уже тамъ не топится... Совсъмъ походитъ на нежилое зданіе, а теперь... вы видъли!?.
- Они говорили, что за ръкой приготовляютъ пашню подъ посъвъ какого-то ячменя...
- Ээ!.. Шутки изволите шутить!.. Я думаю, эта затвя съ ячменемъ плохо кончится для нашего "помпадура". Будутъ перемвны... да, перемвны! Знаемъ мы о томъ кой-что! Неужели вы, Поликарпъ Сильвестровичъ, въ серьезъ полагаете, что люди вродв Александрова или Негорскаго способны увлекаться мужицкимъ двломъ?
- Почему же нътъ? Красусскій тоже образованный, а кузнечитъ.
- Кузнечитъ!.. Поликарпъ Сильвестровичъ, знаемъ мы что куетъ онъ, какое горячее желѣзо... Нарочно! Бабникъ онъ просто, и все тутъ. Мастерская его существуетъ лишь затѣмъ, чтобы женщинъ нашихъ легче ему было къ себѣ сманиватъ; маякъ одинъ, чтобы предлогъ былъ ходить къ нему: кольца, серьги, застежки... Застегиваетъ!.. А доходы у него совсѣмъ другіе... Галка на дняхъ видѣлъ, какъ онъ корову...

Но почтенный Денисовъ не окончилъ своего интереснаго разсказа, такъ какъ вдругъ увидълъ вблизи себя... привидъніе. Глаза горъли, какъ уголья, а черное, высохшее лицо походило на клювъ орла. На спинъ болталась двустволка, а у пояса—ножъ. Привидъніе, нужно думать, не слышало

ничего, но прошло мимо разговаривающихъ съ такой стремительностю и энергіей, что хотя и не взглянуло на нихъ,—Денисовъ, со всей доступной ему въжливостью, спялъ почтительно свой прелестный цилиндръ и долго продержалъ его налъ головой.

— Видъли вы? Зашелъ къ Самуилу! Бъгу сейчасъ къ

исправнику-доложить!.. До свиданія!

Вечеромъ городъ сылъ крайне взволнованъ извъстіемъ, что политическіе вернулись изъ-за ръки и принесли больного Негорскаго на носилкахъ. Черевинъ побъжалъ къ товаришамъ.

— Боленъ, а?.. Како-тако! Пожелали быть умнъе моего дъдушки!.. Задумали съять въ горахъ. Ну, и получили ячмень! Эхъ! эхъ! Земля наша—мерзлая штука, не рассейская, а сибирская она земля!..—торжествовалъ Варлаамъ Варлаамовичъ.

Настроеніе духа у исправника сразу улучшилось. Онъ объявилъ немедленно большой "кутежъ съ пьянствомъ" въ слъдующее воскресенье, а къ больному отправилъ казака съ вопросомъ, не нужно ли вина или хинина.

За то помощникъ носъ повъсилъ.

- Какъ же такъ: бъжали и вдругъ здъсъ?! Дуракъ Козловъ, всегда меня устроитъ!.. раздумывалъ онъ печально о своемъ послъднемъ доносъ, который опять оказался ложнымъ.
  - Вотъ такъ фартъ!

В. Сърошевскій.

(Продолжение слыдуеть).

# Изъ записокъ М. Л. Михайлова.

### IV.

# М веяцъ въ Тобольскъ.

Жандармамъ была дана изъ Петербурга бумага только въ Тобольскій Приказъ о ссыльныхъ, но я настоялъ, чтобы вхать прямо къ губернатору, который могъ бы, какъ мив казалось, распорядиться самъ, куда помъстить меня. Къ тому же день былъ воскресный, и въ Приказъ, върно, никого не было.

Мы остановились у новаго тесоваго крыльца съ такимъ же навъсомъ, пристроеннаго къ казенному дому. Бурундуковъ пошелъ съ пакетомъ, но тотчасъ же почти возвратился и сказалъ, что губернаторъ пакета не принялъ и приказалъ отвезти и пакетъ, и меня въ Приказъ.

Губернаторскій домъ стоитъ въ нижней части города. Теперь намъ пришлось подыматься на высокую гору, гдѣ бѣлѣли зданія присутственныхъ мѣстъ, соборъ, зданія, кажется, гимназіи или семинаріи. Тамъ же помѣщался тюремный замокъ и Приказъ. Поднявшись по отлогому, но длинному откосу горы и миновавъ памятникъ Ермаку и будущее мое помѣщеніе—острогъ, мы, наконецъ, достигли и до Приказа о ссыльныхъ, небольшого и грязноватого зданія, куда я уже пошелъ прямо вмѣстѣ съ обоими своими спутниками.

Отворивъ первую дверь изъ темнаго и грязнаго корридора, мы какъ разъ очутились въ одномъ изъ отдёленій Приказа. Тутъ была и канцелярія, и прихожая вмёсть. Стояли канцелярскіе столы, и близь дверей—въшалка для теплой одежды.

Противъ ожиданія, въ Приказѣ не было пусто. Тамъ было человѣкъ десять, повидимому, служащихъ тутъ чиновниковъ. Это можно было заключить потому, что нѣкоторые изъ нихъ писали, нѣкоторые расхаживали, какъ дома, съ развязностью хозяевъ этихъ
грязноватыхъ мѣстъ и всѣ обступили меня съ распросами, съ предложеніями погрѣться у громадной желѣзной печи, которая, какъ адъ,
кылала въ углу или сѣсть, или покурить. Но если судить по одеждѣ,
кът пикакъ бы не принять за чиновниковъ. Такіе жалкіе костюми

можно встретить, да и то не всегда, разве въ казарме, где помещаются ссыльные изъ бълныхъ слоевъ общества. Продранные сапоги, пропранные валенки, покрытые заплатами штаны, замасленные по последней степени сюртуки съ оборванными пуговинами и продранными локтями, какія то странного покроя (и тоже въ дырахъ) одежды--- не то ватные хадаты, не то пальто, обличающие подъ шивокими вукавами отсутствие коть какой нибудь рубашки. Говорять, что приказные эти побирають гривенниками и даже пятаками отъ несчастныхъ, проходящихъ черевъ ихъ руки. Оно и не удивительно. Кром' звирообразнаго воспитанія, полученнаго большею ихъ частью, они лишены всякой иной возможности добыть себъ денегь на существованіе. Послівній лакей получаеть боліве лучшаго изъ нихъ; а работы много. Мнъ невольно пришло въ голову: если такая голь-управляющіе судьбою людей, въ число которыхъ попаль и я. то какова же голь должны быть управляемые. Я теперь сомнъваюсь, чтобы и каторжный согласился обмъняться своимъ мъстомъ, платъемъ и дъломъ съ къмъ либо изъ канцелярскихъ чиновниковъ Тобольскаго Приказа о ссыльныхъ.

Ямщикъ въ мохнатой бълой шубъ вверхъ шерстью, привезшій меня, вошелъ почти вслъдъ за нами въ канцелярію, попросилъ у одного изъ жандармовъ моихъ папироску и закурилъ ее у печки. Куря, какъ дома, онъ съ такимъ сознаніемъ своего превосходства смотрълъ на приказныхъ, что они казались еще жалче. Когда кто нибудь изъ нихъ заговаривалъ съ нимъ, онъ отвъчалъ съ такимъ достоинствомъ, что заговорившій какъ будто еще болье умалялся, и чуть не начиналъ заискивать его расположенія. А, между тъмъ, этотъ ямщикъ ждалъ отъ меня гривенникъ на водку.

Кто то изъ приказныхъ, болве приличнаго и опрятнаго вида, побъжалъ къ управляющему Приказомъ съ пакетомъ и извъстіемъ о моемъ прівядь. Прошло минутъ двадцать, пока онъ возвратился и объявилъ, что управляющій скоро будеть самъ: надо подождать. Я прождалъ еще минутъ десять. Тутъ пришелъ еще какой-то посланный и сказалъ, что управляющій не велълъ ждать его, а приказалъ ответти меня въ тюремный замокъ.

Повхали. До замка было не далеко, и мы скоро были у желвзныхъ решетчатыхъ воротъ, около которыхъ стояло и сидъло съ десятокъ бабъ, торговокъ калачами, молокомъ и пр.

Зданіе тюрьмы имъетъ довольно внушительный видъ: оно ново, выбълено чисто и не напоминаетъ унылыя, полуразвалившіяся тюрьмы втаповъ, мимо которыхъ я проважалъ. Часовой, стоявшій за ръшеткой воротъ, дернулъ за звонокъ, проведенный въ кордегардію; на звонъ его вышелъ съ ключемъ дежурный старшій и отперъ передъ нами завизжавшія на петляхъ ворота.

Туть тотчась очутился передо мной смотритель замка, толстенькій, невысокаго роста человікь, съ какимь то сіроватымь лицомъ и заговориль скороговоркой, раза по три повторяя почти каждое слово. Онъ чуть открываль роть, когда говориль, и такъ торопился, что надо было съ напряжениемъ слушать его, чтобы понять.

• Вещи ваши, вещи ваши посмотрите-съ, — суетился онъ. — Жандармъ, жандармъ, выкладывай. Продерни, ямщикъ, возокъ-то, вовокъ-то.

Возокъ продернули изъ воротъ во дворъ, довольно просторный, окруженный со всёхъ сторонъ бёлыми стѣнами. Прямо противъ въѣздныхъ воротъ были другія растворенныя ворота, проходившія подъ такого же почти объема, какъ и наружная часть острога, зданіемъ о трехъ этажахъ. Справа и слѣва были каменныя бѣлыя стѣны, отдѣлявшія главный дворъ отъ дворовъ разныхъ отдѣловъ тюрьмы. И съ той, и съ другой стороны въ этихъ стѣнахъ было по двое воротъ.

— Выкладывай туть все изъ возка, изъ возка! — торопливо распоряжался смотритель.

Жандармы вынимали мои пожитки и клали все въ кучу на землю.

— Все вынимай! все вынимай. А то туть въдь оставить ничего нельзя. Какъ разъ растащуть, растащуть анаоемы. Войлочекъ то вынь. Окна-то не вынаются ли?

И онъ расшатывалъ окна, предполагая, въроятно, что и ихъ могутъ утащить.

— Пожалуйте-съ, пожалуйте-съ въ канцелярію... Ты побудь тутъ, покамъстъ, покарауль, —крикнулъ онъ одному изъ жандармовъ.

Я не понималь и теперь не понимаю, зачёмъ мий нужно было подыматься чуть ли не въ третій этажь, въ грязную и пустую комнату, именовавшуюся канцеляріей? Каменевъ, пошедшій со мной, предлагаль смотрителю принять отъ него мои деньги, но онъ возсталь противъ этого всёми силами и говориль о нихъ, какъ будто это были раскаленныя угли, до которыхъ его рукамъ страшно прикоснуться (потомъ полицмейстеръ разбраниль его за это и велёль получить отъ жандарма мои деньги). Онъ исчезъ минутъ на десять; я походиль изъ угла въ уголъ, посидёлъ, и уже начиналъ, признаюсь, сильно здиться на эти проволочки, какъ смотритель вернулся.

— Пожалуйте-съ, пожалуйте-съ!—заговорилъ онъ опять такъ же торопливо.

Мы спустились.

— Пожалуйте за мной-съ! Эй вы! берите, берите вещи! Несите сюда, сюда.

Два-три не то казака, не то мужика взвалили мою поклажу на плечи и понесли все за мной. Мы прошли въ переднія ворота, на такъ называемый кандальный дворъ; посреди его стояло невысокое зданіе о двухъ этажахъ (верхній, впрочемъ, больше похожъ былъ на чердакъ). Тутъ вліво отъ вороть виднішлась надъ дверьми

крупная надпись славянскими буквами, какой-то текстъ. Это былъ входъ въ церковь. Дворъ, собственно говоря, обходилъ вокругъ этого зданія, лишь какъ корридоръ.

Мы повернули влѣво, потомъ за уголъ. Солдатъ отперъ рѣшетчатую тяжелую дверь. Мы вошли въ темный, сырой и довольно зловонный корридоръ съ тюремными дверьми по одну сторону. Одна изъ этихъ дверей была передъ нами распахнута, и я вошелъ въ назначенное мнѣ помѣшеніе.

Это была комната саженей въ шесть квадратныхъ. Она еле освъщалась маленькимъ полукруглымъ окномъ, которое было ближе къ потолку, чъмъ къ полу. По двумъ сторонамъ прилажены были въ стънъ нъсколько покатыя широкія нары.

Стъны были запотъвшія и покрытыя плъсенью. Воздухъ спертый, пропитанный махоркой, сапожной кожей и прълью. На нарахъ помъщались два арестанта—оба пожилые, небольшаго роста. Одинъ зашивалъ себъ что-то, другой сидълъ, свъсивъ ноги.

— Воть вы въ уголокъ тутъ, въ уголокъ пристройтесь, — посовътовалъ мнъ смогритель. — А ты оттащи свою-то лопать да подушку-то, — крикнулъ онъ шившему въ углу арестанту.

Уголокъ заросъ весь зеленою плъсенью.

- Ужъ я лучше въ серединѣ помѣщусь,—замѣтилъ я:—тамъ сыро слишкомъ.
- Какъ угодно-съ. Да ихъ и вывести отсюда можно. Вотъ надо падзирателю, надзирателю сказать.

Надзиратель, худощавый, старый казакъ, вошелъ вивств съ нами.

— А впрочемъ, погодить можно; вы покамъстъ, покамъстъ не раскладывайтесь. Можетъ, полицеймейстеръ прикажутъ васъ отсюда перевести

Вещи мои сложили на нары, я сълъ около нихъ.

Тутъ вошелъ молодой караульный офицеръ.

- Вамъ угодно-съ, угодно-съ будетъ освидътельствовать вещи? спросилъ смотритель.
- Нѣтъ, не нужно, отвѣчалъ офицеръ, поклонился мнѣ к ушелъ.
  - У васъ, можетъ, чернильна есть?—спросилъ меня смотритель.
  - Есть.
- Здёсь вёдь не позволено-съ. Въ канцеляріи-съ только дозволяется писать, если что нужно.
- Мив нечего писать теперь, и она у меня далеко заложена. Потомъ объ этомъ.
- Очень хорошо-съ. Такъ вы изволите посидъть-съ покуда здъсь, а я къ полицеймейстеру съъзжу-съ. Ты ужъ побудь здъсь, обратился онъ къ надзирателю, чтобы не безпокоили ихъ, не безпокоили, если понадобится что.

Я закурилъ папироску и сталъ ждать. Мнв пришлось проси-

діть туть съ полчаса. Я быль такъ озлоблень, что я все еще какъ будто не на місті, что меня бісиль каждый вопрось надвирателя. А онъ считаль, кажется, своею обязанностью занимать меня, какъ гостя. Арестанты, сидівшіе туть, какъ оказалось изъ его словь, были только подсудимые. Они то выходили изъ камерь, то опять приходили. Візроятно, слухъ о новопрійзжемъ «кандальщикі» изъ благородныхъ разнесся по всему отдівленію. Дверь ко мніз безпрестанно отворялась, и то высовывалось любопытное лицо съ обритой наполовину головой, то смізло переступаль порогь, візроятно, болізе опытный ссыльный и, чтобы имізть возможность постоять туть и взглянуть на меня (а можеть, и попользоваться какою мелочью), начиналь какую-нибудь пустяшную просьбу. Надзиратель едва успівваль отдізлываться оть этихъ посітителей, крича имъ: «Потомъ придешь! Что вы лізете сюда? Пошель вонъ! Не сміть растворять дверь!»

Это не помѣшало ему увѣрять меня, что мнѣ было бы гораздо лучше, если бъ я остался въ его вѣдѣніи, что для меня можно бы очистить «секретную» получше другихъ, и проч. Мои чемоданы замѣтно внушали ему уваженіе, и онъ разсчитывалъ, что, теряя меня, теряетъ очень выгоднаго жильца.

- Право, лучше бы вамъ здѣсь было,—шепнулъ онъ мнѣ и тогда, какъ явился смотритель съ извѣстіемъ, что полицеймейстеръ приказали перевести меня въ дворянское отдѣленіе.
- Я, разумъется, не увлекся совътами надвирателя. Если въ дворянскомъ будетъ не лучше, то въдь и хуже не можетъ быть,—трудно, по крайней мъръ.

Опять понесли мои вещи той же дорогой. Мы вышли на главный дворь, потомъ влъво во вторыя ворота, около которыхъ выходилъ сюда узкой стороной съ однимъ высокимъ, маленькимъ полукруглымъ окномъ флигель, гдъ помъщалосъ дворянское отдъленіе. Подъ навъсомъ неподалеку я увидълъ свой возокъ.

Смотритель, иля со мной, объясняль скороговоркой:

— Вы покамъстъ вдвоемъ-съ, вдвоемъ-съ будете. Одинъ молодой человъкъ. Тоже-съ изъ дворянъ. Номеровъ теперъ свобод-ныхъ пътъ-съ. А вотъ-съ, вотъ-съ какъ партію отправимъ—вамъ отдъльную можно будетъ дать-съ.

На небольшой продолговатый дворъ, куда мы вступили, флигель смотрёлъ довольно длиннымъ рядомъ такихъ же маленькихъ окошекъ и казался подслеповатымъ. У крыльца, на дальнейшемъ конце, стоялъ часовой около будки. Решетчатыхъ дверей не было, а простыя, и тё не заперты. Вотъ ужъ и лучше, значитъ... Смотритель просто толкнулъ изъ сеней дверь. Она тяжко растворилась, притягиваемая кирпичемъ на веревке, вмёсто блока, и меня схватило удушливымъ тепломъ и маслянымъ чадомъ.

Такой же мрачный (разв'в немножко лишь св'яж'ве) корридоръ съ такими же окнами подъ потолкомъ, какъ и въ кандальномъ

отдъленіи, быль передо мной. Оть грязныхь половъ и отсыръвшихъ, покрытыхъ темными пятнами стънъ онъ казался еще темнъе. При томъ онъ наполненъ былъ съроватымъ паромъ или чадомъ, и сразу я ничего не могъ разсмотръть.

Двери номеровъ были и здёсь лишь по одну сторону. Мнё назначалась шестая дверь отъ входа.

Приходъ мой, сопровождаемый необычнымъ здёсь бряцаньемъ цёней, возбудилъ, конечно, любопытство моихъ новыхъ товарищей. Изъ дверей выглядывали то мужчины, то женщины; два расхаживавшіе по корридору арестанта, одинъ въ сёромъ арестантскомъ длинномъ до пятъ халатѣ, другой въ дикаго цвѣта какомъто нальто, остановились посмотрѣть на мое лицо и на мои ноги. Откуда-то слышались крики грудного и, повидимому, новорожденнаго младенца.

Въ отведенной мив комнать, которая была меньше шлиссельбургской, встрътилъ меня мой сожитель, Станиславъ Крупскій, какъ онъ мив тотчасъ открекомендовался. Смотритель насъ оставилъ.

— Вы меня застали за об'вдомъ, — сказалъ онъ, — не хотите ли вм'вст'в?

У него стояли на стояв двв оловянныя тарелки съ жирною бараниной и кашей.

Говорить по-русски онъ затруднялся и я предложиль ему, чтобы онъ говориль по-польски, а я буду отвъчать по-русски; но онъ мнъ сказаль, что охотно и хорошо говорить по-нъмецки.

Это быль молодой человыкь, двадцати трехь—четырехь лыть, довольно хорошаго роста, не полный, но очень крыпко сложенный и очень красивый: прекрасные свытлые глаза, прекрасные свытлые русые волосы и свыжий юношеский цвыть лица. У него было то типическое выражение, которое можно замытить у большей части поляковь. Въ губахъ и глазахъ какая-то смысь горечи и ласковой хитрости; въ улыбкы что-то полупечальное, полузлое, полунасмышливое. На Крупскомъ была почти новенькая синяя венгерка польскаго покроя, пестренький цвытной галстухъ. Вообще, видно было, что онъ занимается собою даже посреди всей этой тюремной грязи.

У него тутъ было и кой-какое хозяйство: маленькій самоваръ, маленькій погребецъ, чемоданъ, окованный сундучокъ. Когда внесли вдобавокъ все мое имущество, такъ почти повернуться было негдъ. Въ комнатъ была одна только койка, и надо было устроиться какъ-нибудь.

Крупскій съ услужливостью младшаго брата принялся суститься, передвигать чемоданы, развѣшивать по гвоздямъ шубы и проч. Онъ отстранялъ меня ожь всего, и я съ благодарностью принялъ его услуги, потому чео еле шевелился отъ усталости. Ноги у меня ныли етрашно.

Когда все было приведено въ нѣкоторый порядокъ, я спросилъ Крупскаго, нельзя ли распорядиться насчетъ чая. Онъ прибылъ сюда дней за пять до меня и успѣлъ уже приноровиться ко всѣмъ вдѣшнимъ обычаямъ.

- Здёсь все можно достать,—замётиль онь,—и вообще ничего, можно еще жить. Туть два человёка для прислуги... Василій!—крикнуль онь, выглядывая въ корридорь.
  - Сейчасъ, ваше благородіе.

И немедленно явился пересыльный Василій Непомнящій, какъ оказалось потомъ, удержанный временно въ острогѣ для услугъ въ дворянскомъ отдѣленіи, невысокаго роста черноволосый малый, лѣтъ тридцати пяти, съ бойкими, нѣсколько плутовскими черными глазками, съ черными усами, съ бритой бородой и сережкой въ ухѣ. На немъ была ситцевая рубашка, подвязанная тонкимъ пояскомъ; по бойкости и развязности движеній, по изысканности фразъ, онъ напоминалъ полового изъ трактира. Онъ взялъ самоваръ Крупскаго и унесъ его грѣть въ корридоръ. Впослѣдствіи я познакомился съ Василіемъ ближе и очень жалѣлъ, что ему пришлось покидать острогь раньше меня.

Когда мы сёли за чай, къ намъ вошелъ высокій рыжій арестанть съ очень рёшительнымъ, нёсколько какъ будто болёзненнымъ лицомъ. У него была густая круглая борода почти огненнаго цвёта; половина головы, какъ я замётилъ, всматривансь потомъ, была у него, вёрно, брита, но волосы успёли на ней такъ отрости, что сразу этого не видно было. Нёсколько наглые глаза его смотрёли прямо, но они были нёсколько мутны.

- Что вамъ угодно? -- спросилъ Крупскій.
- Я къ нимъ-съ, отвъчалъ онъ, показывая на меня и кланяясь мнъ слегка.

Тутъ и я повторилъ ему вопросъ, что ему нужно, но вмъсто отвъта онъ самъ спросилъ меня:

- Вы изъ Петербурга изволите следовать?
- Изъ Петербурга.
- Въ крѣпости изволили содержаться?
- Въ крипости.
- Er will ein Paar Groschen haben,—мимоходомъ ввернулъ Крупскій, возясь около самовара.—Wenn Sie kein Kleingeld haben, ich will ihm Etwas geben, und mag er wegspazieren.
  - Lassen Sie ihn sich ausreden, —отвъчаль я.
    - Я вамъ помъшалъ-съ, деликатно замътилъ нежданный гость.
  - Нетъ, нисколько-отвечалъ я.
- Позвольте спросить, въ крѣпости плацмаіоромъ еще полковникъ Новоселовъ.
  - Нътъ, теперь другой.
  - Кто же-съ?
  - Не помню фамиліи.

- А полковника Новоселова изволите знать?
- Знаю.
- Я имъ премного быль обязанъ. Во время содержанія въ крѣпости... Добрѣйшій, могу сказать, полковникъ.
  - А вы въ крѣпости содержались?
- Точно такъ-съ. Вы, върно, изволили слышать о мсемъ дълъ. Я—Өедоръ Ивановъ.
  - Нътъ, не слыхалъ.
- А тогда много было-съ шуму въ Петербургъ. Смъю васъ спросить, вы въ каторжную слъдуете?
  - Да.
  - По какому дѣлу, если смѣю спросить?
  - По политическому преступленію.
  - Это значить, какъ я же.
  - А вы тоже политическій?
  - Какъ же-съ!

Это меня заинтересовало.

- Мнѣ это, удивительно, что вы не изволили обо мнѣ слышать, продолжаль онъ.—Кажется, про Оедора Иванова всѣ тогда извѣстны были въ Петербургѣ. Въ газетахъ было писано.
- Ну, ужъ извините? Я ничего не слыкалъ. Да когда же это было?
  - Въ шестидесятомъ году насъ судили-съ.
  - А вы не одни?
- Нѣтъ-съ, шайка насъ была цѣлая. Большіе тогда грабежи происходили.
  - A!
  - -- Сквозь тысячу я прошелъ-съ?
- Was ist das? Von was für Tausend spricht er?—спросиль меня Крупскій.
  - Spitzruthen, отвъчалъ я.
- Точно такъ-съ, шпицрутенами былъ наказанъ, подтвердилъ рыжій гость.
- Schiken Sie ihn doch weg! повторилъ Крупскій. Wollen Sie Kleingeld. Man muss mit die Kerls vorsichtig sein.
  - Wozu?
- Я, дъйствительно, имъль случай достаточно убъдиться впослъдствіи, что, за незначительными исключеніями (къ нимъ, впрочемъ, принадлежалъ и Өедоръ Ивановъ), всякій грабитель, воръ, убійца, разбойникъ, честны и въ сто разъ чище душевно разныхъ Путилиныхъ, Горянскихъ, Кранцовъ и Шуваловыхъ. Мнъ часто представляется, какъ шли бы къ ихъ мъднымъ лбамъ черныя клейма здъшнихъ бъдныхъ варнаковъ.

Мнѣ, впрочемъ, съ дороги и самому начинала уже нѣсколько надоѣдать бесѣда съ Өедоромъ Ивановымъ, хотя новость и привлекала меня.

- Вы, можеть быть, имвете еще что-нибудь сказать мив?— спросиль я.
- Издержались въ дорогв-съ... теперь же надо будеть скоро дальше идти. Вотъ на сапоги извольте взглянуть.
- --- Nun ja!—воскликнулъ Крупскій, обращаясь ко мнѣ съ укоризной. — Hah'ich's Ihnen nicht voransgesagt. Sie wollten mir nur nicht glauben... Haben Sie Kleingeld? Ich kenne schon gut diese Schurken.

Только что удалился Өедоръ Ивановъ, пришелъ еще одинъ господинъ, котораго я встрътилъ при входъ прохаживавшимся по корридору, именно арестантъ въ дикемъ пальто, небольшого роста, полякъ, съ мягкимъ голосомъ, съ мягкими глазами и мягкими манерами. Онъ слъдовалъ, чутъ ли не за воровство какое, на поселеніе съ семьей,—съ женой и двумя дътьми. Это былъ одинъ изъ ближайшихъ моихъ сосъдей по корридору (Федоръ Ивановъ помъщался въ кандальномъ отдъленіи). У него былъ чрезвычайно опрятный видъ, такъ же какъ и у жены его и дътей, но по всему было видно, что они очень бъдны. Раза два, лишь намеками, онъ вызывался въ теченіе моего сосъдства съ нимъ на мои сигары,— и то дълалъ видъ, что хотълъ бы лишь попробовать. Потомъ онъ уже не заходилъ ко мнъ въ комнату, и я встръчался и здоровался съ нимъ только въ корридоръ, гдъ онъ обыкновенно прохаживался взадъ и впередъ чуть не пълый день.

На этотъ разъ онъ вошелъ, съ величайшими извиненіями, попросить у Крупскаго на подержаніе чайнаго блюдечка.

Въ этотъ же день у меня было еще нѣсколько посѣтителей, но уже другого рода. Предсѣдатель губернскаго правленія, учитель словесности здѣшней гимназіи, два доктора,—это все были лица, съ которыми я потомъ познакомился ближе и которымъ былъ обязанъ многими удобствами, смягчавшими для меня тюремное заключеніе.

Отдохнувъ немного, я вздумалъ пройтись по двору. Крупскій надълъ красную конфедератку, и мы пошли вмъстъ. Гулять во дворъ позволялось, сколько угодно, но только не изъ кандальнаго отдъленія, или, по крайней мъръ, не въ кандалахъ. Поэтому я обращалъ на себя особенное вниманіе всъхъ попадавшихся мнъ товарищей моего заключенія изъ другихъ отдъленій острога. Нъкоторые заговаривали со мной, хотя съ замътной сдержанностью, будто съ опасеніемъ... Дворы были почти пусты. Мы обошли ихъ всъ.

Сожитель мой успълъ уже близко познакомиться съ тюремными порядками. Онъ зналъ, гдв кто и что помъщается.

— Вотъ это кухня, — говориль онъ, указывая. — Можно все заказать къ объду, что нужно. Баба туть кухарка, ходить ко мнв. Тутъ будутъ вамъ давать больничный; ну, а жаркое или тамъ что другое лучше заказывать. Она уже все купить. Телятину, рябчиковъ, что угодно, однимъ словомъ.—А вотъ здѣсь пересыльный дворъ,—говорилъ онъ, входя со мной подъ ворота:—тутъ мужское отдѣленіе; а вонъ съ той стороны женское. Это баня; это столовая... Объдаютъ они тутъ. Это вотъ пекарня.

Мы обошли дворъ справа отъ главныхъ воротъ (съ нашей стороны); потомъ обошли и дворъ слѣва.

— Вотъ это женское отдъленіе; а вотъ прачешная и т. д. Больница помъщалась въ заднемъ фасадъ главнаго строенія.

Во дворѣ намъ такъ мало попадалось людей, вѣроятно, оттого, что былъ порядочный морозъ, и мы тоже воротились скоро. За то въ кельѣ нашей становилось все теплѣе, и съ покатого окна катилась довольно широкими потоками сырость. Кромѣ печи въ самомъ номерѣ, съ топкою изъ корридора, почти противъ самой двери нашей, устроена была большая желѣзная печь, труба которой перекидывалась черезъ корридоръ. Къ вечеру эта печь топилась и нагрѣвала нашу келью съ избыткомъ. Къ утру, однако-жъ, становилось опять сыро и холодно.

Надо сказать нъсколько словъ о моемъ сожителъ. Въ первый же день разсказалъ онъ мнъ свою исторію; но, признаюсь, я немного понимаю въ ней и до сихъ поръ.

Станиславъ Крупскій—австрійскій подданный, бывшій студенть праковского университета, а затъмъ — сыщикъ при краковской, а потомъ при варшавской полиціи. Онъ старался объяснить мнв политическими пълями поступленіе свое какъ въ ту, такъ и другую должность; но опять таки трудно было что-нибудь положительно извлечь изъ его словъ. Онъ говорилъ, что ему самъ полицеймейстеръ враковскій предложиль поступить въ его агенты, чтобы шпіонить въ университеть: на это онъ согласился, предупредивъ объ этомъ студентовъ. Онъ разъъвжалъ на счетъ полиціи по разнымъ городамъ и доносилъ о готовящихся демонстраціяхь, но всегда назначаль срокомъ ихъ день поэже. Пріобръвъ довъріе въ краковскомъ полицейскомъ міръ, Крупскій предложиль начальству командировать его секретно въ Варшаву для раскрытія будто бы подробностей по большому общепольскому заговору, готовящемуся тамъ, а, въ сущчости, для установленія снощеній между краковскими и варшавскими академиками. то есть студентами. Въ последнемъ пункте Крупскій сбивался: разъ онъ говорилъ, что вхалъ именно съ помянутою цвлью, въ другой, что онъ быль послань для устройства пересылки оружія; третій разъ опять наоборотъ. Если онъ говорилъ правду въ томъ или въ другомъ случав, то мнв удивительно только то, что человъкъ съ такимъ невъжествомъ въ политическимъ вопросахъ и незнаніемъ даже позднайшихъ польскихъ происшествій могь быть на что-нибудь полезенъ польскимъ патріотамъ. Онъ былъ даже не настолько хитеръ, чтобы обманывать долго варшавскую полицію, котя этимъ онъ очень квалился. Вообще, въ каждомъ разсказъ ого главнымъ пунктомъ было то, что онъ могъ отлично жить на

счетъ полиціи, разъъзжать по театрамъ и гульбищамъ, тратить денегъ, сколько вздумается, и проч.; а что именно сдѣлалъ онъ, этого и не выходило изъ его разсказа. Онъ говорилъ только, что старался отклонять вниманіе полиціи отъ дѣйствительныхъ движеній своими выдумками: сочинялъ и представлялъ ей мнимыя рѣчи тайнаго общества, наклеивалъ на улицахъ самимъ имъ написанные плакаты и потомъ указывалъ на нихъ, и т. д.

Я полюбопытствоваль потомъ посмотрать въ Тобольскомъ Приказъ его статейный списокъ. Ръшеные судебной коммиссіи полтверждало его слова и прямо называло его вину составленіемъ фальшивыхъ доносовъ. Между прочимъ, тамъ упоминалось о посданныхъ Крупскимъ безыменныхъ письмахъ къ пяти главнымъ сановникамъ Варшавы, съ целью устращить ихъ готовящимся булто бы большимъ уличнымъ мятежомъ и заставить улалиться изъ Варшавы. Крупскому, какъ онъ говорилъ мнъ, предложили на выборъ: просильть четыре года въ кръпости и быть преданнымъ Австріи, или отправиться въ Сибирь на поселеніе. Онъ выбраль послъднее. Вообще, онъ произвелъ на меня не совсъмъ пріятное впечатльніе. Не говоря уже о его крайнемъ неразвитіц умственномъ. я не замътилъ въ немъ никакого политическаго не то что фанатизма, но даже просто энтузіазма, свойственнаго такому возрасту, и мнв никакъ не вврилось, чтобы въ такомъ человъкъ могло быть хоть зерно того, что составляеть сущность характера и действій Конрада Валленрода. Временами онъ пізлъ патріотическія пъсни, но онъ выходили у него не выразительнъе какой-нибудь «Ваньки-Таньки». За то съ особеннымъ жаромъ пѣвалъ онъ глупыя нъменкія тривіальности, аккомпанируя себт на гитарт, которую купиль въ Тобольскъ на послъднія свои деньги.

Крупскій предлагаль мніз свою постель, но мніз совістно было отнимать у него привычное місто, и потому я постлаль на полу бывшіе у меня войлокь и подушку, съ сидінья изъ возка, и легь, прикрывшись полушубкомъ. Такимъ образомъ, между койкой и моимъ ложемъ оставалось только такое містечко, чтобы съ осторожностью пройти одному человіку. Я улегся очень рано, не для того, чтобы спать, но хоть немного расправить разбитую спину. Но большой отрады мніз не было: я съ какимъ-то болізненнымъ настроеніемъ думаль о томъ, какъ бы это было хорошо сбросить съ ногъ кандалы, снять съ себя штаны и чулки и вытянуться въ опрятной постели. Крупскій сёль на постель и разсказываль свою исторію. Я только по временамъ дізлаль ему вопросы.

Воть прошла *повърка*. Въ нашу полуотворенную дверь заглянули зоркій смотритель, караульный офицерь и солдать съ ружьемъ, и пошли дальше. Сосчитавши арестантовъ, ени удалились. Мало по малу въ корридоръ прекращались шаги и разговоры, все утижало, только грудное дитя кричало болъзненнымъ голосомъ, да щелкали временами дрова въ затопленной на ночь желъзной печи.

По мъръ того, какъ все угомонилось у насъ, все слышнъе и слышнъе слышались шаги солдата педъ нашимъ окномъ. Крупскій говориль тихо, я слушалъ вяло, полудремля, и только вздрагивалъ, пока не привыкъ, когда съ покатаго подоконника вдругъ сливалась быстрымъ ручьемъ на полъ накопившаяся вода.

Воть какъ весело встрѣтилъ я новый тысяча восемьсотъ шесть-десять второй годъ!

Я думаль скоро уснуть, когда мы погасили свъчу (здъсь не требуется теплить ночникъ, хоть и слъдуетъ по закону), но и это мив не удалось. Только-что въ комнать нашей водворилась тишина и темнота, въ углахъ поднялась шумная возня мышей. Не то, чтобы я боялся ихъ, но одна мысль, что мышь можетъ забраться ко мив подъ полушубокъ или разгуливать по моей подушкъ, способна была не дать мив заснуть до утра. Я уже обрекалъ себя на безсонную ночь. Мыши возились все больше. Я попробовалъ пугнуть ихъ, ворочаясь и гремя цъпями; но они, видно, были тутъ, какъ дома, и угомонялись развъ на минуту. Сколько ни старался я не думать о нихъ, это мив не удавалось. При томъ онъ такъ постоянно напоминали о себъ. Я слышалъ ихъ быстрые шаги по полу почти у себя подъ носомъ. Надо было зажечь свъчу, что я тотчасъ и сдълалъ.

Крупскій еще не спаль и предложиль мнѣ помѣняться мѣстами.
— Мнѣ все равно,—говориль онъ,—я сейчась же усну, хоть онѣ у меня на лицѣ сиди.

И точно, не успъли мы улечься каждый на новомъ мъстъ, какъ онъ заснулъ съ легкимъ храпсмъ.

Утромъ къ намъ явилось не мало поздравителей съ новымъ годомъ. Прежде всего пришелъ какой-то солдатъ съ трубой и принялся съ великимъ усердіемъ трубить передъ нашею дверью. Потомъ наша корридорная прислуга: Василій Непомнящій въ новой
цвѣтной рубашкѣ, гладко выбритый и обильно напомаженный коровымъ масломъ, и Иванъ, товарищъ его, съ большой окладистой
русой бородой, нѣсколько вялый на видъ, съ голубыми вроткими
глазами и очень пріятнымъ лицомъ, тоже въ рубашкѣ, хоть не
столь элегантной и не такъ тщательно причесанный. Голосъ этого
Ивана и его манера говорить папоминали чрезвычайно Огарева.
Въ самой походкѣ, пріемахъ и даже отчасти въ лицѣ было много
сходнаго съ Николаемъ Платоновичемъ. Онъ расположилъ меня
въ себѣ больще, чѣмъ Василій Непомнящій, имѣвшій видъ опытнаго и ловкаго двороваго, хотя Иванъ, какъ потомъ оказалось,
былъ вовсе не такъ интересенъ. Иванъ былъ москвичъ.

Поздравивъ съ праздникомъ, Василій обратился къ намъ съ вопросомъ, не изъ насъ ли кто обронилъ въ корридорѣ двѣнадцать рублей бумажками. Крупскій еще вчера, ложась спать, хватился денегъ, и нигдѣ не могъ ихъ найти. Больше у него и не было, и потому понятно, какъ онъ обрадовался честности Василія Непомнящаго и его находкъ.

За служителями пришелъ съ поздравлениемъ надзиратель нашего отдёленія, изъ казаковъ, невысокаго роста, косой, съ рёдкими, вьющимися черными волосами, тихій, смирный, съ какимъ-то женскимъ голосомъ, съ тихимъ, пріятнымъ смёшкомъ, вообще, насколько я узналь его потомъ, человёкъ очень добрый и хорошій.

- Geben Sie ihm Etwas von Kleingeld,—замътилъ миъ Крупскій, вынимая и самъ деньги изъ портмонэ.—So ein Rubel ungefähr.
- Не следовало бы брать съ васъ, господа, отвечаль онъ, да человекъ-то я семейный. Влагодарю васъ нижайще. Желаю вамъ всего наилучшаго.

Поздравленія и этимъ не окончились.

Къ намъ влетвлъ господинъ въ форменномъ сюртувъ съ враснымъ воротникомъ, съ грубымъ, худощавымъ лицомъ, мутноватыми сърыми глазами и почтительно-подобострастною улыбкой подъ густыми рыжеватыми усами. Онъ ловко отправилъ къ себъ подъмышку черную мохнатую папаху, расшаркался и протянулъ миъ руку.

— Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ, Михаилъ Ларіоновичъ... Такъ имя и отчество, если не ошибаюсь?

Я кивнулъ головой.

- Мий жандармы ваши сказывали. А я-съ имию честь рекомендоваться—помощникъ здинняго смотрителя, Константинъ Ивановъ сынъ Полежаевъ. Если что вамъ будетъ угодно, извольте тодько мий сказать. Вотъ съ ними мы уже знакомы. Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ, панъ Крупскій.
- Auch Diesem?—спросилъ я Крупскаго, видя, что онъ опять ввялся за портмонэ.
- O, durchaus!—отвъчалъ Крупскій, узнавшій уже всъ обычан острога.
- Благодарю васъ, господа. Чувствительнъйше меня обязали.
   Позвольте присъсть и отдохнуть и выкурить папиросочку.

Его, впрочемъ, тотчасъ же кликнули; но онъ минутъ черевъ десять явился съ изв'ястіемъ, что полицеймейстеръ приказалъ снять съ меня кандалы.

Принесли большую гирю съ въсовъ во дворъ, молотокъ и ножъ, и ужъ потрудились съ петербургскими заклепками! Константинъ Ивановичъ сълъ на кровать, курилъ папиросу и представлялъ изъ себя руководителя этой операціи. Но, надо признаться, руководство его мало помогало, коть онъ очень выразительно говорилъ:

— Правъй, анаеема! Какъ ты бъешь? а!

Не разъ онъ порывался и самъ приняться, но я его останавливалъ, говоря, что арестантъ какъ-нибудь разрубитъ же заклепки, макъ ни мягко ихъ желъзо, и что торопиться некуда. У него замътно дрожали руки. Сначала надъ ногами моими трудился Иванъ. Онъ разъ триднать ударилъ молоткомъ по ножу и сдълалъ лишь чуть замътную надрубку на заклепкъ. Потомъ пришелъ косой надвиратель и, посмотръвъ, сказалъ:

- Эхъ, не такъ! Давай сюда. Я это лучше сдълаю.
- Но тоже ничего не сделаль, только вспотель.
- Дозволите мив-съ!—предложилъ свои услуги Василій **Не-**помнящій.— Мигомъ разобью-съ. Діло знакомое.
  - Ну, валяй!

Но и Василій, несмотря на свою опытность, долженъ быль взмахнуть молоткомъ разъ по двадцати надъ каждой заклепкой, прежде чёмъ оне разлетелись.

Константинъ Ивановичъ, въроятно, успъвшій надуматься во время этой работы, принялся врать немилосердно. Онъ утверждалъ, что если бы не онъ, съ меня кандаловъ не сняли бы, что онъ выставилъ передъ полицеймейстеромъ всю незаконность и безполезность такого, «можно сказать, тиранскаго обращенія» со мной.

— Если-бъ быль порядочный человькъ смотритель у насъ, продолжаль онъ, —а то такая скотина, дуракъ. Вмёсто того, чтобы разъяснить все, какъ слёдуетъ, полицеймейстеру, онъ только и знаетъ, что главами хлопаетъ. Долженъ бы, кажется, понять, какой вы человъть, Михаилъ Ларіонычъ. Вотъ хоть бы я... я вижу, какіе вамъ люди вистуютъ. Вчерась вице-губернаторъ зайзжалъ къ вамъ, и прочее. Какъ же я-то не стану вистовать. Это надо развъ такимъ олухомъ быть, какъ нашъ Захарка.

Смотрителя звали Захаръ Ивановичъ.

Такъ разсуждалъ Полежаевъ довольно долго, пока не пришелъ самъ Захаръ Иванычъ и не сказалъ, что меня требують въ Приказъ о ссыльныхъ.

- Вотъ вы съвздите съ ними, Константинъ Иванычъ.
- Кстати, у меня кошева готова.

И мы отправились въ его кошевъ.

На этотъ разъ Приказъ представлялъ очень унылое зрълище. Съни и корридоръ, наканунъ совершенно пустые, были теперь биткомъ набиты. Мужчины и женщины, въ кандалахъ и безъ кандаловъ, но большей частью въ арестантскихъ шинеляхъ, толпились тутъ. Это была пришедшая въ то утро партія ссыльныхъ. Кто стоялъ, кто сидълъ на полу съ устали; тутъ были и дъти—и грудныя, и уже умъющія ходить. Мы пробрались сквозь толпу къ дверямъ и вошли въ ту же комнату, что вчера. И она была полна народомъ. Бабы сидъли тутъ, поближе къ печкъ, съ дътьми въ рукахъ, подъ полушубками. Всъ остальные стояли ряда въ три, ожидая вызова. Шелъ пріемъ ихъ и повърка по статейнымъ спискамъ. Носрединъ конторы стояла мъра для роста. Оборванные чиновники скрипъли перьями за всъми столами.

Какихъ выраженій не было на лицахъ этой толпы ссыльныхъ --

отъ спокойствія до страданія, отъ робости до наглости, отъ какого-то подобострастнаго смиренія до дерзкой гордости, отъ илутовства до честнаго и прямого взгляда, отъ злобы и ожесточенія до тихой доброты! Лица были большею частью утомленныя; особенно жалко было смотръть на женщинъ. Кто быль въ кандалахъ, на томъ они сіяли, какъ серебряные: отчистила ихъ дальняя дорога; у кого была подбритая съ одной стороны голова, тъ были повязаны кое-какими тряпками.

Управляющій Приказомъ, недавно назначенный сюда изъ Петербурга, нъкто Фризель, маленькій, коренастый и плотный человъчекъ, съ какой-то бычачьей головой и бычачьимъ выраженіемъ въ лицъ и выставленнымъ впередъ лбомъ, какъ будто онъ хочетъ бодаться, стоялъ передъ строемъ несчастныхъ съ бумагой въ рукъ, около него еще какой-то чиновникъ, и тутъ же два солдата или казака.

— Три съ половиной вершка, —воскликнулъ приказный у мѣры. Изъ мѣры вышелъ старый «кандальщикъ» въ заплатанномъ полушубкъ, со сморщеннымъ лицомъ, съ больными гноящимися глазами, не твердый на ногахъ.

-- Сюда!-отрывисто произнесъ управляющій.

Старикъ сталъ передъ нами.

- Клеймы есть?

И управляющій посмотрѣлъ въ списокъ.

- Посмотрѣть, цѣлы ли клеймы у него?

Не то солдать, не то приказный какой стащиль съ головы старика тряпичную повязку, подняль свалившеся на лобъ водосы.

— Не видать ничего, — произнесъ управляющий отрывистымъ жолоднымъ голосомъ: — подправить клейма. На щекахъ покажи.

Старика повертывають за голову сначала одною щекою, потомъ другою.

— Клейма подправить!—громко распорядился управляющій.— На лбу и на лъвой щекъ. Пошель!

Ссыльный отошелъ.

- Митрофановъ, Андрей! возглашаетъ управляющій по списку.
- Здъсы! раздается въ толоъ, и выдвигается Митрофановъ.
- Въ мѣру!
- Не подгибай кольнъ! Стой прямо! Вершокъ и три четверти.
- Клеймы стерлись. Подправить клеймы.

Вотъ какія сцены засталь я, войдя въ канцелярію Приказа о ссыльныхъ.

Глядя на тупую, деревянно-полицейскую фигуру управляющаго Приказомъ, слушая его барабанный голосъ, такъ отчетливо распоряжающійся, я невольно вспомнилъ, какъ смогрительша полька на предпослъдней станціи къ Тобольску расхваливала мнъ его. Она сообщала о его недавнемъ проъздъ и называла не иначе, какъ "милый человъкъ". Въдь, можетъ быть, онъ и въ самомъ дълъ милый.

- Потрудитесь подождать немного, monsieur (!!) Михайловъ! обратился онъ ко мнѣ бычачьимъ своимъ лбомъ, когда провожавшій меня Константинъ Ивановичъ, вдругъ принявшій самый уничиженно-подобострастный и испуганнѣйшій видъ, дсложилъ ему.
  - Я присълъ на ближайшій стулъ.
  - Айбетовъ Ибрагимъ!
  - Здвсь.
  - Въ мѣру.
  - Два вершка ровно.
  - Клеймы есть? Пошелъ!

Такимъ образомъ, было принято еще человъка три.

— Пожалуйте сюда, monsicur Михайловъ, въ присутствіе.

Собственно говоря, мить решительно не зачемъ было вздить въ Приказъ. Управляющій спросиль меня только (на плохомъ французскомъ языкъ), не родня ли я какому-то Михайлову, действительному статскому советнику и камергеру, сказалъ, что мой статейный списокъ и указъ сената еще не получены, что, поэтому, мить нечего еще торопиться подавать просьбу объ отправкъ меня далъе не по этапу, съ партіей, а одного, на свой счетъ, и съ любезностью, достойною действительно «милаго человъка», присовокупилъ, что «все, что только зависитъ отъ него, будетъ сдълано по моему желанію».

Я отправился назадъ и встрътилъ своихъ жандармовъ. Они вашли потомъ ко мнъ и выражали, кажется, неподдъльное удовольствіе, что видятъ меня въ своемъ платьъ и безъ кандаловъ. Я поручилъ кому-нибудь изъ нихъ зайти ко мнъ еще разъ передъ самымъ отъъздомъ за письмомъ къ Шелгуновой, и она его получила.

Въ этотъ день у меня было еще больше посътптелей, чъмъ наканунь; что бы ни привело ихъ ко миъ—дъйствительное ли сочувствіе, или простое любопытство—я былъ радъ большей части этихъ посътителей. Въ сочувствіи нъкоторыхъ я не могу сомивваться, и у меня, въроятно, сохранится навсегда теплое благодарное чувство къ этимъ лицамъ. Во все время моего пребыванія въ Тобольскі, я пользовался самымъ дружескимъ, почти родственнымъ вниманіемъ многихъ. Мит не давали ни скучать, ни чувствовать какое-нибудь лишеніе. Я былъ буквально засыпанъ журналами, книгами; мит присылали со вступ буквально засыпанъ журналами, книгами; мит присылали со вступ буквально засыпанъ журналами, въ самый день полученія почты; справлялись о моемъ ділт и въ Приказть, и у губернатора, и во врачебной управт; предлагали мит отправлять письма. Каждое утро къ чаю являлись превосходныя сливки, разное печенье, къ обтду жареные рябчики, всякія сласти, сыръ, масло, наливки и т. п.

Обо мнѣ не забывали ни на одинъ день. Я рѣшительно не могъ отказываться отъ этихъ «подаяній», потому что въ большей части случаевъ не зналъ, кого и благодарить. Крупскій былъ чрезвычайно удивленъ такими знаками общаго сочувствія ко мнѣ и Августъ. Отдълъ І.

говорилъ, что ему воображалось, будто въ Сибири всѣ въ родѣ нашего помощника смотрителя. Особенно поразило его то, что въ этотъ день подъ вечеръ, когда мы сидѣли съ нимъ въ полумракѣ, къ намъ вошла дама, привезшая мнѣ букетъ цвѣтовъ, вмѣсто поздравленія съ новымъ годомъ. Сибирскій букетъ былъ не пышенъ: гвоздики, гераніи, мирты, и нѣсколько полуразвернувшихся китайскихъ розъ; онъ былъ, конечно, пріятнѣе мнѣ, чѣмъ въ иное время и въ иномъ мѣстѣ самые красивые и дорогіе цвѣты. Я суевѣрно сберегъ нѣсколько листковъ и лепестковъ его, какъ свѣтлое предвѣстье, что, можетъ быть, не весь этотъ годъ будетъ такъ теменъ для меня, какъ его начало. Цвѣты нашли меня въ тюрьмѣ; неужто любовь и дружба не найдутъ меня въ ссылкѣ?..

Доступъ ко мив быль не труденъ. Следовало, правда, иметь для этого записку огъ полицеймейстера; но полицеймейстеръ, круглый, какъ шарикъ, маленькій человъкъ самого не полицейскаго вида, едва ли кому отказываль. Захаръ Ивановичь быль большой формалистъ и безъ билета никого не пропускалъ, если не пронивался благовъйнымъ страхомъ передъ большимъ чиномъ и высокимъ саномъ постителя, или если поститель или постительница не были членами попечительнаго тюремнаго комитета. Но дело въ другихъ случаяхъ обходилось безъ и Захара Иваныча. Или вытребовался его помощникъ, который считалъ обязанностью «вистовать» мнъ, потому что мнъ «вистують такія лица», или, наконецъ, дълалось еще проще. Ко мнъ ходили три студента казанскаго университета, здешніе, удаленные частью по последнимъ безпорядкамъ, частью по исторіи о панихид'в за Антона Петрова и убитыхъ съ нимъ вместе мучениковъ. Одинъ изъ этихъ студентовъ обыкновенно на вопросъ дежурнаго ефрейтора у воротъ, есть ли у него билеть для пропуска, вытаскиваль изъ кармана какую-нибудь случившуюся туть бумажку, показываль ее, не развертывая, и командоваль: «Отпирай». И ворота передъ нимъ отпирались. Разъ на такой вопросъ онъ отвътилъ, что не только у него билеть есть, но даже и особое предписаніе, и при этомъ вытащиль изъ кармана цёлую пачку какихъ-то бумагъ. Послъ этого его и спрашивать перестали. Одно время, правда, вдругъ начались особенныя строгости въ этомъ отношеніи, кажется, потому, что ждали генераль-губернатора Западной Сибири. Часовые, обыкновенно расхаживавшіе молча подъ нашими окнами, начали даже кричать по ночамъ: «слушай!». Но это продолжалось, кажется, всего дня два. Получилось извъстіе, что генераль-губернаторь (онь же быль новый) отсрочиль свой прівздъ, и строгости отмінились, и «слушай» умолкло.

Съ 3 числа, со дня своего рожденія, я много разъ и самъ вывыжаль изъ тюрьмы. Дня черезъ два-три меня стали приглашать на объды, и я, конечно, пользовался каждою возможностью коть временно почувствовать, будто я на свободъ. Но я скажу объ этомъ потомъ, а теперь стану разсказывать послъдовательно. Подробности, которыя я буду приводить, мнѣ кажутся довольно характерными въ исторіи моихъ тюремныхъ похожденій.

Надо разсказать кое-что о нашемъ помощникъ смотрителя. Вечеромъ въ первый день новаго года онъ явился къ намъ съ странною просьбой.

- Господа, я съ надеждой одолжиться у васъ двумя вещами, заговориль онъ, расшаркиваясь и ловко подбросивъ подъ мышку свою черную папаху.
  - Что такое?
- Дочь пристаеть—вхать въ маскарадъ. Такъ не одолжите ли... хочу и я нарядиться... Не одолжите ли вашей фуражечки, господинъ Крупскій, и сюртучка. Буду, знаете, этакой лихой полякъ.
  - Да будеть ли вамъ въ пору?
    - А вотъ-съ я и примърю сейчасъ.

Онъ мгновенно сбросиль съ себя свой форменный сюртукъ в натинуль на свою ситцевую рубашку щегольскую венгерку, надъль на бекрень его красную конфедератку и представился намъ такимъ. смъщнымъ, что мы оба расхохотались. Крупскій, съ усердіемъ театрального костюмера, принялся оправлять его и учить, какъ придать себь болье польскій видь, какь заправить штаны въ сапоги, на который крючекъ застегнуть венгерку, какъ приличнъе надъть czapke wolności, и прочее. Помощникъ (какъ аттестовали обыкновенно вкратив Константина Иваныча) быль совершенно поволень. Аля полноты костюма нуженъ былъ еще жилеть, но у него такого не оказывалось. Пришлось ему и жилеть дать. Онъ нашель, что весьма прилично было бы украсить жилеть часовой приочкой, и что вообще если онъ будеть при часахъ, то никто, вная его скудныя средства, его не узнаеть. Лали ему мы и часы. Онъ уже и переодъваться не сталь, а только сверху накинуль свою баранью шубу и удалился.

На следующее утро, возвращая намъ съ благодарностью маскарадный костюмъ, онъ утверждалъ, что если-бъ не дочь, ему бы и въ голову не пришло наряжаться «на старости летъ» и разъвжать чуть не полъ-ночи изъ дому въ домъ (это святочное обывновеніе сохранилось въ Тобольске во всей своей старинной силъ даже въ домахъ местныхъ «аристопратовъ»).

- Ну, а весело было?
- А какъ же-съ! Въ домахъ двадцати мы никакъ были. Вездъ графинчикомъ просятъ. Нельзя и отказаться: самъ хозяинъ вистуетъ. Перепустилъ-таки вчера немного.

Объ этомъ нечего было и разсказывать. Довольно было взглянуть на его измятое лицо и мутные глаза. Букетъ сивухи, принесенный имъ въ нашу келью, обличалъ, что онъ успълъ ужъ в экохмълиться.

— И нигдъ-то меня не увнали, --продолжаль онъ.--Въ одномъ

только дом'в по дочери чуть не догадались, потому что она была татаркой, и какъ малаго роста, такъ прим'втно... Господа! не откажите какъ-нибудь почтить меня своимъ пос'вщеніемъ, съ семействомъ моимъ познакомиться. Вы вотъ по двору изволите гулять, такъ милости прошу ко мнв. Во всякое время радъ. Я в'то, что нашъ смотритель. Что же вы и хотите отъ какого-нибудь солдата? Конечно, я самъ, по несчастію, теръ эту лямку, такъ-какъ я изъ кантонистовъ (онъ ударялъ на о).

И онъ принялся разсказывать намъ свою біографію, какъ только вслёдствіе несправедливости начальства попалъ въ строй, а то быль бы теперь совсёмъ не то. Эту исторію онъ начиналъ почти при каждомъ появленіи своемъ къ намъ, точно такъ же, какъ и брань свою на смотрите ія.

Захаръ Иванычъ, въ свою очередь, приходя ко мнѣ утромъ или заходя вечеромъ, при повѣркѣ, пожелать спокойной ночи и пріятнаго сна, тоже не упускалъ случая сказать своею невнятной скороговоркой, что «помощникъ дурной и дрянной человѣкъ».

Онъ не прибавлялъ къ этому, чте Константинъ Иванычъ вдобавокъ клянча и надобда, но это я уже зналъ и безъ него, и старался поскоръе выпроваживать помощника отъ себя, когда онъ являлся со своими разсказами.

Однимъ вечеромъ маскарада онъ не удовольствовался и на другой вечеръ опять пришелъ просить тъхъ же вещей, кромъ венгерки. На этотъ разъ ему нуженъ былъ полушубокъ. Онъ, видите ли, хотълъ изобразить собою «наемщика» въ солдаты. Полушубокъ, предложенный Крупскимъ, показался ему не довольно изященъ, и онъ взялъ мой.

Смотритель, на третій день послів моего прівзда, завель съ нами різчь тоже о маскарадів, но совсівмь другого рода, именно о банів. Пелицеймейстерь дозволиль намь, т. е. Крупскому и мнів, съйздить въ торговую баню, если мы этого хотимь. Мы охотно согласились и отправились въ такъ называемой кошевів, саняхъ въ родів глубокаго ящика, набитыхъ до верху сізномь, въ которомъ можно было утонуть по горло. Насъ сопровождаль и служиль намъ баньщикомъ казакъ.

Крупскій, кром'є того, почти каждый день ходиль по утру съ косымь надзирателемь въ городъ—«на базаръ». Иногда они заходили и въ трактиръ, гді Крупскій играль на бильярдів. Пользуясь его частыми странствіями въ городъ, я даваль ему разныя порученія, и онъ закупаль мнів вещи необходимыя даже для тюремнаго хозяйства: самоваръ, погребецъ, чай, сахаръ и пр.

Я быль очень радь, когда съ отходомъ первой партіи очистился одинь изъ нумеровь въ нашемъ корридорѣ, и въ него перевели Крупскаго. Тъснота и безпорядокъ, и постоянное присутствіе человъка, съ которымъ не имъешь ничего общаго, успъли мнѣ наловсть въ три-четыре дня. Мнѣ при томъ хотълось иногда писать,

но я долженъ былъ отказываться отъ этого: не было ни мъста, ни нужнаго для этого одиночества. Я началъ въ Тобольскъ романъ и перевелъ послъднюю сцену «Прометея»... Наконецъ, на пятый или шестой день по прівздъ, я сталъ полнымъ хозяиномъ своей квартиры. Она тотчасъ получила и болъе опрятный, и болъе порядочный видъ. Простору, конечно, стало тоже больше. На рисункъ, сдъланномъ мною, она, впрочемъ, всетаки кажется лучше, чъмъ была въ дъйствительности. Отъ сырости и чаду, забиравшагося изъ корридора, я не разъ страдалъ сильною головною болью.

Ужъ по первому свиданію моему съ управляющимъ Приказомъ о ссыльныхъ и по разговорамъ съ знающими тобольскіе порядки посѣтителями могь я увидать, что мнѣ придется остаться здѣсь дольше, чѣмъ я предполагалъ. Не будь губернаторъ такой формалисть, такая сухая приказная строка (я его не видалъ, но таковъ общій голосъ, оправдавшійся на мнѣ), я, конечно, могъ бы пробыть въ Тобольскѣ не болѣе недѣли, много двухъ,—однимъ словомъ, столько, сколько бы мнѣ хотѣлось; а я прожилъ тутъ цѣлый мѣсяпъ.

Объ умѣ здѣшняго губернатора можетъ дать понятіе слѣдующій случай, бывшій во время моего пребыванія въ Тобольскѣ: ктото явился здѣсь въ маскарадъ, сдѣлавъ себѣ маску въ видѣ свиного рыла, и повѣсилъ орденъ на шею. Губернаторъ принялъ на свой счетъ, и велѣлъ вывести гостя.

Какъ прошло это время, можно хорошо увидъть, если я подробно опишу и одинъ день моей тобольской острожной жизни.

Всв они болье или менье похожи были другь на друга.

Вставалъ я довольно рано, никогда не позже семи часовъ. Около этого времени, хотя бывало еще довольно темно, начиналось уже движеніе въ корридорѣ. Прислуга носила дрова, воду, затопляла печи, мела полы. Подымались и сосѣди; слышались дѣтскіе голоса, и Василій съ Иваномъ (оба чрезвычайно нѣжные къ дѣтямъ) начинали ласково разговаривать съ двухъ-лѣтней дѣвочкой пересыльнаго почтмейстера или казначея и шести-лѣтнимъ мальчикомъ поляка, о которомъ я говорилъ. Одна изъ мсихъ сосѣдокъ, слѣдовавшая за мужемъ, разрѣшалась, сказывали мнѣ, тутъ, въ тюрьмѣ. Особенно забавна была дѣвочка, неумѣвшая еще хорошенько говорить. Василій Непомнящій училъ ее отвѣчать на разные свои вопросы, капримѣръ: кто создалъ міръ? Богъ. Кто былъ первый человѣкъ? Адамъ. Гдѣ лучше, на волѣ или въ тюрьмѣ? На волѣ.

Какъ только я зажигалъ свъчу, вставалъ и растворялъ въ корридоръ дверь, Василій несъ кс мив шайку и ковшъ съ водой для умыванья, а Иванъ самоваръ, всегда заранъе поставленный. Иванъ былъ довольно молчаливъ, но Василій не могъ пробыть минуты безъ разговора. Подавая миъ умываться, онъ обыкновенно сообщалъ мив всъ тюремныя новости.

- Партія сейчасъ пришла-съ, ваше благородіе; кандальщиковъ ужасть какъ много!
  - Къ намъ никого нъту?
  - Слава Богу, никого. И такъ ужъ у насъ теснота.

Или онъ сообщаль, что партія въ этоть день отправляется дальше. Въ первый разъ, на такое извъщеніе, я сказаль, что пойду посмотръть. Василій на это замътиль:

- Это что смотрѣть-съ! Партія самая ничтожная. На заводы-съ. И всего-то сотни нѣтъ. А вотъ передъ вашимъ самымъ прівздомъ отправка была. Точно что посмотрѣть стоило! Не мало ужъ я по острогамъ-то шатался, а этого видать не случалось.
  - Что такое?
- Пятьлесять семей туть гнали по бунту... Безь всякаго. говорять, безъ суда. Бабъ-то, детей-то, девокъ-то! Шли не мало изъ Казанской губерніи, а все, видно, привыкнуть-то не могли. Пришли — вой да стонъ стоить, пошли — еще хуже того. Старухи-то съ причетами воють, бабы такъ голосять. Дети малыя. на нихъ глядя, тоже ревъ этакой подняли. Потому-раззорены, какъ есть, въ конепъ. Налзиратель нашъ смотрълъ, смотрълъ въ воротахъ, ла и ущелъ поскоръе: слеза прошибла. Говорилъ я съ ними тоже-вина-то ихъ какая! Объявили фальшивую волю, они и пошли помъщика спращивать, какъ онъ, значить, царскій манифесть скрыль. Помещикь за войскомь. Стали стрелять: убито сволько! А этихъ кого въ кандалы, кого такъ, да въ каторгу. И суда, говорять, никакого не было. Ну, нашъ брать - ужъ точно. что есть за что. А то просто - сердце мреть, глядя-то. Я тоже могу это хорошо понимать, какъ самъ изъ этого званія, госполскій бывшій.

Въ другой разъ Василій разсказываль:

— Купчиха вчера-съ изъ Тюмени прівхала. Овдовъвши, такъ на поминъ души двъсти рублей привезла содержающимъ-съ, сама раздавала, по всъмъ камерамъ ходила. Провизіи тоже прислано ою много: трое саней съ шаньгами однъми.

#### Или:

- А у насъ ноньче похороны, ваше благородіе.
- Кто умеръ?
- Содержающій одинъ. Его хоронить будутъ. Здоровенный былъ такой. Въ одной партіи съ нами шелъ. Такъ его назначили въ отправку, а ему идти было не охота. Онъ и пилъ табакъ здёсь, и поступилъ въ госпиталь. Эта глупость есть тоже, ваше благородіе. Оно точно, что совсёмъ будетъ казать, какъ хворой. Да онъ, видно, впервой. Не въ мёру, значитъ. А можетъ и такъ, что попритчилось, и впрямь сталъ расхварываться. Вотъ ноньче хоронить будутъ.

После чаю я обыкновенно ходиль гулять по двору. Онъ вообще не редко бываль пусть, разве производилась перекличка партіи, отправляемой въ Приказъ, или партіи, возвратившейся изъ Приказа. Да иногда, послъ мятели, бывшей наканунъ, арестанты занимались разгребаньемъ снъга и чисткою двора.

Рѣдкое угро проходило безъ того, чтобы у меня кто-нибудь не бывалъ. Если же не прівзжаль никто изъ гостей, то можно было поручиться, что придетъ надовдать или помощникъ, или турецкій капитанъ съ поздравленіемъ.

- Поздравляю васъ, милостивый господинъ.
- Да съ чемъ же? Съ понедельникомъ?
- Нътъ, но это такъ у насъ обычай.

Турецкій капитанъ этоть— лицо замічательное и по своей горькой судьбів, и по правосудію нашего правительства. Я засталь его уже въ тобольскомъ острогів, и когда убхаль, онъ остался еще тамъ, ожидая себів новаго рішенія изъ Петербурга.

Это уже старый человікь, ему шестьдесять літь; но по всему видно, если бы не тюрьма и не тюремныя бідствія и лишенія, онь и теперь бы поспориль силой съ любымъ молодымъ здоровякомъ.

Довольно коротко остриженные волосы у него на головѣ еще совсѣмъ черны и только частью усы да длинная и густая борода, вродѣ наполеоновской, посѣдѣли. Большіе сѣрые глаза его были бы очень хороши, также какъ и всѣ остальныя черты его лица, правильныя и строгія, если бы на лицѣ не лежало постоянно выраженія слезной сиротливости и нѣкотораго подобострастія, къ которымъ пріучило его скитаніе по тюрьмамъ. Оно же, вѣрно, заставило его придавать своему голосу какую-то льстиво-мягкую интонацію.

Привыкнуть ко всему этому было у него время. Семь латъ проскитался онъ по русскимъ острогамъ. Стоило посмотръть на него, чтобы видъть, какъ успъль онъ обжиться въ своемъ положеніи. Жалкая, изношенная одежда его показывала, что ему хотвлось и въ тюрьмв сохранить хоть некоторые внешніе признаки своего внышняго достоинства. Онъ постоянно ходиль въ какой-то странной шапочкъ конической формы, собственноручно сшитой изъ синей крашенины и, въроятно, похожей на ту, которую онъ носиль некогда, будучи воиномъ. Серую арестантскую шинель онъ тоже какъ-то особенно передвлаль, воротникъ подръзаль и обшилъ его какими-то синими и красными заплаточками, можетъ быть, похожими на его прежній турецкій мундирь или на народный черногорскій костюмъ. Несмотря на службу въ турецкомъ войскв, онъ славянинъ. Все остальное вы его одеждв, за исключеніемъ шапочки и шинели, впрочемъ, тоже очень ужъ замасленныхъ, представляло жалчайшія отрепья: и платокъ, которымъ онъ широко обматываль свою старую, черную, истрескавшуюся шею, и въ особенности обувь. Трудно было сказать, что у него на ногахъ. Онъ самъ сшилъ себъ что-то странное изъ кусковъ войлока, обрывковъ кожи и холстины.

Дъло его очень просто и тъмъ ужаснъе. Въ послъднюю войну, когда военныя действія происходили еще на Дунав, несчастный капитань перебъжалъ къ намъ съ шестью товарищами. Ихъ взяли наши дазутчиками и пользовались ихъ услугами. Когда театръ военныхъ дъйствій быль перенесень въ Крымъ, и войска съ Дуная двинулись обратно, турецкіе переб'яжчики по какому-то случаю отстали отъ арміи. Догоняя ее, они попали въ руки земской полиціи. Военачальники не позаботились снабдить ихъ паспортами, по-русски никто изъ нихъ не зналъ ни слова, и ихъ признали людьми подозрительными. Произвели немедленно следствіе, понятно-какъ хорошо, представили въ судъ, и судъ приговорилъ ихъ, какъ бродягъ, къ въчному поселенію въ Сибирь. Они не разъ поднимали дело о несправедливости ихъ приговора, пріостанавливаясь по дорогь въ губернскихъ тюрьмахъ; но сначала, должно быть, некогда было заняться по случаю военныхъ хлопотъ, а потомъ и само принявшее ихъ подъ свой кровъ военное начальство старалось затушить ихъ протестъ потому, что само было во всемъ виновато. Шесть товарищей нашего капитана успели умереть въ это время-кто въ городской тюрьмъ, кто на этапъ, кто и среди дороги. Остался только онъ одинъ, но не переставалъ вопіять о несправедливости. Вследствіе этихъ-то постоянныхъ жалобъ, онъ и попаль въ Тобольскъ такъ поздно. Пріостанавливаясь въ каждомъ городъ и вездъ жалуясь или прокурору, или стряпчему, онъ дошель, впрочемь, до Тамбова съ этапомъ. Туть по его жалобъ пришло распоряжение отправить его въ Николаевъ, въроятно, потому, что онъ хотълъ представить объяснение Константину Никодаевичу, который гдф-то его видфлъ. Изъ Тамбова его препроводили тымъ же способомъ, по этапу, такъ какъ ему нечымъ было платить за подводу. Въ Николаевъ посадили въ острогъ, продержали что-то долго, но ничего не спрашивали, никуда не водили, и вдругъ въ одно прекрасное утро перевели куда-то въ другой острогь, въ другой городъ, и отправили опять въ Сибирь съ партіей преступниковъ. И шелъ онъ опять годъ безъ двухъ неділь до Тобольска. Здёсь онъ опять поднядъ свое дёло черезъ проку-Изъ Петербурга пришло приказаніе, чтобы онъ все изложилъ подробно (въроятно, въ сотый разъ) для врученія его объясненій въ собственныя руки его величества. Онъ и сидитъ теперь, и ждегь новаго рашенія, по которому, можеть быть, его опять препроводять по этапу въ Петербургъ, а оттуда опять навадъ въ Тобольскъ, если онъ не отдастъ гдв-нибудь на дорогв Богу свою многострадальную душу.

Можетъ быть, я чго-нибудь и не такъ разсказаль, плохо понимая рѣчь бѣднаго капитана, въ которой онъ мѣшалъ русскія, сербскія, нѣмецкія и турецкія слова; но сущность-то осталась въ моемъ разсказъ. О вопіющей несправедливости относительно этого несчастнаго говорили мнѣ и прокуроръ, и предсъдатель губернскаго правленія. Не подобнаго ли рода покровительство такъ вдохновляетъ славянофиловъ, когда они мечтаютъ о томъ, какъ хорошо было бы, если бъ нашъ двуглавый орелъ осѣнилъ своимъ могучимъ крыломъ всѣ остальныя славянскія племена?

Приходя по утрамъ ко мнѣ, турецкій капитанъ звали всв въ острогв, и я не узналъ его имени), поздравлялъ меня не только съ понедъльникомъ, но со вторникомъ и со средой, и т. д. Принимаясь обыкновенно за свои жалобы, онъ всегда имълъ въ виду попросить у меня или табаку, или чаю, или сахару. Онъ старался подвести разговоръ къ своей просьбъ исполволь, но послё двухъ-трехъ визитовъ его я уже старался предупредить его просьбы и избавлять себя отъ его долгихъ дипломатическихъ разсказовъ. Эти разсказы, въ которыхъ можно было понять изъ лесяти одно слово, способны были вывести всякаго изъ терпънія. Онъ не только каждую фразу повторяль раза по два, но каждый фактъ принимался пересказывать въ другой разъ. елва успъвши кончить. Я думаль, не облегчить ли его, если онъ будеть говорить мнв по-сербски, а я буду отвечать ему по-русски. Но я не радъ быль, что предложиль ему это. Онъ, дъйствительно, началь говорить на своемь языкъ, но каждое слово переводиль на русскій, а иногда и на турецкій, и сколько ни толковаль я ему, что по-сербски понимаю его лучше, чъмъ по-русски, ничто не помогало.

Турецкій капитанъ быль едва ли не самый смирный изъ всѣхъ жильцовъ нашего корридора, по крайней мѣрѣ, онъ менѣе всего доставляль работы прислугѣ: обтирался всегда мокрой тряпочкой, служившей ему вмѣсто полотенца, а не умывался, чай заваривалъ (когда было у самого) изъ чужого самовара, остатки обѣда самъ разогрѣвалъ у желѣзной печки себѣ къ ужину, и, надо признаться, не разъ производилъ несносный чадъ по корридору, расплескавъ какъ-нибудь свои щи на раскаленное желѣзо печки. Руки у него слегка прожали.

Впрочемъ, ни на кого нельзя было пожаловаться изъ всего корридора: всё были полны того смиренія, которое невольно сообщается манерамъ и голосу въ такихъ стёнахъ. Одинъ только попался строптивый арестантъ; но онъ при мнё и трехъ дней не пробылъ, ушелъ съ партіей. Онъ былъ крайне недоволенъ фамильярнымъ обращеніемъ съ собою прислуги.

- Ты забываешь, каналья, съ къмъ говорищь?
- Да чего тутъ нонимать-то!
- Какъ! Ты еще смѣешь, подлецъ, этакія мнѣ грубости говорить! Кто ты такой? Бродяга какой-нибудь, человѣка, можетъ быть, убилъ. А я—дворянинъ. Понимаешь ли ты, подлая твоя воровская рожа—дворянинъ!

- Здісь, сударь, всі равны.
- Всѣ равны! Никогда я съ тобою не буду равенъ, подлецъ. Вздумалъ себя равнять съ благороднымъ человѣкомъ! Тебя только бить, мерзавца, а не то что разговаривать съ тобой.
- Вы съ руками-то подальше, подальше! Я въдь и сдачи дамъ.
- Что такое, въ чемъ дѣло?—раздался голосъ Константина Иваныча.
- Да вотъ-съ они обидълись, что я имъ сказалъ: сударь, а не ваше благородіе.
- Опять вы шумъть! Я вамъ найду мъсто, гдъ нельзя вамъ будетъ шумъть. Что вы, въ самомъ дълъ, расходились? И еще на весь корридоръ крикъ подымаете! Есть здъсь почище васъ, да не кричатъ! Я вамъ говорю: найду я вамъ мъсто, найду!

Строптивый дворянинъ угомоняется, но Константинъ Иванычъ не оставляетъ безъ должнаго наставленія Василія Непомнящаго.

- А ты что горло дерешь? а! Гдв нахлестался, анафема?
- Маковой росинки не было...
- Молчаты! Знаю я васъ, анаеема.

Но я въдь началъ было разсказыкать, какъ проходилъ у меня день обыкновенно, а ужъ это исключительный случай.

Пока Крупскій не отправился въ дальнѣйшій путь, мы заказывали себѣ обѣдъ вмѣстѣ здѣшней кухаркѣ: щи, лапшу или супъ и жареный кусокъ баранины или телятины съ картофелемъ. Къ этому у меня находилась всегда еще какая-нибудь прибавка. Потомъ мы заказывали себѣ иногда кашу и посылали къ воротамъ за топленымъ молокомъ; торговки не отходили отъ нихъ весь день.

Кухарка питала большое сочувствіе къ Крупскому, и приходила иногда къ нему вечеромъ посидѣть и называла его «милый человѣкъ». Ей было лѣтъ пятьдесятъ, и она любила выпить. Крупскій угощалъ ее только чаемъ. На меня она почему-то смотрѣла, какъ на человѣка болѣе гордаго, пока я ей не поднесъ, придя въ номеръ Крупскаго, стаканъ водки. Это ее примирило со мной, и она тутъ же стала называть и меня «милымъ человѣкомъ». Ее, какъ она говорила, смущало во мнѣ и то, что я, какъ всѣ у насъ въ острогѣ разсказываютъ,—несмѣтный богачъ, въ какомъ вонъ возкѣ пріѣхалъ, да и дальше не съ партіей пойду, и еще то, что я долженъ быть очень «строгій» человѣкъ, потому что хотѣлъ царя убить.

- А это вы откуда узнали?
- Да всв разсказывають.
- Я полюбопытствоваль узнать, она-то кто такая.
- Ахъ, милый человъвъ! —принялась она разсказывать: —не тъмъ бы миъ теперь быть, чъмъ я есть. Съ первымъ-то мужемъ ми хороно жили. Онъ былъ етрогаго такого нрава человъвъ. Вотъ

ты самъ посуди! Малымъ еще мальчишкой былъ, такъ засталъ разъ мать съ любовникомъ... И такъ это ему запретило—выдержать не могъ и бъжалъ. Ну, а я, гръшница, хоть и за вторымъ мужемъ теперь, я въдь, милый человъкъ, какъ вдовъла-то, четыре года съ офицеромъ жила. Теперь ужъ гдъ до офицеровъ-то. А гръшница, что говорить!

За объдъ, приготовленный этой старой гръшницей, мы садились обыкновенно въ часъ или много что въ два. Только въ это время позволяль себъ заходить иногда ко мнъ нашь косой надзиратель. Онъ быль человъкъ очень деликатный, не любилъ мъщать не въ пору своимъ присутствіемъ, и заходилъ-то не потому въ объдъ, что его угостятъ виномъ или сигарой: онъ ни того, ни другого не бралъ въ ротъ. Онъ являлся ко мнъ обыкновенно за совътами, какъ ему поступить съ своимъ маленькимъ сыномъ (котораго онъ разъ приводилъ ко мнѣ), оставить ли его кончать курсъ въ увздномъ училищв, или теперь же перевести въ гимназію, а потомъ, если онъ пойдеть изъ гимназіи въ университетъ, то высвободится ли, наконецъ, изъ казачьяго сословія, и т. д. Ему очень хотвлось, чтобы сынъ его былъ докторомъ. Самъ онъ быль простой казакь и жиль только тымь, что получаль въ острогв жалованье и на водку отъ «дворянъ», да за стирку белья, которое брала его жена.

Въ теченіе місяца, который довелось мит пробыть въ Тобольскі, я, какъ уже сказаль, нісколько разь об'ядаль вий тюрьмы. Это случалось разь около десяти. Обыкновенно за мною зайзжаль тоть, кто меня пригласиль, или полицеймейстерь, и я отправлялся съ ними. Вечеромъ возвращался я, какъ случится, или съ кімтьнибудь, или одинъ. Обыкновенно я прійзжаль обратно въ острогь пораньше, часамъ къ семи, много что къ половині восьмого, чтобы поспіть къ повітркі, хоть этой тонкости могь бы и не наблюдать.

Когда я оставался дома, въ началѣ сумерекъ, обыкновенно у насъ въ корридорѣ бывала нѣкоторая музыка, и 'я могъ услаждаться ею, отворивъ свою дверь. Или пѣлъ турецкій капитанъ какую-то въ высшей степени странную турецкую пѣсню—всегда одну—чрезвычайно быструю и монотонную: это, должно быть, какая-нибудь очень веселая пѣснь, но она выходила унылою въ устахъ капитана. Голосъ у него былъ еще свѣжій и ровный. Совсѣмъ наоборотъ, очень хорошія и горькія пѣсни выходили у Крупскаго какими-то безжизненными и безхарактерными, когда онъ начиналъ заливаться съ гитарой въ своемъ номерѣ. «Ieszcze Polska піе zginiela» пѣлъ онъ какимъ-то плясовымъ напѣвомъ; чудная пѣсня Корнеля Уейскаго выходила дикою, тогда какъ въ ней каждое слово и каждая нота кажутся такимъ отчаяннымъ воплемъ.

Лучше бы ужъ онъ не пель этого дивнаго гимна.

Иногда (это было, впрочемъ, не болъе трехъ разъ) изъ глубины корридора ръзко доносился тонкій и звенящій, какъ хрусталь, голосъ, пъвшій «Блаженъ мужъ иже не иде на совътъ нечестивыхъ» или какіе-нибудь ирмосы. Я не понималъ, кто это такъ звонко поетъ: то казалось мнъ, будто женщина, то будто дитя.

- Это кто ванътъ? спросилъ я Василья, когда услыхалъ его въ первый разъ.
  - Содержающій-съ.
  - Знаю, да кто такой?
  - Андрей-съ, вы видъли. Онъ еще судится-съ, подсудимый.

Я дъйствительно видалъ его въ корридоръ; но не обращалъ на него никакого вниманія. Это былъ высокій молодой человъкъ, постоянно ходившій въ арестантской шинели. Онъ былъ туть, какъ свой: видно, давно ужъ содержался; надзиратель звалъ его не иначе, какъ Андрюша.

Вскорт какъ-то послт перваго своего пти онъ остановилъ меня въ корридорт вопросомъ, не знаю ли я, когда будетъ манифестъ о тысячелтии. Я отвтилъ, что, кажется, въ августт.

- А освободять ли меня-съ?--спросиль онъ.
- Да вы за что судитесь?
- Я-съ-по скопчеству.

Вглядъвшись попристальнъе въ его одугловатое, дряблое и безбородое лицо, можно было заподозръть его тайну и не слыхавши его пънія. Онъ разсказаль мнъ весь ходъ своего дъла; но такъ какъ въ немъ нътъ ничего ръшительно любопытнаго, то я и умолчу о немъ.

Меня поразило въ немъ болъе всего одно. По вечерамъ, преимущественно послъ повърки (она большею частью происходила раньше срока, т. е. половины восьмого, въ сумеркахъ), значительная часть нашихъ жильцовъ собиралась въ корридорв на общую бесвду, или, лучше сказать, на сказки, которыя мастерски разсказываль Василій Непомнящій. Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, прежде чёмъ Василій принялся за разсказъ, зашелъ разговоръ о томъ крат, откуда быль скопець, чуть ли не о Березовъ, -- и я быль поражень одушевленіемъ, съ какимъ этотъ человѣкъ говорилъ о природѣ. Онъ разсказалъ, какъ отрадно встрвчать тамъ весну послв долгой вимы, какъ начинаетъ все зеленъть, какіе цвъты расцвътаютъ, какія птицы прилетають. Онъ называль каждый цветокъ по имени, описываль его краски и листки и спрашиваль, есть ли здёсь такіе; такъ же и птицы онъ называль, и разсказываль и о манеръ ихъ полета, и объ отливъ ихъ перьевъ: то словно золотомъ отливаетъ, та словно серебромъ, а эта-радугой свътитъ. Какъ въ этомъ человъкъ, такъ враждебно ставшимъ въ отношении къ своей собственной природѣ, могло сохраниться и развиться это живое чувство любви въ природъ внъшней! Или одно смънилось другимъ? Переставши

понимать красоту женщины, онъ, можетъ быть, сталъ сильнъе чувствовать то, что говоритъ только зрвнію, слуку?...

Вечернія бесёды въ корридорів происходили обыкновенно такимъ образомъ. Прежде всего вызывался Василій Непомияній, и около него садились, кто на длинной скамыв, кто на табуретахъ. Иванъ, Андрюша скопецъ, косой надзиратель и еще человъка три-четыре изъ «содержающихъ»; последние сменялись, но первые трое оставались постоянно главными слушателями. Василій разскавываль громко, внятно, украшаль свои сказки разными подробностями своего изобрътенія. Онъ зналъ ихъ огромное количество, и русскихъ, и изъ «Тысячи одной ночи». Случалось ему заводить такія длинныя, что въ одинъ вечеръ трудно было досказать. Слушатели обыкновенно не отставали и требовали, чтобы онъ докончиль; но разсказчикъ самъ начиналь дремать и говориль, что если станеть досказывать въ этотъ вечеръ, сказка хуже выйдеть. Мнв не зачемъ было выходить въ корридоръ, чтобы слушать. Беседа происходила неподалеку отъ моего номера, и я могъ отлично следить за разсказами и разговорами, отворивъ дверь и улегшись на койку, что я и дълалъ почти каждый вечеръ. Василій оканчиваль обыкновенно каждую свою сказку известною прибауткою: «я тамъ былъ, медъ, пиво пилъ, по усамъ текло, въ ротъ не попало, дали мив шлыкъ, я въ ворота шмыгъ, бежалъ-бежалъ, да въ острогь и попаль. Воть и теперь туть сижу». Посль длинныхъ богатырскихъ сказокъ, разсказывавшихся въ теченіе двухъ вечеровъ, слушатели обыкновенно требовали, чтобы Василій разсказаль чтонибудь покороче да посмъщнъе, не про царевичей ужъ, а про попа. И про попа Василій разсказываль, и про понадью.

Но у него были въ запасъ и не такія еще сказки. Разъ принялся онъ разсказывать «истинное происшествіе», про нъкоего солдата Ивана Долгова и про фрейлину государыни, княгиню Нарышкину. Эта исторія заняла всъхъ едва ли не больше всъхъ остальныхъ сказокъ Василія. И было, впрочемъ, чъмъ заинтересоваться. Ее стоило бы стенографировать, и я жалью, что не сдълаль этого. Что за обиліе фантазін выказываль тутъ Василій, и въ то же время какую историческую достовърность прибавляль онъ всему самыми мелкими подробностями. Онъ обрисовываль физіономіи, манеры каждаго дъйствующаго лица въ своемъ разсказъ и представляль все въ самыхъ живыхъ краскахъ и образахъ. Я не разъ думалъ, что, родись Василій въ другомъ сословіи, да получи образованіе, изъ него непремѣнно вышель бы замѣчательный романистъ.

Въ главныхъ чертахъ исторія Ивана Долгова заключается въ слівдующемъ. Эго быль солдать и стояль во дворців на часахъ. Какъ очень красивый и высокій малый, онъ обратиль на себя вниманіе фрейлины, княгини Нарышкиной, отличавшейся вкусами Елизаветы и Екатерины. Княгиня узнала стороной, кто такой,

какого полка и пр. пленившій ее красавець-солдать. Василій описываль ея любовь очень выразительно, какъ она и всть-то не могла (туть перечислялись всв прелести царскаго стола), какъ она и спать-то не могла по ночамъ - все только и думала, что объ Иван' Долгов Наконецъ, отпросилась она у императрицы въ отпускъ, будто бы въ отъездъ въ имение свое (губерния, уевдъ, названіе деревни, количество душъ и пр.), а сама, между тімъ, наняла квартиру въ Петербургъ, въ домъ Жукова (о табачной его фабрикъ и какъ онъ разбогатълъ), на углу Садовой и Гороховой. Туть опять-таки со всеми околичностями — и гораздо большими, чъмъ прежде-разсказывалось о каждомъ свиданіи влюбленной княгини съ солдатомъ, о томъ, какъ она посылала его въ баню, какое бълье ему дарила, какими амбре его душила, и проч., о великой хитрости самого Ивана Долгова, какъ онъ просрочиваль въ казармы къ заръ, сталъ пренебрегать службой, забросилъ «всв эти ихніе гультики и пунтики», не ночеваль, подкупаль и старшаго, и ротнаго, а потомъ и батальоннаго командира. Абло кончалось тъмъ, что плененный молодцеватостью Ивана Долгова и тронутый любовью въ нему княгини Нарышкиной, покойный императоръ Николай Павловичь произвель его, не въ примъръ прочимъ, въ полковники, и потомъ тотчасъ въ генералы, и сдълалъ его своимъ адъютантомъ. Иванъ Долговъ, конечно, женился на княгинъ Нарышкиной, и все пошло, какъ по маслу.

Исторія эта возбудила въ корридорѣ государственный вопросъ о томъ, могло ли это повториться теперь. По мнѣнію косого надзирателя, могло, потому что все въ царской волѣ; но Василій Непомнящій не соглашался съ мнѣніемъ надзирателя. Онъ, прежде всего, обратился къ причинамъ, и разъяснилъ, что этого не можетъ быть по случаю измѣненія формы. У солдата въ нынѣшней формѣ нѣтъ уже той молодцоватости, какая была при прежнихъ мундирахъ, и потому никакая княгиня Нарышкина плѣниться имъ не можетъ. А форму кто измѣнилъ? Нынѣшняя царица, какъ она большая богомолка. «Что это, говоритъ, за гадость такая, что брюхо не прикрыто у солдата? И задъ почти что не прикрытъ! Кромѣ, говоритъ, непристойности, ничего хорошаго». Вотъ царь и послушался и далъ новые мундиры. Надзиратель былъ вполнѣ согласенъ съ высочайшимъ мнѣніемъ, что дѣйствительно прежняя была какая-то безстыжая форма.

Въ другой разъ Василій разсказываль, какъ онъ провель три года въ бѣгахъ и заходилъ домой повидаться съ матушкой, съ родными. Разсказъ былъ трогательный, задушевный. Надзиратель только поддакивалъ какимъ-то особенно мягкимъ и кроткимъ голосомъ: «Да... да... Эхъ, что и говорить!.. Точно, что горько, братъ»... и т. п. Иванъ все молчалъ, и ему, видно, сгрустнулось; когда Василій кончилъ, онъ тихо проговорилъ: «Да, все бы ничего, только съ матушкой охота повидаться. Никого не жаль, опричъ

ея. Были бы крылья, сейчасъ бы, кажется, взвился и полетыль. Посмотръль бы хоть».

У надвирателя была значительная склонность къ мистицизму, и онъ заводилъ иногда рвчь о разныхъ сверхъестественныхъ явленіяхъ: о встающихъ изъ могилы мертвецахъ, объ оборотняхъ, и проч. Василій относился ко всему этому скептически и вступалъ съ надвирателемъ въ споръ, приводилъ въ примвръ разные случаи, какъ мошенники являлись привидвніями, чтобы обокрасть или напугать, и проч. Но надзиратель былъ непоколебимъ.

— A вотъ недавно еще въ Омскъ часовому мертвецъ ноги обглодалъ. На это ты что скажешь?

Василій всталь дійствительно втупивъ.

— Одно я тебѣ скажу,—заключалъ надзиратель: — Бога человѣкъ долженъ всегда держать на умѣ, —вотъ что.

Разсказы тянулись иногда довольно долго. Когда всё расходились по своимъ мёстамъ, и двери номеровъ затворялись, мнё не разъ случалось слышать продолжение бесёды между Василиемъ и Иваномъ, уже въ постели. Иванъ часто вдавался въ печальныя размышления о домашнихъ и о родной стороне; Василий же все соображалъ, какъ ему лучше сдёлать: дойти ли до завода и оттуда бёжать или тамъ объявиться, или бёжать, не доходя до завода, съ дороги. «Тяжко ужъ мнё больно безъ имени-то быть». Потомъ онъ приходилъ совётоваться со мной, какъ ему поступить, и я справлялся ему по законамъ, что для него выгоднёе.

Василій съ Иваномъ спали въ корридорѣ на полу и, разумѣется, нисколько не стѣснялись постоянною бѣготней мышей, которая начиналась въ огромныхъ размѣрахъ, какъ только гасла свѣча въ корридорѣ; свѣтъ отъ топившейся желѣзной печи нисколько не смущалъ ихъ. Меня мыши безпокоили порядочно. Виною были, можетъ быть, голова сахара, стоявшая въ углу, да крошки хлѣба на полу. Онѣ были рѣшительно безстрашны, лѣзли иногда по одѣялу ко мнѣ на постель, и я нѣсколько разъ всю ночь не гасилъ свѣчи, чтобы хоть сколько-нибудь угомонить ихъ. При моемъ отвращени къ кошкамъ, я добылъ себѣ даже котенка, и онъ хоть не ловилъ мышей, но всетаки пугалъ ихъ, пыжась и сердито шипя надъ ихъ норами.

Воть какъ обыкновенно проходили дни мои въ тобольскомъ острогъ. Раза два въ недълю, еще до разсвъта, начиналось мытье половъ въ корридоръ и въ камерахъ. Его особенно стали учащать въ ожиданіи скораго прівзда новаго генералъ-губернатора. Полонъ корридоръ нагоняли бабъ изъ женскаго отдъленія пересыльныхъ, и часа два продолжалась эта пачкотня, скобленье и проч. На цълый день оставался вездъ отвратительный запахъ сырости, въ дополненіе въ постоянному почти чаду.

Потомъ разъ въ недёлю приходили партіи (обывновенно по вонедёльникамъ) и отправлядись по назначенію разъ или два, смотря по тому, куда имъ слъдовать. Отправился въ своей повозкъ, котя и съ партіей, упомянутый мною казначей, вмъстъ съ женой, дътьми и скуднымъ хозяйствомъ; отправился полякъ; отправился не разстававшийся со своимъ дворянскимъ достоинствомъ арестантъ. Изъ вновь поступавшихъ въ наше отдъленіе пересыльныхъ не было никого интереснаго.

Отправка одной изъ партій не обопілась безъ порки. Услыхавъ поутру особенное движеніе и говоръ въ корридорѣ, я вышелъ спросить, что случилось. Всѣ наши дворяне, прислуга и самъ надзиратель взмостились на скамейки и смотрѣли въ высокія окна корридора, которыя выходили на пересыльный дворъ.

— Наказывають, - отвъчали мвъ на мой вопросъ.

Я взявзъ на одну изъ скамеекъ и увидалъ густую толпу совсемъ готовыхъ въ путь «несчастныхъ». Посреди ея подымались и опускались поочередно два толстыхъ пучка длинныхъ розогъ. Константинъ и Захаръ Иванычи суетливо распоряжались около этихъ розогъ, но наказываемаго не было видно. Пріятное напутствіе въ такую легкую дорогу! Я спросилъ, за что? Оказалось, за то, что, имѣя одинъ полушубокъ годный, виновные взяли въ Приказѣ по другому полушубку и вшили ихъ одинъ въ другой.

Вотъ, наконецъ, простился со мною и Крупскій. Опъ купилъ себѣ кибитку за три съ полтиной, уложилъ свое хозяйство, не забылъ и гитару. Самое начало его путешествія не предвѣщало ничего добраго. Онъ выбралъ, какъ нарочно, такую партію, въ которой не было никого пзъ «дворянъ», и у него одного была своя подвода. Она оказывалась лишнею противъ того числа, до котораго подрядчикъ обязался поставлять лошадей. Онъ не хотълъ давать Крупскому лошади и требовалъ прогонныхъ денегъ. Его едва убѣдили; но явно, что такія прижимки должны были ловториться.

— Вамъ надо лошадь купить, -совътовали Крупскому.

Хорошо было такъ совътовать; но исполнить, даже при здъшней дешевизнъ, совътъ этотъ Крупскій могъ только, обрекши себя на многія лишенія.

Посль отъвзда Крупскаго стало какъ-то тише у насъ, или, можетъ быть, это казалось только мнв, потому что онъ всетаки каждый день приходилъ ко мнв, и мы—какъ я ужъ говорилъ—объдали вмъств, а иногда вмъств же пили и чай. Какъ ни мало внушалъ онъ мнв симпатіи, а мнв всетаки было очень его жаль.

Мнв еще разъ случилось видвть политическаго преступника Өедора Иванова. Я сидвлъ и писалъ, когда онъ вошелъ ко мнв разъ поутру очень рано, и, не говоря ни слова, упалъ передо мною на оба колвна разомъ. Конечно, ему нужны были деньги. Я замвтилъ особую бледность и худобу въ его лиць. Онъ былъ въ больницв почти съ самаго прихода своего въ Тобольскъ, и потому могъ пробираться въ наше отделеніе.

Дня черезъ два я услыхаль въ корридорѣ разсказъ Василія, что Өедоръ Ивановъ ослъпъ.

- Какой Өедөръ Ивановъ?-спросилъ я.
- А кандальщикъ-съ,— отвъчалъ Василій. Вотъ, что у васъ-то былъ.
  - Давно ли?
- Да нынче вдругъ это сдълалось у него. Параличъ, что ли, ударилъ.
  - Это Богь его покараль, -- замѣтиль Иванъ.
  - За что?
- Да вёдь онъ съ нами въ одной партіи шель, такъ только и зналъ, что всёхъ оговаривалъ. Нехорошій онъ человёкъ, злой. Товарищей двадцать, поди, дорогой-то подъ розги подвелъ наговорами своими. Вотъ и покаралъ Господь.

Мнъ нужны были кой-какія справки въ уставъ о ссыльныхъ, и я привезь его разъ съ собой отъ прокурора. Василій, знавшій немного, хоть и плохо, грамоть, увидаль, что я читаю законы, и они вмъстъ съ Иваномъ приходили ко мнъ за справками. Оба они разсказали мяв свои исторіи и планы о побыть. У Ивана была непреоборимая страсть къ перемъпъ мъста. Онъ тосковалъ безъ широкаго простора передъ собой. Онъ быль помъщичій крестьянинъ, его повезли въ ближайшій городъ для сдачи въ рекругы, а онъ бъжалъ съ дороги, и скитался съ тъхъ поръ, перемъняя имена. Василій быль сослань въ Сибирь на такъ называемое водвореніе, и жилъ довольно долго въ Омскв, нанимаясь въ кучера. Онъ тоже быль изъ крипостныхъ, и у барина еще занимался кучерствомъ. По его разсказамъ, въ Омскв онъ получалъ слишкомъ мало жалованья, и ему хотелось перейти отъ нанимавшаго его господина къ другому, платившему больше; но тотъ не соглашался, а когда Ва илій вздумаль грубить, онъ отправиль его въ полицію. Полицеймейстеръ же былъ ему пріятель, призвалъ Василія, наругался надъ нимъ и отхлесталъ его по щекамъ. Василій въ туже ночь и бъжалъ съ досады, да и проходиль три года, побываль вездъ: и у родныхъ. и вь знакомыхъ мъстахъ, и въ городахъ. Взяли его въ Уфъ. Теперь ихъ обоихъ, Ивана и Василья, отправляли на годъ на заводъ, оболо Тюмени, кажется: значить очень недалеко. И Василій, которому надобло быть непомнящимъ, решилъ, что бежигъ, не доходя до завода, прошатается гдф-нибудь до манифеста, а къ тому времени опять явится въ Омскъ и будетъ по прежнему съ мъстомъ и съ именемъ. «Да хоть и до манифеста-то явить я, такъ не бъда. При полиціи только накажуть-воть и все. Да и то не накажуть. Откупиться можно». У Ивана, напротивъ, не было такихъ определенныхъ плановъ. Побъгъ представлялся ему какимъ-то поэтическимъ шатаньемъ по всему бълому свъту, изъ края въ край.

Оба они ущли изъ Тобольска диями четырьмя-пятью раньше меня, и туть ужъ водворилась у насъ совершенная тишина. По Августъ. Отдълъ I.

вечерамъ не слышалось ин сказокъ, пи разговоровъ. На мѣсто Василья и Ивана поступило тоже двое: одинъ-мальчикъ лѣтъ шестнадцати, отправлявшійся вмѣстѣ съ отцомъ на поселенье, съ виду похожій на жалмыка, съ хитрымъ взглядомъ, но на словахъ глупый; другой-крестьанинъ изъ Тобольскаго уѣзда, приговоренный за укрывательство какое-то на полтора года въ арестантскія роты, но оттуда освебожденный по бользии. Ему поэтому слѣдовало еще выжить поль-года въ тобольскомъ остротѣ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, смиравій и кроткій, мало говорившій и все вздыхавшій. Его очень тревожило, что къ пему не пускаютъ его незаконную маленькую дочку, которую опъ называлъ то «дѣвчоночкой» своей, то «литальницей».

— Хоть бы повсть-то ее пустили,—говориль онь.—Этто вышель къ воротамъ,—она стоитъ тамъ, продрогла вся. «Тятинька, я,—говоритъ, поистъ хочу». Хорошо еще вышелъ я въ пору, далъ ей калачика; а то ину пору придетъ—постоитъ, постоитъ, зальется слезами, да и уйдетъ.

Я выхлопоталь ему у начальства позволение видъться съ нею каждый день въ извъстный срокъ.

Надзиратель тоже быль недоволень уходомъ прежней прислуги, и въ особенности краснобая Василья. Ему не къ кому было ужъ присосъдиться вечеромъ, и онъ сдълался даже что-то ворчливъ, чего за нимъ прежде не водилось.

Я уже говориль о періодическомь приходь и отходь арестантскихъ партій. Это было такимъ обычнымъ дьломъ въ острогь, что никто не интересовался имъ ни изъ начальства, ни изъ «содержающихъ». Другое дьло прівздъ съ жандармами. Такимъ образомъ и я, и Крупскій сдылались лицами всьмъ извъстными. Въ теченіе моего пребыванія въ тобольскомъ острогь еще третье лицо обратило тамъ на себя всеобщее вниманіе. Это было еще въ то время, когда Василій съ Иваномъ прислуживали мнъ.

Именно Василій явился ко мий съ навйстіємь, что еще кого-то привезли съ жандармами, въ ручныхъ и въ ножныхъ кандалахъ. Это было утромъ. Я наскоро оділся и побіжаль къ воротамъ. Мий думалось, не изъ Петербурга ли кто-нибудь, не изъ нашихъ ли общихъ друзей и знакомыхъ кто-нибудь. Мий почему-то казалось, что я встрйчу Владиміра Обручева.

Какъ ни поспъшно сообщилъ мив новость Василій Непомнящій, но я подоспъль ужъ поздно. Не жандармы, а казаки, сопровождавшіе арестанта, успъли уже удалиться съ почтовою кибиткой, и любопытные, соъжавшіеся со двора, разошлись. Я ръшилъ зайти справиться къ помощнику, котораго квартира была въ съняхъ изъподъ вороть, и вошель въ съни. Тутъ я засталъ слъдующую сцену. Смотритель, повторяя ежеминутно: «чего-съ?» суетился около своего новаго жильца. Ему перебивали кандалы, которые были слишкомъ узки. Новопривезенный арестантъ сидълъ на нижней

ступенькѣ каменной лѣстницы, ведущей во второй этажъ, низко понуривъ голову, такъ что видна была только часть его бороды изъ подъ нахлобученной на уши можнатой мѣховой шанки; одна нога его лежала на знакомой мнѣ гирѣ, и стоявшій на колѣняхъ казакъ взмахивалъ надъ нею молоткомъ, закленывая новые кандалы. У меня сердце сжалось: такая это была унылая и въ то же время возмутительная операція! Формалистъ смотритель, замѣтивъ мое присутствіе, посиѣшно подбѣжалъ ко мнѣ и попросилъ меня удалиться. Тутъ были еще какіе-то неизвѣстные мнѣ чиновники, и я съ досадой исполнилъ его просьбт.

Вскорь я узналь, что привезенный пермскій крестьянинь Кокшаровъ, который быль довърителемь отъ пермскихъ заводскихъ крестьянъ и подавалъ отъ лида ихъ просьбы и протесты. Говорили, что онъ объясняль имь ихъ положение и возбуждаль неудовольствие. Последнимъ деломъ его была поездка въ Истербургъ, для подачи просьбы государю по довъренности отъ трехъ тысячъ заводскихъ крестьянь. Что сделали съ его просьбой въ Петербурге, неизвестно: но ему велино было возвратиться домой. Вскоры, однако-жы, пришло распоряжение арестовать его. Крестьяне не хотфии выдавать его, и Кокшарова пришлось брать военной силей, при чемъ убито нъсколько человъкъ, защищавшихъ его (Объ этомъ что-то умалчиваетъ Валуевъ въ своихъ отчетахъ по крестьянскому делу). Кокшарова схватили-таки, сковали и бросили въ пермскій острогъ. Тутъ продержали его всего два дня, не предлагали ему никакихъ вопросовъ, не производили надъ нимъ никакого следствія, и на третій день отправили съ двумя казаками въ Тобольскъ для препровожденія въ каторжиую работу. Онъ не быль наказанъ тёлесно (кромъ кандаловъ, которые у насъ, какъ навъстно, вопреки закону, не считаются телесными наказаніеми). Такое скорое решеніе свидетельствуеть, конечно, главнымъ образомъ, объ успехахъ науки въ Россіи. Въдь изъ Перми уже дъйствуетъ телеграфъ, и разумъется, пермское начальство поступило не по своему собственному побужденію. Кокшаровъ уже не юноша, ему подъ сорокъ, если не больше.

Мий очень хотилось увидаться съ нимъ и узнать отъ него лично, насколько правды въ томъ, что я слышалъ и пересказалъ теперь; но это мий не удалось. Колшарова посадили въ такъ называемую секретную, и я два дня сряду пытался проникнуть къ нему. Но, какъ нарочно, надзиратель кандальнаго отдѣленія отлучался куда-то и его заміняло лицо, мий совершенно неизвѣстное. Я не рискнулъ вручить ему за пропускъ нятирублевую бумажку, которую съ той цітью помівстилъ въ кармані,— тімъ боліве, что приходилось говорить съ нимъ сквозь желізаную рішотку, въ присутствіи часового. Я, наконець, взяль съ собою Константина Иваныча; но и туть вышла неудача. Надзирателя въ это время совсімъ не было дома, а съ нимъ и ключей отъ секретныхъ но-

меровъ. Я подошелъ къ тому, въ которомъ онъ содержался, и заглянулъ въ щелку дв ри. Кокшаровъ въ это время спалъ. На четвертый день онъ ушелъ съ этапомъ; но мнѣ, въроятно, еще придется увидаться съ нимъ въ Сибири.

Улачиће было желаніе мое видъться и познакомиться съ другимъ политическимъ преступникомъ (какое это нелиное название. въ особенности въ примъненін къ настоящему случаю), сосланнымъ. впрочемъ, только на жительство въ Тобольскую губернію (хоть и безъ срока). Я говорю о ксендзв, каноникв Маевскомъ, который виновать оказался въ томъ, что не остановиль народа въ Гродно, желавшаго церковной процессіи, а напротивъ, самъ его повелъ. При этомъ, впрочемъ, не произошло никакихъ ни замъщательствъ, ни столкновеній. Епископъ, которому Маевсьій донесь о желаніи народа идин крестнымъ ходомъ, поступилъ дипломатически: онъ не запретиль его, а только сказаль, что процессія будеть остановлена военной силой. Это не помвинало Маевскому илти съ крестами и пријемъ. Лојия до мрста, гар были расположены войска, онъ обратился къ богомольцамъ и сказалъ, что объть ихъ исполненъ, а бороться съ вооруженной силой было бы без олезной ръзней, которая не можеть быть пріятна Богу. Всв встали на колвни, пропъли свои молитвы, возвратились въ церковь и потомъ спокойно разопились по домамъ.

Кажется, слѣдовало бы поблагодарить человѣка за удержаніе, какъ говорится, народа въ границахъ спокойствія; но Маевскаго схватили, продержали въ Вильно въ тюрьмѣ и препроводили сюда. При слѣдствіи не помогла даже проповѣдь, которую онъ произнесъ предъ выходомъ изъ церкви. Въ этой проповѣди очень ловко говорилось, что цѣль процессіи—чисто религіозная, что надо забыть обо всѣхъ политическихъ партіяхъ, собравшись молиться Богу, что тутъ долженъ проявиться не духъ партій, не духъ Гарибальди, а духъ святой. Любопытно замѣчаніе, сдѣланное Маевскому по этому поводу Назимовымъ. «Вы хотѣли надуть Бога,—сказалъ онъ,— но люди въ девятнадцатомъ столѣтія! Не правда ли, это очень мило.

Я разсказаль въ нѣсколькихъ словахъ то, что Маевскій передавалъ мнѣ со всѣми подробностями; но онѣ, вѣроятно, давно уже появились въ иностранныхъ журналахъ. Мы обѣдали съ нимъ вмѣстѣ у С. и потомъ просидѣли часть вечера. По русскимъ фразамъ, которыя онъ приводилъ въ своемъ разсказѣ, можно было видѣть, что онъ хорошо говоритъ и по-русски; но онъ утверждалъ, что это ему трудно, и разсказывалъ по-польски. Вообще, онъ говорилъ замѣчательно краснорѣчиво и умно, и, вѣроятно, пользуется въ Гродно большимъ вліяніемъ и популярностью. Вообще, онъ произвелъ на меня очень пріятное впечатлѣніе своими здравыми сужденіями, на сколько они не разногласили съ его католическими, или, лучше сказать, христіанскими тенденціями. Впрочемъ, можетъ

быть, онъ показался бы мив еще лучше, если-бъ мы разговаривали только вдвоемъ: оффиціальное положеніе нашего хозяина должно было нъсколько смягчать его ръчь. У насъ оказалось человъка дватри общихъ знакомыхъ изъ гродненскихъ поляковъ, —между прочимъ, поэтъ Желиговскій.

Наружность Маевскаго не особенно представительна. Онъ невысокаго роста и сильно согнувшійся, сутуловатый. Продолговатое лицо его пріятно, и въ сърыхъ, какого то свинцоваго цвъта, глазахъ есть что-то дъйствующее магнетически на нервныхъ людей; очень развитыя губы показываютъ, что онъ не прочь отъ наслажденій міра сего, ни отъ вина, ни отъ женскихъ поцълуевъ. Ему никакъ не больше на видъ сорока лътъ; коротко остриженные, русые волосы его еще довольно густы.

Какъ присланный на жительство, безъ лишенія правъ, Маевскій избътъ, разумѣется, острожнаго помѣщенія, и жилъ на частной квартирѣ. Онъ, кажется, разсчитывалъ остаться въ самомъ Тобольскѣ, и это—при другихъ условіяхъ—было бы возможно. Онъ отслужилъ три обѣдни въ здѣшнемъ костелѣ. Остроумный губернаторъ, угадавшій свое подобіе въ свиномъ рылѣ, нашелъ это почему-то неудобнымъ,— и вотъ теперь Маевскаго хотятъ перевести изъ Тобольска въ уѣздный городъ Курганъ. Должно быть, хорошій городъ: я объ немъ никогда и не слыхивалъ.

Сколько можно было судить по ходу моего дёла, я начиналь надёяться, что скоро могу и уёхать. Я не хотёль оставлять Тебольска, не осмотрёвь хорошенько острога, всёхъ его отдёленій и проч. Для этого я рёшиль воспользоваться услугами помощника, которому всюду открыть быль свободный доступь. Сначала меня останавливали часовые въ моихъ прогулкахъ, и я только гривенниками покупаль у нихъ позволеніе свободно расхаживать по всёмъ вакоулкамъ и угламъ восьми (кажется, такъ) тюремныхъ дворовъ. Константинъ Иванычъ согласился водить меня всюду, въ надеждё, разумѣется, на денежную награду.

По мъръ того, какъ приближался мой отъъздъ, онъ становился еще назойливъе. Ему, повидимому, хотълось извлечь изъ меня всъ выгоды, какія только можно.

Разъ привелъ онъ ко мнѣ страшно оборваннаго мальчика, лѣтъ десяти, и началъ разсказывать какую-то длинную исторію о его крайней нищеть, о томъ, что онъ его гдѣ-то случайно нашелъ и рѣшилъ взять на свое попеченіе и пріютить у себя.

— Будьте отцомъ роднымъ, Михаилъ Ларіоновичъ, —заключилъ онъ: —посодъйствуйте сиротъ. Видите, въ какомъ онъ рубищъ. У васъ есть полушубочекъ казенный. Онъ бы въкъ сталъ Богу за васъ молить.

Я отдаль полушубокь, которымь снабдила меня петербургская управа благочинія. Онь оказался только что впору мальчику. Къ слову замъчу, что казенные полушубки вообще какъ будто

кроятся и шьются на дътей: такъ они коротки и узки. Это, въроятно, имъетъ какое-нибудь отношение къ экономическимъ понятиямъ начальства.

Въ другой разъ помощникъ приходилъ и начиналъ проливать предо мною притворныя слезы о потеръ его дочерью трехъ рублей, съ которыми она поъхала въ городъ въ гостиный рядъ для покупки себъ какой то обновы. На слезы Константинъ Иванычъ былъ тароватъ: онъ легко вызывались у него водкой, а пьянъ онъ былъ ежедневно, особенно къ вечеру.

Такъ какъ потеря его дочери меня не тронула, онъ въ следующій разъ изобрель новую пропажу.

- Такое со мной, право, несчастіе, разсказываль онъ. Върите ли, Михаилъ Ларіоновичъ, говорить-то уста кровью запекаются. Поъхалъ вчера въ городъ. Давно собирался дочери сатину купить на салопъ. Дъло-то подъ вечеръ было. Самъ я правлю всегда. Понесъ меня маненечко конь. Какъ ужъ у меня выпалъ этотъ сатинъ изъ подъ мышки и гдъ понять я этого не могу. Прівхалъ домой ну, какъ я скажу? Такъ и не сказалъ. Сегодня всталъ чъмъ свътъ, всъ улицы обошелъ снътъ это раскапываю. Нътъ, какъ нътъ моего сатину.
  - Гдв ужь найти!
- Конечно, Михаилъ Ларіонычъ,—оно и понятно. Лежитъ на улицѣ, середи дороги, штука сатину. Да какъ же ему цѣлу быть? И какой выбралъ превосходнѣйшій сатинъ! Восемь съ лишнимъ рублей—легко это сказать.

Я началь было его усовъщивать, чтобы онъ сказаль прямо, что ему хочется у меня денегь получить, но онъ стояль на своемъ сатинъ.

Точно такъ же не хотълъ онъ признаться, что подрался въ пьяномъ видъ, когда пришелъ разъ ко мнъ съ огромными синяками подъ глазами и съ раскроеннымъ въ кровь вискомъ и лбомъ, которые онъ напрасно старался скрыть волосами. Онъ утверждалъ, что это его комъ побилъ.

— Подошелъ я это ему ноздри протереть. Морозъ, знаетезаиндъвъло все. Какъ хватитъ онъ меня вдругъ уздой. И что это
съ нимъ сдълалось—понять не могу. Этакій былъ смирный, послушливый конь, и вдругъ—только что я подхожу къ нему—начинаетъ меня хлестать уздой по лицу. Искровенилъ всего.

Василій Непомнящій иначе не называль Константина Иваныча, какъ безстыжими глазами.

— Втдь это извъстно-съ, —пояснилъ онъ: — у писарей стыда нътъ, а онъ изъ писарей-съ.

Въ то утро, какъ помощникъ согласился сопровождать меня по острогу, онъ противъ обыкновенія не былъ пьянъ. Въроятно, опохмѣлиться было не на что. Мы пошли.

Оставляя его въ сторонъ, я разскажу въ немногихъ словахъ

то, что видълъ. И такъ разсказъ мой о тобольскомъ острогъ вышелъ безконечно длиненъ.

Самое интересное отдёленіе, конечно, кандальное. Комната, въ которой я быль поміщень на время по прівзді, принадлежала къ числу номеровь, назначенных для подсудимыхъ. Такихъ номеровъ идеть нісколько подърядь по темному корридору. Они не заперты, потому что въ нихъ содержатся подсудимые не по важнымъ преступленіямъ. Въ иныхъ на нарахъ поміщается человіка по три, по четыре. Даліве идеть корридоръ секретныхъ, то есть тоже отчасти подсудимыхъ, отчасти пересыльныхъ, возбуждающихъ почему-нибудь опасеніе. Здісь двери уже заперты, и что странно, оні глухія, безъ маленькихъ окошечекъ. За содержащимися тамъ можно наблюдать только въ небольшія дырки, просверленныя гдіг попало. Этоть корридоръ нісколько світліве и опрятніве, такъ какъ по нему мало ходять. Я заглянуль въ двітри щели. Номера были пусты, только въ одномъ сиділь какой-то офицеръ, судившійся, кажется, за убійство.

По шаткой и узкой деревянной люстнить поднялись мы въ другой этажъ, который правильные назвать просто чердакомъ. Это и есть помъщение пересыльныхъ «кандальшиковъ». У всякаго, кромъ такихъ тюремныхъ стражей, какъ нашъ помощникъ, невольно содрогнется и сожмется сердце при входъ подъ эти темные низкіе своды, при взглядь на эту голь и униженіе, которыя кидаются въ глаза на каждомъ шагу. Какъ бы ни были преступны и черны душой всь эти несчастные, набитые туть, какь звъри въ клютив, въ душв не возбуждается ничего, кромв жалости къ нимъ. Христіанское законодательство наше не понимаетъ, что оно только портить и нравственно ухудшаеть своими мфрами преступниковъ, вселяя въ нихъ ожесточение и ненависть къ человъческому обществу. Въдь большинство преступленій всетаки совершаются въ минуты страсти, въ минуты увлеченія. Въ значительной степени преступление даже не кладеть ръзкой печати на нравственную сторону человвка. Пылъ страсти миновалъ, и наступило раскаяніе, а это чувство, незнакомое до тъхъ поръ, заставляетъ человъка вдумываться въ себя, анализировать свои побужденія, и, стало быть, возвышаеть нравственный его уровень. Иной преступнивъ послѣ того, какъ на его руки брызнула кровь убитаго имъ ближняго, становится нравственные, чымь быль до тыхь поръ. Много ли этихъ холодныхъ, ожесточенныхъ убійцъ, которые находять наслаждение въ проливаемой ими крови? Не выродки ли это? Не физическіе ли недостатки ихъ мозга и черепа виной этому? А воспитание ничего не делало для нихъ. Если же и не такъ, то откуда приходить ожесточеніе, какъ не изъ условій самой жизни, обреченной на невъжество, нужду и невыносимыя ни для какого животнаго лишенія? Неужто нельзя положить границь между побужденіями людей къ преступленіямъ и разділить ихт на основаніи этихъ побужденій? Смёшивая всёхъ въ одномъ понятіи «преступникъ», правительство только развращаеть лучшихъ изъ нихъ. Только тогда ужъ надо ввёрить надзоръ и попечительство надъ ними не безграмотнымъ и жестокимъ солдатамъ, вродѣ Захаровъ и Константиновъ Ивановичей.

Острогъ въ Тобольскъ новый; въ немъ, какъ говорятъ, слъдано очень много улучшеній въ сравненій съ тъмъ, что было прежле, въ старомъ зданіи, находившемся пеподалеку отъ нынашняго и теперь обращеннаго, кажется, въ арестантскую роту. Ужъ изъ того, каково теперь помъщение у кандальщиковъ, можно заключить, какъ ихъ содержали прежде. Я уже не говорю о сырости, безъ которой, повидимому, никакъ не могуть обходиться наши тюрьмы, лаже стоящія такъ долго, какъ, напримфрь, Петропавловская крыпость. Кромы сырости, помыщение кандальных лишено всякихъ удобствъ. Подъ низкими сводами, гдв только можно распрямиться стоя, не устроено даже наръ. Это чердачное отдъленіе состоить изъ насколькихъ комнатъ, большею частью небольшихъ, соединенныхъ между собою арками сводовъ. Это еще хорошо: буль туть двери, которыя бы затверялись, вездухъ быль бы ужасный. Онъ ужъ и теперь никуда не годится. Въ другихъ отлъленіяхъ устроены хоть камины, которые его очищають немного, а витсь и этого нъть. Вст арестанты помъщаются на полу. Изъ опасенія ли дракъ или просто изъ пренебреженія къ этимъ несчастнымъ, тутъ нътъ ни стола, ни стула. У рълкаго полостланъ поль себя потникъ или войлокъ. Въ любомъ звъринцъ лучше содержатся звъри. Константинъ Иванычъ торопилъ меня, будто опасаясь проходить одинъ и безъ всякаго оружія среди сотни этихъ жалкихъ и оборванныхъ людей, съ клейменными темными дипами, съ подбритыми головами. Мнъ было жаль, что я не могъ побыть съ ними дольше и поговорить. Всв они стояли или лежали на полу: кто приспособляль свои кандалы, чтобы они меньше терли ноги, кто завтракалъ чернымъ хлѣбомъ, кто чинилъ свою одеженку. Многіе лежали, закинувъ за голову руки. Были туть и больные, стонавшіе, но, віроятно, лишь отъ угару, потому что не поступили въ больницу. Духота, жалкій полусвіть, грязь, голоданье, нищета, унижение - всф эти исправительныя мъры нашего законодательства являлись тутъ въ полномъ своемъ вначеніи.

Отдѣленіе переселенцевъ и женское могутъ показаться раемъ послѣ этого помѣщенія. Они размѣщены по разнымъ дворамъ. То большія камеры, въ которыхъ, не особенно тѣснясь, могутъ помѣститься человѣкъ по пятидесяти, съ нарами посрединѣ. Но когда приходять большія партіи, помѣщается, конечно, вдвое и втрое больше. Кому нѣтъ мѣста на нарахъ, тотъ помѣщается подъ нарами. Таково устройство и всѣхъ нашихъ тюремъ, да не только тюремъ, и казармъ. Отдѣленія эти показались мнѣ привѣтливѣе не только

потому, что я пошелъ въ нихъ изъ кандальнаго, но и потому, что они были почти пусты. Последняя партія состояла по преимуществу изъ кандальщиковъ. Въ женскомъ отделеніи, несмотря на детей—и грудныхъ, и едва начинающихъ лепетать и становиться на ноги, —было гороздо больше чистоты, по ядка. Все больше сложено къ месту, не раскидано, какъ на мужскихъ половинахъ.

Меня больше всего удивило, что въ зданіи, разсчитанномъ на столько людей (хоть и плохо разсчитанномъ), нѣтъ порядочнаго помѣщенія для столовой. Она помѣщается въ какой-то упраздненной банѣ, довольно темной, съ почернѣвшими отъ копоти и пропитанными баннымъ запахомъ стѣнами.

Какъ ни вяло подвигалось дёло объ отправкѣ меня съ жандармами, на свой счетъ, а все же оно подвигалось. Нужно было прежде всего подать просьбу въ Приказъ о моемъ желаніи; потомъ составили журналъ о ней; журналъ пошелъ къ прокурору, къ губернатору, и странствовалъ недѣли двѣ. Меня записали въ больницу, сочинили мнѣ медицинское свидѣтельство. Врачебная управа должна была подтвердить это свидѣтельство своимъ свидѣтельствомъ. Меня, къ счастью, пе требовали въ управу; одинъ изъ членовъ ея заѣхалъ ко мнѣ, и тѣмъ дѣло было кончено. Наконецъ-то, можно было Приказу потребовать отъ полицеймейстера мон деньги и написать жандармскому штабъ-офицеру, чтобы онъ назначилъ мнѣ двухъ «благонадежныхъ» проводниковъ.

Въ теченіе всего этого времени мнѣ довелось быть раза три или четыре въ Приказѣ. Когда я былъ тамъ во второй разъ, я получилъ письмо отъ Шелгуновой. Мнѣ передали его не распечатаннымъ. Фризель вообще былъ любезенъ, насколько можетъ быть любезенъ такой быкъ. Онъ разговаривалъ со мной по-французски, предлагалъ мнѣ въ присутствіи кресло за столомъ, на которомъ стоитъ зерцало, и проч.

Еще наканунъ отъвзда познакомился я въ Приказъ съ моими новыми жандармами. Они даже и на первый взглядъ не имъли уже того оффиціальнаго характера, какъ петербургскіе. Въ самый день отъвзда были получены деньги мои въ Приказъ и при мнъ были переданы жандармамъ.

Возвратившись изъ Приказа къ острогу, я былъ встрвченъ у самыхъ воротъ смотрителемъ. Онъ объявилъ мнѣ, что за мною прислалъ лошадь П., и что полицеймейстеръ просить его пріѣхать вмѣстѣ со мной. Время какъ разъ (по тобольскому) подходило къ обѣду.

Мы тотчасъ же отправились.

Тамъ рѣшили, что смотритель распорядится вмѣстѣ съ жандармами уложить въ возокъ мои вещи (все было у меня уже съ утра готово), и жандармы пріѣдутъ за мной уже на почтовыхъ сыда. При отправкѣ моей слѣдовало быть полицеймейстеру, а такъ какъ онъ объдалъ вмъстъ со мной, то и это, вначитъ, быдо удобно.

Такимъ образомъ, въ сумеркахъ 27 января я повхалъ дальше. Почти всв объдавшіе, и мужчины, и дамы, отправились провожать меня, и я окончательно простился съ тобольскимъ обществомъ, о которомъ у меня осталось самое пріятное воспоминаніе, уже за городомъ, на томъ историческомъ мѣстѣ, гдѣ, по преданію, высадился Ермакъ.

(Окончание слюдуеть).

## Гроза.

Страшно молчаніе л'вса... Сдвинулись черныя тучи... Чудится--кто-то суровый, могучій Тамъ, за тяжелой зав'всой.

Поднялъ онъ молотъ огромный Медленнымъ взмахомъ десницы... Дрогнули кръпкіе своды темницы, Душной и темной!

Вспыхнуло небо пожаромъ, Яркой разбито стрѣлою... Молотъ опущенъ надъ стихией землею Грознымъ ударомъ!

Г. Галина.

# АРЕНЦА.

(Разсказъ).

I.

Къ Поръчью, имънью Лаптева, принадлежалъ обръзъ Тимкинъ Логъ — десятинъ съ сотию хорошей, уемной земли; обръзъ этотъ лежалъ далеко отъ усадьбы, обрабатывать его для себя было трудно и неудобно, а такъ какъ онъ вплотную прилегалъ къ сосъдней деревив Добрывичамъ, то Лаптевъ сдавалъ его въ аренду добрывичскимъ мужикамъ. Такъ велось давно, изъ году въ годъ,—и завелось это еще при отцъ Лаптева и отцахъ тъхъ мужиковъ, съ которыми онъ заключалъ условіе. Время отъ времени—примърно разъ въ два-три года—Лантевъ надбавлялъ цъну, и тогда мужики почесывались, кряхтъли и пеняли:

— Земля годъ съ годомъ противъ прежняго силу теряетъ, роду въ ей меньше, а цъна больше...

Лаптевъ строго и внимательно глядълъ на нихъ поверхъ круглыхъ серебряныхъ очковъ, отчего мужикамъ становилось, какъ будто, неловко, и вразумительно говорилъ:

— А ты какъ думалъ? Ты мнѣ будешь землю спустовывать, а я тебѣ цѣну сбавлять? Навозь лучше, родъ будетъ больше...

И заканчивалъ коротко и сурово:

— Не хочешь—не бери... Мнв, вонъ, тюринскій старшина давно предлагаетъ, чтобъ я ему сдалъ, хорошую цвну даетъ... По крайности, съ однимъ двло, не то что съ вами... Для васъ же, дураковъ, безпокойство имвю!

Мужики брали. И было такъ, что земля становилась все малороднъе, тощъе и изсякала, а цъна ей росла, дълалась больше, и ее труднъе было платить. Казалось, къ этому привыкли мужики и Лаптевъ привыкъ къ этому, какъ къ чемуто законному и справедливому, что такъ и должно быть.

Тюринскій старшина давно предлагаль продать ему Тимкинъ Логъ, но это было невыгодно, потому что добрывичскимь мужикамъ безъ этого обрѣза пельзя было обойтись: при освобожденіи они вышли на малый надѣлъ, народу прибавилось, семьи пораздѣлились, не при чемъ было бы жить, еслибы не съемная земля. Чѣмъ наживать старшинѣ, лучше пользоваться самому. Плохой тотъ человѣкъ, который пользу свою не соблюдаетъ. Да, значитъ, и мужикамъ польза есть, коли берутъ... Не было-бъ—не брали-бъ!

И каждую веспу, когда еще не вездъ сошелъ снътъ и въ мъстахъ пониже, поукрытъе лежалъ мертвыми синими пластами, печальными, какъ воспоминаніе о долгомъ могильномъ холодъ зимы, Лаптевъ заключалъ съ мужиками условіе и выставлялъ три ведра водки. А каждую зиму, къ Николину дню, когда мужики продавали ленъ или дрова—они приносили ему арендную плату и въ веселый солнечный день, когда снътъ блеститъ такъ, что на него больно смотръть, Лаптевъ ъхалъ въ городъ, въ банкъ. Такъ велось изъ года въ годъ, было еще заведено отцомъ Лаптева и было понятно и обычно, потому что иначе не могло быть.

Лаптевъ съ дътства жилъ въ имъньи и давно привыкъ къ неизвъстно гдъ рождающимся и неизвъстно какъ передающимся слухамъ о землъ, о приръзкъ, слухамъ, которыми упорно и постоянно питалась деревня, какъ далекой и свътлой мечтой.

Но когда до него донеслись первыя смутныя въсти о разгромленныхъ гдъ-то имъніяхъ, о замънъ волостныхъ старшинъ, о мірскихъ сходахъ, на которыхъ решались большія и важныя деревенскія дъла безъ водки и властей,—онъ сталъ присматриваться къ тому, что было кругомъ него. И первое время ему казалось что все кругомъ было такое же, какимъ было и пять, и десять лътъ тому назадъ и вмъстъ съ тъмъ что-то, какъ будто, чуть-чуть измънилось. И страшнъе всего было то, что онъ не могъ различить—что именно измънилось и что осталось прежнимъ.

Такъ же грязна и убога была деревня, такъ же хмуро и безхозяйственно глядъли ея растрепанныя крыши и такіе же грязные и потные мужики въ разстегнутыхъ у шеи рубахахъ съ коричневыми лицами и всклокоченными бородами, ходили черезъ дворъ усадьбы къ винной лавкъ, помъщавшейся у сада, гдъ прежде была старая баня. А сама усадьба съ новенькимъ, построеннымъ три года тому назадъ домомъ и надворными постройками, выведенными изъ дикаго камня,

была такая же чистенькая, щеголеватая и уютная, всегда будившая въ Лантевъ при обзоръ ея гордое и мирное чувство довольства и типины.

Мужики пьянствовали по прежнему, по прежнему ругались, а иногда и дрались, и по прежнему иногда ночью приходилось вызывать кучера Антина гнать ихъ со двора. Антипъ былъ первый силачъ въ округъ, тупой и ра нодушный челов'вкъ съ красной шеей и круглымъ соннымъ лицомъ. Выйдя ночью на дворъ, черезъ который проходила дорога къ винной лавкъ, онъ медленно и въ неревалку подходилъ къ дерущимся, спокойно бралъ перваго нопавшагося мужика за шиворотъ и также спокойно выволакивалъ его за ворота. Потомъ давалъ ему пинка, такъ что ругавшійся и безсильно болтавшій руками мужикъ кубаремъ летълъ въ пыль, возвращался и продълываль то же самое съ другимъ и третыимъ. И дълалъ онъ все это лъниво и методично, какъ нетрудную, но скучную работу, безъ которой нелизя обойтись. Апатія его нарушалась только тогда, когда вытолкнутый рышался возвратиться назадь во дворь. Этого не полагалось, и Антипъ, тоже спокойно размахнувшись, однимъ ударомъ вышибалъ виновнаго обратно въ ворота. Билъ онъ кръпко и безпощадно, сворачивая скулы, вышибая зубы, разбивая въ кровь лицо. Ифсколько разъ парии грозились избить его, но не было случая: Антипъ почти никуда не выходиль изъ усадьбы, кромъ какъ съ бариномъ въ отъъздъ, а все свободное время проводилъ въ томъ, что, сидя на лавочкв у конюшии, куриль цыгарки и пиликаль чго-то жалобное и пискливое на илохонькой, казавшейся игрушечкой въ его огромныхъ рукахъ, гармоникв.

Все, казалось, было по прежнему. Но тѣ же темные, глухіе слухи ползли откуда-то и придавали всему прежнему и знакомому страшную новизну и необычайность.

По вечерамъ Лаптевъ самъ въ сопровождени Антипа сталъ обходить всю усадьбу и осматривать замки. Онъ жилъ одинъ во всемъ домѣ и прежде не думалъ объ этомъ. Спокойно раздѣвался, тушилъ огонь и засыпалъ. А теперь ему было отъ этого какъ-то не ловко; едва только гасъ послѣдній отзвукъ прошедшаго дня и тухли огни въ людской и на кухнѣ, какъ наступала чуткая и осторожная тишипа, въ которой чудилось зарожденіе чего-то поваго и пезнакомаго, чего не было раньше. Тусклыми свѣтлыми пятнами смотрѣли въ темноту компаты окна, и оттого, что взоръ невольно обращался къ нимъ—въ душѣ подымалось папряженное и томительное ожиданіе чего-то. И сонъ пропадалъ. А тогда все становилось не такимъ, какимъ было днемъ—простымъ и понятнымъ,—а было загадочно и таинственно, и всякій

авукъ, шорохъ вътвей, осторожный пискъ мыши, пріобръталъ скрытый, невъдомый смыслъ.

Лаптевъ велълъ Антипу спать рядомъ съ кабинетомъ въ передней.

Уже давно стаяжь последній снеть, и полоса леса давно потеряла холодный синій тонь, а вздымавшійся съ земли парь струился предъ нею веселой молодой зеленью, и пришло время уже пахать, а добрывичскіе мужики не шли. Это было непонятно и имёло связь съ неуловимыми слухами, зарождавшимися словно не отъ людей и жизни, а принесенными солнцемъ, тепломъ и весною. Какъ незамётно растетъ трава, такъ незамётно росли эти слухи, и казалось, на прошлой еще недёлё смёшно было думать о томъ, что теперь уже пришло и къ чему всё привыкли, будто оно и всегда было.

Объвжая на бытовых в дрожкахъ поля, Лаптевъ останавливалъ на пригоркъ коня, поправляль очки и внимательно и строго смотръль въ ту сторону, гдъ были Добрывичи.

Темная куча старыхъ избъ, съ почернъвшими разметанными крышами, дрожала и колебалась сквозь струившійся изъ земли паръ, и казалось, что вотъ-вотъ она, какъ видѣнье, растаетъ и исчезнетъ, а на ея мъстъ станетъ что-то яркое и красивое, что будетъ подстать веселому солнцу, яркой зелени и синему небу, въ которомъ гдъ-то высоко, странно и гармонично перекликиваясь, тянется серебряная цъпъ журавлей.

Молодая кобылка Думка высоко задирала подъ дугой голову, шевелила ноздрями и стригла кончиками ушей. И ей было странно и ново различать тысячи запаховъ, несущихся вмъстъ съ мягкимъ сырымъ вътромъ, чувствовать тепло солнца и одиноко и безцъльно стоять на взгорьи посреди дороги. Она рыла тонкой, еще не окръпшей совсъмъ ногой, косилась назадъ черезъ оглоблю большимъ чернымъ глазомъ, а Лаптевъ задумчиво смотрълъ вдаль. Потомъ трогаль возжи и медленно ъхалъ домой, тяжело и угрюмо думая о томъ, почему не идутъ добрывичскіе мужики...

Разъ онъ повхалъ на Тимкинъ Логъ и сказалъ, что повдетъ посмотръть, не просохла ли земля и не пора ли пахать, а въ сущности—для того, чтобы мимоходомъ повидать добрывичекихъ мужиковъ и поговорить съ пими.

Добрывичи лѣпились по горѣ, у основанія которой бойко бѣжала неширокая, но быстрая рѣчка Каменка. У самой воды наклонилась полуразрушенная мельница, давно уже не работавшая, съ забитыми окнами и безсильно висѣвшими

на одной петлъ дверями. Лътъ десять тому назадъ старикъ мельникъ повъсился въ ней, и съ той поры мельница стояла необитаемая и пугала своимъ запустълымъ видомъ. Плотина тоже развалилась, пропускала воду и почти сгнила. Поправлять было некому, а новаго мельника не находилось и потому, что мъсто это считалось страшнымъ и гръшнымъ, и потому, что въ двухъ верстахъ была хорошая паровая мельница въ княжескомъ имъніи.

И мельница съ плотиной печально доживала свой въкъ, занимая хорошее красивое мъсто у воды, въ то время какъ для новыхъ раздълившихся семей деревня должна была выбивать подъ сдворину часть пахотной земли.

Говорили, что въ мельницъ водятся черти.

За мельницей по склону горы до самаго верха и еще дальше по полю разбътались покосившіяся съ почернъльми отъ времени бревнами избы, и маленькія пузырчатыя окошки ихъ, мъстами забранныя вмъсто стеколъ лучинками, смотръли слъпо и тускло, какъ гноящіе старые глаза.

Думка весело взяла съ моста на полъ-горы, но потомъ запыхалась, заръяла боками и перешла на шагъ. Когда же у поворота на самой верхушкъ горы встрътился Максимъ Синельникъ, она сама остановилась и, тяжело отдуваясь, раскорячивъ ноги оттого, что ее тянули назадъ дрожки, недовольно замотала головой.

Синельникъ издали замътилъ подымавшагося Лаптева, остановился и внимательно слъдилъ, какъ тянула Думка дрожки.

-- Молода, силовъ настоящихъ нѣту еще, -- кивнулъ онъ на лошадь, когда дрожки остановились, и послѣ уже добавилъ, притрогиваясь къ шапкѣ: -- добраго здоровья!

Лаптевъ посмотръть на него черезъ очки, переложилъ возжи въ лъвую руку и приподнялъ фуражку.

- Здравствуй, Максимъ... Молода, что-жъ—нынче только запрягать стали... Въ дрожки-то, почитай, раза три и было, по зимъ въ легонькихъ саночкахъ ъзлилъ...
  - Лошадка ничего, ровненькая...
  - Будто ничего...

Съ горы спускался еще мужикъ. Онъ былъ болъзненно толстъ, съ опухшимъ блъдно-желтымъ лицомъ, на которомъ свътились заплывшіе сърые глазки. Бълая, длинная до кольнъ рубаха съ разелегнутымъ воротомъ плотно охватывала его вздутый круглый животъ, и отъ этого казалось, что медленныя, безжизненныя движенія мужика происходили оттого, что его большому, раздутому тълу было тъсно въ этой рубахъ. Когда онъ шелъ, то весь корпусъ его былъ странно неподвиженъ руки висъли безсильно и тяжело, а ноги се-

менили до странности мелкими и частыми шажками, такъ что получалось впечатлъпіе, будто онъ танцуетъ. И издали еще слышалось хриплос, натруженное и громкое дыханіе, отъ котораго жирпая грудь вздымалась большими клокочущими вздохами.

- A Захарову все не лучше,—зам'єтиль Лаптевь, глядя на мужика.
- Гдв лучше!.. Ладио, что шевелится... Надысь лежаль пластомь, пуху перевесть не могь,—махнуль рукой Сппельникь и полъзъ въ карманъ за кисетомъ.
- Петра... Мосенчь... здравствуй... Какъ Богъ гръхамъ... терпитъ? задыхаясь и отхаркиваясь, хрипълъ мужикъ, подползая къ дрожкамъ. Опъ сдълалъ еще нъсколько крохотныхъ шажковъ и остановился, отдуваясь, какъ будто взошелъ на высокую гору.
  - Покуда что... А ты все съ водянкой?
  - Съ ей, проклятой... Ни жилецъ, ни мертвецъ...
  - Авось Богъ дастъ!..
- Куда!—Захаровъ слабо и безжизненно махнулъ кистью руки.
  - Тихо-ль въ васъ?
  - Ничего...
  - Сенька-то съ хозяйствомъ справляется?
- Наше хозяйство!.. Десяти годовъ малецъ... и тотъ справитъ... Самъ знаещь! добавилъ Захаровъ, помолчавъ.
  - Та-а-акъ!..

Всъ помолчали. Думка заглядълась въ сторону и сдала шага два тянувшія назадъ дрожки.

— Ты-ы, корова!

Лаптевъ хлопнулъ ее возжей, лошадь рвапулась впередъ, но ее сдержали, и она петерпъливо зарыла иогой.

— Куда-жъ такъ? - спросилъ Синельникъ.

Лаптевъ низко наклонился надъ колесомъ и, потрогивая кнутовищемъ брякавшую на ходу шайбу, не сразу отвътилъ.

— Такъ... Тимкинъ Логъ поглядьть бы надо... Можеть, посущъла земля, напащиковъ высылать бы...

Мужики помолчали. Подошелъ третій мужикъ-рыжій и старый. Звали его Абрамомъ.

— Здравствуйте, —односложно промолвиль онь и остановился.

— Здравствуйте!—отвътилъ Лаптевъ.

Абрамъ слышалъ послъднія слова Лаптева и молчалъ. И только лицо его — блъдное и подвижное, съ синеватыми тънями у глазъ, какъ это часто бываетъ у рыжихъ, —чуть-чуть подергивалось и косилось. Онъ быль мужикъ бъдный и сердцемъ горячій и бился съ ничтожнымъ надъломъ и огром-

ной семьей, какъ рыба объ ледъ. Бывали времена, когда вся семья, съ Абрамомъ во главъ, по недълямъ сидъли въ нетопленной избъ, когда голодъ доходилъ до того, что дъти орали и болъли отъ него, а взрослые чуть двигались, и всю жизнъ перебивались съ хлъба на воду, но Абрамъ все еще держался за хозяйство и какими-то таинственными, ему одному только извъстными путями, не пускалъ семью по міру.

— Такъ!-коротко и ръзко отрубилъ онъ.

Захаровъ сонно посмотрълъ на него, Синельникъ потянулъ концы бороды въ ротъ

— Да в вдь что-жъ? — какъ бы извиняясь, заговорилъ Лаптевъ, — видно на нын винее сл втье спемщиковъ п втъ... Сулился Тюринскій старшина, да нейдеть что-то... Самъ хочу, пусть вздохнеть малость земля, пшеницей пущу...

Онъ замолчалъ и посмотрълъ вверхъ, въ голубое небо, гдъ дрожащей трепетной точкой мелькалъ подымавшійся жаворонокъ.

- Оно конечно...-неопредъленно замътилъ Синельникъ.
- Дьло... хоз... хозяйское...—поддержалъ его Захаровъ и захрипълъ тяжело и трудно.
- Тамъ видно будетъ,—загадочно бросилъ Абрамъ и сощурилъ свои зеленые, влые глаза.
- Это что же видно будетъ?—медленно поворачиваясь, проговорилъ Лаптевъ и въ упоръ посмотрълъ на него черезъ серебряную оправу круглыхъ, какъ глаза совы, очковъ.
- A что и къ чему—видно будетъ,—не отводя взгляда отвътилъ Абрамъ.
  - То есть какъ это: что и къ чему?
  - А такъ... Ты гдъ живешь: на землъ, ай въ небъ?
  - А ты къ чему же это, а?
- А къ тому же самому... Уши-то въ тебя золотомъ завъшаны? Не слыхалъ, что въ народъ гомонятъ? — усмъхаясь и щурясь, спросилъ Абрамъ.
- А ты куда же это гнешь?—Лаптевъ поправиль очки и вдругь какъ-то опустился, сдълался плотнъе и солиднъе, и голосъ у него сталъ, какъ будто, гуще, басистъе.
- Ты это что же такое говоришь-то, а?—медленно, закругляя каждое слово, заговориль онь,—воть какь повду я сейчась къ земскому, да скажу ему словъ пару—ну, тогда разговоръ иной будеть...

Абрамъ вспыхнулъ и стиснулъ зубы.

- Что-жъ, пофзжай!...
- Брось, Абрамъ, ну, что толковать тутъ! вступился Синельникъ.
- Ныть, ты погоди!—отмахнулся отъ него Абрамъ и, по прежнему усмыхаясь и поблескивая злыми зелеными Августь. Отдыль I.

глазами, заговорилъ тонкимъ фальцетомъ:—Что-жъ—пусть земскій прівдеть, видали мы его достаточно, поглядимъ еще... Слава Богу, посидвли въ холодной, дровъ ему попилили...

- Зря болтаешь... ты!—прохрип'влъ Захаровъ.
- Глупъ ты, я вижу!—медленно промолвилъ Лантевъ и тронулъ возжи.
  - Пока что-до повиданья!..
  - Прощай покуда, отвътилъ Синельникъ.
  - -- Будь... здоровъ...-засинълъ Захаровъ.

Дрожки тронулись и, тарахтя колесами по сухой дорогъ, быстро покатились въ гору.

- Кто глупъ-отъ, глядъть еще будемъ!—донесся до Лаптева голосъ Абрама, когда онъ уже повернулъ въ прогонъ.
- "—Нну-у-у! та-а-къ!" думалъ Лаптевъ, проъзжая деревню.

Деревня была все та же: тѣ же избы и тѣ же бабы въ подторнутыхъ юбкахъ и красныхъ повойникахъ, и тѣ же прижатыя къ стекламъ оконъ лица ребятишекъ. Встрѣчались знакомые мужики, съ которыми Лаптевъ водилъ дѣло, медленно притрогивались къ шапкамъ и провожали дрожки долгими, внимательными взглядами. Но во всемъ этомъ Лаптеву чудилось что-то новое, такое, чего не было раньше и что появилось внезапно и неожиданно. Какъ будто эти присъвшія избы, хлопотливыя бабы и медленные мужики задумались надъ чѣмъ-то и ждутъ. Ждутъ осторожно и чутко, смотрятъ внимательно и зорко и думаютъ.

И тотчасъ же все то спокойное и обыденное, что казалось такимъ необходимымъ и важнымъ часъ тому назадъ— всъ заботы объ арендъ, о пахотъ, о посъвъ, объ имъньи и деньгахъ, дълавшія жизнь Лаптева полной и покойно занятой,— вдругъ все вмъстъ погасло и исчезло, ушло куда-то далеко и сдълалось маленькимъ и ненужнымъ. А на смъну явилась какая-то большая бездъятельная пустота и растерянность, въ которой нарождалось и росло незнакомое и новое чувство тревожнаго ожиданія и какъ будто боязни.

И стало уже не важнымъ смотръть, просохли ли поля на Тимкиномъ Логу и можно ли высылать работниковъ на пахоту. Въ ушахъ еще звенълъ злобный и срывающійся голосъ Абрама, а въ голубой переливающейся дали черной пашни съ яркими межниками, чудились зеленые, прищуренные глаза на блъдномъ подергивающемся лицъ и рыжая шапка вьющихся, скручивающихся каждый въ отдъльности волосъ.

Π.

Черезъ два дня Лаптевъ выслалъ на Тимкинъ Логъ напащиковъ. Напащики были изъ дальней деревни, цълый день проводили на работъ, а ночевать приходили въ Поръчье, оставляя на пашнъ, чтобы не таскаться, сохи и борочы.

Добрывичскіе мужики видѣли, какъ проходили каждый разъ напащики, и молчали. И Лантевъ уже успоконлся: оче видно, мужики окончательно рѣшили не брать Тимкина Лога хотя это было удивительно: обрѣзъ имъ былъ нуженъ, имъ они главнымъ образомъ жили, потому что своей земли была самая малость. Ленъ, которымъ промышляла деревня, какъ и всѣ въ округѣ, сѣяли всегда на обрѣзъ. И было странно, что мужики рѣшили остаться безъ обрѣза, поддерживавшаго ихъ существованіе.

Но разъ утромъ напащики вернулись и заявили, что сохи и бороны съ пашни стащены къмъ-то въ болото, за Тим-кинымъ Логомъ, и тамъ загнаны въ тину такъ кръпко, что надо людей и веревокъ, чтобъ ихъ вытащить. По видимости все было цъло, только зашвырнуто въ болото, и можно было думать, что это не болъе, какъ озорная продълка подгулявшихъ парней.

Но Лаптевъ разволновался, засуетился и ръшилъ ъхать въ волостное, а потомъ, если нужно будетъ, къ земскому.

— Это Абрамъ... Непремънно Абрамъ, — бормоталъ онъ, собираясь ъхать,—его продълки! Да еще Ванька Феклистовъ, озорной парень!..

Село, гдъ помъщалось волостное правленіе, было торговое и богатое, въ немъ были двухъ-этажные, крытые желѣзомъ дома, большіе магазины, почта, школа. Была винная лавка, около которой непрестанно толпился народъ, была чайная. Изъ оконъ ея въ праздшичные дии неслось шипѣніе граммофона, захлебывающійся пискливый голосъ пълъ что-то, и, мъшаясь съ нимъ, порой заглушая его совсъмъ, изъ оконъ вырывался глухой, многоголосый шумъ посътителей. Чайную содержалъ братъ волостного, хозяйство у нихъ было нераздъльное, когда нужно было видъть старшину, то справлялись сперва въ чайной, а потомъ уже шли въ правленіе.

Старшину Лаптевъ засталъ, не смотря на воскресенье, въ волостномъ. Послв объда долженъ былъ прівхать земскій начальникъ, и старшина съ писаремъ составляли мъсячный списокъ солдатскихъ вдовъ и спротъ, пользующихся субсидіей отъ земства. Писарь писалъ и щелкалъ на счетахъ, а старшина — высокій мужикъ съ лицомъ, которое оспа из-

рыла частыми и мелкими ямками,— скучая, сидѣлъ у стола и посматривалъ въ пыльное, засиженное мухами еще съ произлаго года окно.

Съ Лаптевымъ онъ поздоровался почтительно, но сътой неуловимой ноткой самостоятельности и независимости, по которой видно было, что онъ считаетъ себя равнымъ.

- Садитесь, гостемъ будете, улыбаясь и поглаживая бороду, пригласилъ онъ и тотчасъ же началъ жаловаться на времена, на обиліе дѣла, на безпокойство, которое причиняеть народъ.
- Извъстно, мужики, —усмъхаясь говорилъ онъ, мужики, одно слово дураки, галлятъ невъдомо что... А времена нынче —ухъ! Читали газету? Эвона что пишутъ!.. —кивнулъ опъ на скомканный листъ газеты на подокопникъ.
- H-да, времена,—задумчиво протянулъ Лаптевъ, глядя въ полъ,—времена!

Онъ перевелъ взглядъ на старшину и пристально посмотрълъ на него.

- Времена!—снова повторилъ опъ.—А вы знаете, Михайло Карпычъ, въдь Тимкинъ-то Логъ гуляеть!
- Слыхалъ, слыхалъ, болтали тутъ... Разное болтали... Будто задорожились вы, накинули сколько... Оно, конечно, пъло хозяйское...
- Коли бы накинулъ! Такъ вѣдь нѣтъ, совсѣмъ и не шли брать!..—усмъхнулся Лаптевъ, по прежнему пристально глядя на старшину.
  - Какъ не шли?—удивился тотъ.
- Да такъ. Былые годы снътъ стаялъ, тутъ какъ тутъ и условіе подписывали, а ныньче хоть бы слово!
  - И разговору не было?
  - И разговору не было!
- H-да,—крякнулъ старшина и потянулъ концы бороды въ ротъ,—дъло темное...
- Темное!—повториль за нимъ Лаптевъ:—Да вы-то въдь начальство, Михайло Карпычъ!
- A я то при чемъ, дозвольте спросить, Петра Мосеичъ?
  - A при томъ!..

Лаптевъ усмъхнулся и помолчалъ нъкоторое время.

— Вы волость блюдете,—заговорилъ онъ,—за всѣми дѣлами слѣдите... Вѣдь вы, какъ дѣло обстоить, знаете? Зпаете, что имъ безъ Тимкина Лога не дохнуть? Сами хотѣли купить, сколько разъ предлагали... Не хотите ли теперь?—перебилъ онъ самъ себя.

Старшина потупился и поигралъ пальцами.

— Нътъ-съ, ужъ что же... Ныньче, знаете, времена...

- Вотъ-съ то-то и оно-то, что времена! А вы вотъ сидите здъсь, начальство, и ничего не видите,—злобно усмъхнулся Лаптевъ и, снявъ очки, сталъ долго и тщательно протирать ихъ.
- Вы вотъ не видите, —снова заговорилъ онъ, —что тутъ дъло не чистое... Безъ Тимкина Лога имъ нельзя, а они его не берутъ. Что это значитъ? На что они надъются? Вы вотъ подите, поговорите съ ними... Есть тамъ говорунъ такой рыжій...
- Абрамъ, что-ль?—не отрываясь отъ бумаги, спросилъ писарь.
- Охъ, ужъ этотъ Абрамъ,—вздохнулъ старшина,—батюшка вонъ тоже говорилъ—книжки всякія читаеть, разговоры тамъ... Давеча говорилъ я уряднику—приму, говоритъ во вниманіе!
- То-то приму во впиманіе, опять усм'єхнулся Лаптевъ, а вы слыхали, что въ Сопинской волости было? Старшину ссадили! Глядите...
  - Ни-у-у, до этого не дойдетъ!..

Лаптевъ вспыхнулъ.

- Не дойдеть? Вы говорите, не дойдеть!? Нъть-съ, уже дошло! Да-съ, я вамъ говорю, что дошло! Извольте поглядьть: аренды не берутъ, надъются на что-то, слухи разные ходять, слова разныя говорять: "ты—говорить—гдъ живешь—на небъ, ай на землъ? Уши въ тебя золотомъ завъшаны?" Да-съ! Значитъ, мысль, намъреніе, то-есть, есть! А, недалеко ходить, и дъйствія проявляться стали-съ! Третьяго дня,—Лаптевъ умолкъ на минуту, какъ бы собираясь поразить эффектомъ, —третьяго дня у меня съ Тимкина Лога—напащиковъ я туда послалъ—сохи и бороны въ болото закинули... Да-съ! Это—не дойдетъ? А вы, на зальство, сидите, смотрите! влорадно добавилъ онъ и, сорвавъ очки, снова сталъ кръпко и сердито протирать ихъ.
- Я доложу! —забезпокоился старшиня, и по сузившимся, ущедшимъ внутрь каримъ глазкамъ его Лаптевъ видълъ, что онъ напугался, —я доложу господину земскому начальнику... Это что же такое, это самоуправство, это, дъйствительно, уже началось!.. Я обязательно доложу... Какъ вы думаете, Василь Иванычъ, надо доложить, а? — обратился онъ къ писарю.

Писарь помолчаль, пожеваль губами и солидно промолвиль:

- Да, дъло серьезное... Доложить требуется!
- Такъ нельзя,—говорилъ старшина, ерзая на твердомъ деревянномъ диванъ и безпомощно оглядываясь,—этакъ они, дъйствительно.. Батюшка давно говорилъ... И слухи тоже... Вонъ въ Сонинской-то...

Лаптевъ поднялся.

- А вы съ своей стороны, Петра Мосеичъ,—говорилъ старшина,—ужъ будьте добры, увидите господина земскаго начальника—ужъ не забудьте сказать... Я отъ себя, а вы отъ себя... Дъйствительно, эдакъ они...
- Я скажу... Или—я напишу ему лучше, —успокоилъ его Лаптевъ, —а покуда что...
- До свиданья, до свиданья... Такъ вы ужъ не забудьте! твердилъ старшина, провожая его на дворъ, и въ маленькихъ ъдкихъ глазкахъ его бъгало трусливое безпокойство.—Ну, времена настали!

Лаптевъ только махнулъ рукой въ отвътъ и сълъ въ дрожки.

Въ тотъ же вечеръ онъ отправилъ съ Мишуткой, двънадцатилътнимъ внукомъ кухарки, земскому начальнику письмо, въ которомъ, жалуясь на мужиковъ, забросившихъ сохи въ болото, добавлялъ, что, зная этихъ мужиковъ, онъ, какъ дворянинъ и собственшикъ, считаетъ своимъ долгомъ предупредить, что отъ нихъ можно ожидать всего. Къ тому же, въ народъ ходятъ разныя превратныя толкованія, и, памятуя примъръ состадней губерніи, гдъ бунты разрослись до того, что у помъщиковъ были сожжены хлъбъ и амбары, онъ имъетъ честь доложить о вышеизложенномъ господину земскому начальнику.

Старшина, очевидно, съ своей стороны, доложилъ, потому что результатъ вышелъ самый неожиданный и для старшины, и для Лантева и для добрывичскихъ мужиковъ, напугавшій всёхъ, какъ начало чего-то новаго и страшнаго, нарушившаго теченіе привычной жизни.

Въ деревию были вызваны казаки.

#### III.

Казаки прівхали молодые, веселые и рыжіе, какъ Абрамъ. Большой мельниковъ домъ, стоявщій уже нъсколько лѣтъ пустымъ, отвели подъ офицерскую стоянку, и надъ нимъ тотчасъ же высоко вытяпулся длинный шестъ съ соломеннымъ кругомъ, украшеннымъ такими-же соломенными кистями.

И съ той поры началось напряженное ожиданіе чего-то, что должно непремѣнно случиться, началось темное, глухое молчаніе деревни. Тишины не было, потому что постоянно раздавались крики казаковъ, иногда гремѣла удалая незнакомая пѣсня, иногда слышалась пьяная брань и опять пѣсня, но все это шло только отъ казаковъ, а мужики мол-

чали. Молчали глухо й долго, и можно было подумать, будто они всё сговорились молчать, что бы ни дёлали казаки. Въ столкновеніяхъ, неизбёжныхъ при жизни бокъ-о-бокъ, они отвёчали кратко и односложно, смотрёли въ землю и хмурились. А когда по пріёздё былъ сбитъ сходъ, и земскій начальникъ, вмёстё съ офицеромъ, становымъ и старшиною, грозилъ чёмъ-то и за что-то ругалъ--они смотрёли неопредёленными взглядами и тоже молчали, и только въ глубинѣ сёрыхъ, черныхъ голубыхъ и карихъ глазъ, такихъ свётлыхъ и вмёстё съ тёмъ глубокихъ, чудилась новая, своя мысль и сознаніе особенной, своей мужицкой правды, которую не могутъ понять ни земскій, ни становой, ни казаки.

Й отъ этого молчанія становилось неловко, словно стояли не живые, понимающіе люди, а глухая, загадочная ствна.

Только въ концѣ схода, —по обыкновенію отрывисто и какъ будто сердито, —бросилъ нѣсколько словъ старый Семенъ Феклистовъ. Большой и корявый, казавшійся сѣрымъ отъ полусѣдыхъ всклокоченныхъ волосъ и бороды, съ надвинувшимися на самые глаза сѣрыми кустами бровей, онъ слушалъ, склонивъ голову на бокъ и спокойно заложивъ руки за спину. Онъ былъ самый старый мужикъ во всей деревнѣ, имѣлъ уже взрослаго внука, когда-то, при Николаѣ первомъ, служилъ въ солдатахъ и хорошо помнилъ Севастополь. Работать онъ давно пересталъ и весь ушелъ въ Бога и молитву, при чемъ въ Бога онъ вѣрилъ такого, каковъ былъ самъ: не кроткаго и всепрощающаго, а строгаго и сдержаннаго, исполненнаго суровой справедливости.

— Что-жъ, бунтовъ въ насъ нѣту!—сказалъ онъ, исподлобья глядя не на земскаго, который говорилъ, а на казачьяго офицера, стоявшаго рядомъ въ нимъ:—Аренду то что брать не хотѣли? Такъ нечѣмъ нять... Силовъ нѣту-ти... Хоть пять командъ вызывай, все одно—не взяли, такъ ужъ теперь не брать... Пусть самъ пашетъ!

Помолчалъ и добавилъ свое обыкновенное присловье, которымъ почти всегда заканчивалъ все, что говорилъ:

— Не по-божьи это...

И умолкъ, крѣпко и плотно, какъ будто рѣшилъ, что больше говорить не о чемъ. Потомъ повернулся и спокойно, словно сдѣлалъ все, что нужно было, и дѣлать больше нечего здѣсь, пошелъ въ гору домой.

А за нимъ пошли его два сына, здоровые крѣпкіе мужики, уже давно женатые. У одного изъ нихъ были уже взрослыя дъти.

Старикъ шелъ молча и хмуро думалъ о томъ, какъ это повернулась жизнь такимъ образомъ, что теперь совсвмъ не было похоже на то, что было прежде. Жили всв согласно

и мирно, работали, какъ могли и умѣли, боролись съ жизнью крѣпко и стойко и считались когда то богатыми. Но шло время, работниковъ въ семьѣ прибавлялось, больше усилій затрачивалось на хозяйство, а богатство уходило, и уже не считались Феклистовы богатыми, а были средними. Шло время, по прежнему напрягались люди въ усиленномъ трудѣ, никто не пьянствовалъ, всѣ работали, а достатокъ уходилъ, какъ будто жизнь вступила въ заколдованный кругъ, который медленно и постепенно дѣлался все уже и уже. Это было странно и казалось нелѣпымъ: работниковъ было больше, работали они лучше, а не было уже полнаго достатка, и кое-гдѣ неожиданно выглядывала бѣдность. Опять работали, брали всей деревней землю у Лаптева, и Феклистовы были главными пайщиками, а заколдованный кругъ все сужался, и труднѣе было жить.

Угрюмъе и суровъе становился старикъ, молчалъ больше похожій на отца старшій Максимъ, а въ добродушныхъ открытыхъ глазахъ младшаго Егора появлялась недоумънная растерянность: работаещь больше, не пьешь, а все какъ въ

чортову дыру-толку нътъ!

- Зажали мужика, отрывисто и коротко, будто рубиль каждое слово, говорилъ старикъ:-помню-началось это... До твхъ поръ жили, послв воли вздохнули. А потомъ начали жать. И жали, будемъ такъ говорить, до того, какъ царя убили... Тутъ думали: вздохнемъ! Слухъ разный пошелъ-новый царь облегчитъ! Не вышло! Еще кръпче взяли насъ... Годъ отъ году зажимали. Начальство разное пошло, видимо-невидимо нарыло ихъ: тутъ тебъ и земскій, тутъ тебъ и урядникъ! Другой слухъ пошелъ, какъ Александра третій померъ. Какъ ступиль на престоль ноньшній царьгомонили опять-легче будеть!.. Видно, не бывать! Народу размножилось, земли умаленіе, податя втрое супротивъ прежнихъ годовъ стали... Дороже земля стала: ренда поръцкая... Шесть красныхъ отдай, а возьмешь четыре, а то и три съ половиной. А берешь, потому не возьми - обороту нътъ. Ну, да кончили... Видно, не пахивать Тимкина Лога больше... Попользовался, пососалъ поту мужичьяго... Не по-божьи это!-кончалъ онъ.
- А Абрамъ, двоюродный племянникъ старика, добавлялъ:
- Сами мужики дурье. Не будеть пахотника, не будеть и бархатника. Ты воть все одну книгу читаешь, а ты бы другіе почиталь... Ноньче много книгь! Вонь, надысь, Ванька мнъ даваль—и гдъ досталь только!
- Ты насчеть книги не говори: всему начало и конець библія...-бросаль старикъ.

— Середины-то, что мы живемъ, только нътъ, — скептитически отзывался Абрамъ.

Между ними была молчаливая, не высказываемая дружба. Они ничуть не походили одинъ на другого, но оба любили другъ друга скрытой, теплой любовью. И часто, встръчаясь, подолгу спорили и расходились, не убъдивъ другъ друга. Абрамъ былъ молодъ. Феклистовъ старъ, и взгляды у нихъ были у одного молодые, у другого старые.

- Господь терпълъ и намъ велълъ,—замъчалъ старый Феклистовъ.
- Было такъ, да прошло... А по моему—коли меня коломъ, такъ я бревномъ! Ты погляди, —весь подергиваясь блъднымъ подвижнымъ лицомъ, вспыхивалъ вдругъ Абрамъ, я, можно сказать, работаю, рукъ не покладаю, спина трещитъ, а придетъ весна —хоть по міру иди! Съ земли взято все, не откуда больше и нечего взять, а прожить нельзя! Такъ и надо? По-божьи, значитъ? У меня вонъ четверо, пятый на носъ лъзетъ —передълъ черезъ девять годовъ, а до того какъ? По-божьи? А гляди на поръцкаго-то ирода: одинъ, что перстъ, земли хоть отбавляй, Тимкинъ Логъ даже пахать самому не въ моготу, а мы плати за него. А безъ Тимкина Лога мы что? Померли и въ землю зарыли, упокой Госполи!

И расходились они, полные большихъ думъ и серьезныхъ вопросовъ.

И снова жили и работали, и жить было все труднъе и хлопотнъе, потому что таинственное и безжалостное кольцо дълалось уже и кръпче сжимало людей.

Прівздъ казаковъ разрушилъ прежнюю жизнь, внесъ въ нее много безпокойства, сдержаннаго страха и унесъ все то, къ чему люди привыкли уже давно, и что поэтому было для нихъ удобно и хорошо.

Сельскій староста вм'єст'є съ волостнымъ старшиной и двумя урядниками, полицейскимъ и казачьимъ, обощли избы и, не взирая на хозяевъ, назначали избы подъ постой. И гд'є изба была одна—хозяева выселялись на гумно или въ амбаръ, а въ ихъ изб'є пом'єщались казаки. Такъ выселился со всей семьей Абрамъ, такъ выселился больной Захаровъ и многіе другіе. Были дв'є-три избы о двухъ этажахъ—у Синельника, у Феклистовыхъ: тамъ хозяева ушли наверхъ и жались въ мезонинъ, оставивъ низъ подъ войска.

Старикъ Феклистовъ, у котораго въ семъв все шло по разъ заведенному порядку и обычаю, ушелъ наверхъ вмъстъ съ семьею, какъ всъ, недовольный и оскорбленный и, какъ всъ, молчаливый. Съ утра онъ коротко приказалъ переносить вещи, а самъ ушелъ въ крохотную каморку на

чердак у слухового окна, огороженную тоненькими переборками. И тамъ, но обыкновенію строгій и важный, казавшійся сърымъ отъ длинной съдой бороды и спутанныхъ волосъ, сътъ за толстую, стариннаго изданія, библію, которую читалъ постоянно. И все время, пока домашніе, суетясь и переговариваясь пониженными голосами, торопливо перетаскивали вещи, онъ сидълъ за большой книгой, и нельзя было понять—читалъ онъ, или думалъ?

Онъ любилъ библію и накогда не разставался съ нею. И въ библіи онъ особенно любилъ "Екклесіастъ" Соломона. Торжественный въ своей огромной простотъ языкъ волноваль силетеніемъ большихъ и твердыхъ словъ, а простота идеи, до которой съ нъкоторымъ усиліемъ докапывалась изломанная современной жизнью мысль, дъйствовала, какъ откровеніе. Въ "Екклесіастъ" онъ видълъ цъликомъ человъческую жизнь во всъ времена и во всъхъ странахъ, и она ему представлялась тъмъ основнымъ и незыблемымъ стержнемъ, на который люди потомъ цълыми въками цалъпляли всякую мерзость до тъхъ поръ, пока скрыли его. Читая, онъ часто отводилъ глаза отъ книги, внимательно и строго смотръль передъ собою и думалъ о себъ, о людяхъ и о жизни.

Самъ опъ давно не работалъ, а только присматривалъ за хозяйствомъ, давно уже кончилъ свою жизнь онъ и смотрѣлъ только на жизпь другихъ людей. Въ этой жизни онъ искалъ того стержня, на которомъ лѣпилисъ человѣческія дѣла, предпріятія, счастье и горе, радость и печаль, и когда тяжелая, какъ сдѣланная домашними способами машина, мысль не могла найти его—онъ обращался къ Соломону, и ему казалось, что онъ постигаетъ то, чего не видѣлъ раньше.

Къ казакамъ старикъ относился такъ, какъ будто не видълъ и не замъчалъ ихъ. Проходя мимо, онъ смотрълъ прямо предъ собою и не оглядывался, когда на его счетъ дълали какія-либо замъчанія. Когда за объдомъ кто-нибудь изъ семьи говорилъ о томъ, что то-то взято казаками, или изъ амбара украдено что-нибудь—онъ молчалъ, какъ будто это не касалось его хозяйства. И, видя это, вся семья относилась къ казакамъ и ко всему тому, что исходило отъ нихъ, такимъ же образомъ: молчаливо и сдержанно, стараясь не встръчаться съ ними и не замъчать всего того, что они пълали.

Въ этомъ отношении чувствовалось что-то большое и серьезное, какъ самъ старикъ. Никто не говорилъ объ этомъ и никто опредъленно не сознавалъ этого, но всъ одинаково чувствовали, что важно не то, что казаки украли изъ погреба свинину или разорили клъть, утащивъ оттуда ка-дочку съ квашеной капустой, выгнали всю семью изъ

дома, который они строили для себя, —все это было, конечно, больно и обидно, но гораздо важиви было то, о чемъ никто не говорилъ, о чемъ думали смутно и неопредъленно, но что всъ чувствовали полно и ярко: то, что въ жизнь ихъ можетъ ворваться неизвъстно по какой причинъ какая-то слъпая, бездушная сила, которая можетъ все перемънить, всъхъ обидъть и всъмъ сдълать больно... Люди строили домъ дли себя, а ихъ оттуда выгнали, и тамъ поселились другіе люди, и управы на нихъ искать негдъ; люди свинину солили для себя, такъ же какъ и квасили капусту тоже для себя, а ихъ украли, и управы искать опять-таки негдъ; люди жили тихо и смирно, никого не трогали, только не взяли аренды,—и за это вызвали казаковъ, а казаки испортили жизнь насиліемъ и всъмъ тъмъ, что переверпуло обычныя представленія о правъ и справедливости.

Мысль невольно искала виновнаго, и тогда въ семьъ, также какъ и во всей деревиъ, негромко и смутно поговаривали о христопродавцъ, объ Гудъ, что для своей нользыта то, что у него аренны брать не хотъли—наговорилъ земскому и старшинъ, а тъ вызвали казаковъ.

Казаки безчинствовали. Казаки пьянствовали, озорничали и тащили все, что могли, а чего не могли, то портили и приводили въ негодность. Они дълали много ненужнаго, безсмысленнаго зла, и на нихъ копилась за это темная, тупая злоба. Но она копилась глухо и тайно, не прорываясь наружу, и это было похоже на первую вешнюю воду, что незамътно и постепенно, съ каждой минутой дълаясь все сильнъе, бъжитъ и расплывается подъ кръпкимъ еще по виду снъгомъ, подтачивая и разрушая его. И, прорвавшись благодаря какому-нибудь исключительному случаю, эта злоба направлялась не противъ казаковъ, а противъ того же Лантева.

А старый Феклистовъ читалъ въ это время Екклесіастъ и, упорно глядя въ бълую, сбигую изъ свъжаго струганнаго теса переборку, думалъ:

— Родъ приходитъ и родъ уходитъ... А земля пребываетъ во въки...

Съ прівздомъ казаковъ деревня стала другой. Не видно было играющихъ ребять на улицѣ, не толкались изъ конца въ конецъ бабы, не сидѣли по заваленкамъ старики, а мужики, выѣзжая на работу и возвращаясь домой, дѣлали это какъ-то торопливо и незамѣтно, будто и совсѣмъ не ѣздили работать. И, встрѣтившись, не останавливались для разговоровъ, а угрюмо исподлобья глядѣли другъ на друга и расходились молча.

Только иногда вечеромъ, когда уже темнъло, сползались

они съ разныхъ сторонъ къ кому-нибудь одному, въ большинствъ къ больному Захарову, какъ бы для того, чтобы провъдать его. Захаровъ выселился на гумно, стоящее на отлетъ въ полъ и казаковъ близко не было.

Собирались, коротко здоровались и садились, кто на порогъ открытыхъ воротъ, кто на свалениыя у стъны бревна, кто прямо прислонясь спиной къ стънъ. Нъкоторые закуривали, и въ сумеркахъ всныхивали красные огоньки, а въ вечернемъ свъжемъ воздухъ тянула острая струйка пахучей махорки. Говорили отрывисто, и въ темнотъ нельзя было разобрать, кто говоритъ.

- Плохо, братъ...
- Хорошаго мало.
- Ишь иродъ, что напакостилъ: команду вызвалъ!
- Ренды не брали, за то...
- Конецъ... міру... міру конецъ... пришелъ!—хрипѣлъ больной Захаровъ.
- Начало, дъдъ, не конецъ!—замъчалъ Синельникъ и щурился вдаль
  - Жди его, начала-то...
- Въ городу вонъ какія д'вла пошли: слышно, для насъ прибавки требуютъ... чтобы земли, значитъ, а податя сбавить...
  - Жди...
- Ты то подумай,—говорилъ разсудительный Синельникъ,—ежели мы ренды не брали, то за что такъ дълали? Говорено было? А ежели мы уже ренды не взяли, рыскъ сдълали—въдь безъ ей намъ не жизнь, такъ не зря? Понялъ? Такъ вотъ я и говорю: дыму безъ огня не бываетъ, значить—есть приръзка, будетъ и намъ! Жди да терпи тамъ тоже не дураки сидятъ, дъло тонко понимаютъ!.

Вдругъ изъ сумрака поднялась тощая темная фигура. И заговорила горько и злобно, надтреспутымъ, свистящимъ голосомъ. По этому голосу всв узнали Касьянова, "горькаго" мужика. Былъ онъ бъденъ и озлобленъ, но не какъ Абрамъ, а до тоски, до растерянности. Перебивался коекакъ и не върилъ ни во что свътлое, и все, за что бы ни взялся, не удавалось ему, валилось изъ рукъ, накопляя еще большую нищету и горшую злобу.

Когда еще по ранней весно толковали по деревив, чтобы не брать нынче Тимкина Лога, потому что должно быть надвленіе земли, онъ одинъ не вврилъ въ это и стоялъ противъ. И теперь, доведенный до отчаянія голодомъ и сезномощностью, онъ опустилъ руки и ходилъ, задумчивый, угнетенный, тупо-озлобленный. И заговорилъ онъ со всею страстпостью безвыходнаго голода.

— Баяли: весна придетъ — приръзка будетъ... Которые

обрвзы у помвщиковъ-къ мужикамъ отойдутъ. Грамотку читали... Болтали — царю просьбу всвмъ народомъ подали, безпремвно будетъ! Гдв она, прибавка-то? И весна есть, и команда тутъ, а прибавки не слыхать... Ждали, надежду имъли - будетъ, будетъ! Вотъ оно и будетъ! Которыхъ выборныхъ къ земскому тягали, двв недвли въ острогв сидвли. За что разорили? Чвмъ теперь жить? Ждали, Тимкинъ Логъ проморгали, казаковъ дождались! А всть нвту чего...

Онъ махнулъ рукой и сълъ и опять утонулъ въ смутныхъ сумеркахъ, словно расплылся и исчезъ въ нихъ.

- Нельзя... безъ приръзки... не прожить... Не живемъ бъемся! Какъ Богъ несетъ?—скрипълъ Захаровъ и отдувался, будто взошелъ на гору.
- Я такъ понимаю, —ръзко и будто сердясь на кого, отрывалъ слово за словомъ Абрамъ, —окромя какъ на себя— надъяться не на кого... Горбомъ да хребтомъ брали—и впредь, видно, такъ... Все, что есть у мужика кръпкаго— самъ взялъ.. А чуть помогать тянутся глядишь: то податя больше, то налогъ какой... Что ни возьмутся, чтобы пособить въ десять разъ отдашь... Пьянство развели, вся помощь ихъ. Баяли—ссуда, ссуда съменами, ай тамъ хлъбомъ... Дадутъ по два фунта, а съ мужика потомъ да кровью выбьють! Надъйся на ихъ, гдъ они?
- Нельзя такъ жить, сумрачно бубнилъ старый Феклистовъ, до чего дожили? Пьянство, нищета, хозяйство бросаютъ, а отчего? Видятъ, что все одно—работай ли, пьянствуй ли, конецъ одинъ! Я, говорить будемъ, хозяинъ самосильный—а гдъ оно, богатство-то? Работаютъ, бьются, а гдъ же толкъ? Нельзя такъ, что-жъ дальше то-будетъ?...

Смолкали мужики и тихо сидъли у стараго растрепаннаго гумна, вспыхивали красные огоньки цыгарокъ и трубокъ, изръдка слышался вздохъ. Темной и неподвижной стъной стояла сзади молодежь. Кое-кто изъ нея протискивался впередъ, къ старикамъ, и сидълъ тихо, затаивъ дыханіе, слушая, какъ и что говорятъ хозяева.

Около Феклистова сидѣла Фиша—его внучка. Она одна смѣло и во всякое время подходила къ дѣду, потому что была любимицей въ семъѣ, и между нею, шестнадцатилѣтней дѣвушкой, и старымъ дѣдомъ, были страиныя отношенія довѣрчивой ласки и скрытаго пониманія, какъ будто оба молча, безъ словъ, понимали то, о чемъ не надо было говорить другимъ. И характеромъ Фиша походила на дѣда — такая же молчаливая и задумчивая, только въ ней это было не угрюмостью, а красивой и нѣжной мечтательностью. Часто среди работы она останавливалась и задумывалась, и тогда лицо ея—маленькое и какъ бы про-

врачное, съ большими черными глазами и высоко поставленными полукруглыми бровями, придававними выраженіе недоумѣнія или удивленія, словно она увидѣла и поняла внезанно то, что не понимала до сихъ поръ,—какъ облакомъ, покрывалось неподвижною тѣнею. Она рѣдко говорила съ дѣдомъ, но часто и подолгу бывала съ нимъ и отъ этого казалось, что — слабая и юная—она ищетъ опоры и поддержки въ угрюмомъ и суровомъ старикъ. А старикъ любилъ, если она была подлѣ него, хотя говорилъ съ нею мало и какъ всегда отрывисто и какъ будто сердясь, и если она долго не приходила — онъ бросалъ свою книгу, спускался сверху и шелъ туда, гдѣ она работала. Садился гдѣ-нибудь около и думалъ что-то, и въ глазахъ его не было обычной суровости, а была непривычная маткость и ласка.

Когда темнъло совсъмъ-всъ расходились и гасла смутная и тайная надежда на то, что гдъ-то далеко идеть борьба, кто-то бьется и отвоевываетъ права у кого-то, кто сдълалъ жизнь невозможной и безпросвътной. Гасла надежда на то, что откуда-то со стороны должна придти помощь, спасеніе, что гдъ-то собираются люди, толкуютъ, ръшаютъ и сдълають все по справедливости. Умирала эта надежда, потому что все оставалось по старому, и прежняя тягота давила жизнь.

Абрамъ улыбался безнадежной и горькой улыбкой и крѣпче сжималъ зубы. Казаки выселили его съ семьею въ пуньку въ саду---маленькую, сырую, гдѣ прежде валялся всякій ненужный хламъ; у него не было хлѣба, и жена болѣла, а дѣти плакали, просили ѣсть, и дать имъ было нечего — и помощи пресить не у кого. Какъ будто всю жизнь оцѣпило непроницаемое кольцо, которое дѣлается все уже и давитъ и сжимаетъ крѣпкихъ и сильныхъ, полныхъ жизни и вмѣстѣ такихъ безпомощныхъ людей!

Отъ этого хотълось крикнуть, сдълать что нибудь жестокое и дикое, хотълось удариться грудью въ землю и лежать на ней, не глядъть на свътъ Божій, не думать...

Но все было тихо—молчала деревня и прятались люди, только порой гремъли удалыя незнакомыя пъсни, ругались казаки, ходили за водкой въ Поръчье и пьянствовали. И можно было подумать, будто это какіе-то особые счастливые люди, у которыхъ не было ни семьи, ни домовъ, ни заботъ, которые живутъ, всегда обезпеченные, сытые и веселые, безътакихъ тяжелыхъ, серьезныхъ словъ, какъ земля, подати, урожай...

Они ходили въ Поръчье, выпрашивали у поръчскаго барина дены и, пьянствовали и безобразили.

Медленно, какъ масло по водъ, расплывались и ползли темные, неизвъстно гдъ рождающіеся и къмъ переносимые

слухи объ иродъ-христопродавиъ, который изъ злости за то, что аренду не взяли, нажаловался, вызвалъ команду и казаковъ полкъ...

И вся округа начала нетерпъливо ожидать чего-то, что должно произойти съ Лантевымъ. А когда онъ самъ появлялся гдв-нибудь, вездв на него были направлены загадочно выжидающіе взгляды сърыхъ, черныхъ, голубыхъ и карихъ глазъ и было нохоже, будто всв удивляются тому, что онъ еще живъ и здоровъ и дълаетъ все то, что дълалъ до сихъ поръ.

#### IV.

По вечерамъ Лантевъ не закигалъ огня и, покончивъ все по козяйству, замирался у себя въ кабинетъ, ложился на диванъ, служивний ему постелью, и подолгу лежалъ, глядя широко открытыми глазами въ темноту.

Изъ прежде спокойной и безмятежной цепи непрерывно смёняющихся дней жизнь его превратилась въ тревожный и жуткій страхь, оть котораго нельзя было избавиться и который отравляль все то, что прежде было хорошимъ и пріятнымъ.

Пропалъ сонъ — и ночи стали длинными и томительными, потому что онъ были полны новыхъ звуковъ и новой жизни, на которую Лаптевъ прежде не обращалъ вниманія и которой не видълъ. И часто бывало такъ, что ночь казалась безконечной, и воображеніе отказывалось представить утро, солнце, тепло и свътъ, какъ посреди долгой холодной зимы иногда бываетъ трудно представить себъ яркое солнце и жару. Отъ этого росъ томительный жуткій страхъ, особенно непріятный потому, что являлся онъ неизвъстно откуда и не былъ опредъленнымъ.

Приподнявшись на диванъ и упершись объими руками въ сбитое одъяло и простыни, Лаптевъ спращивалъ себя, упорно глядя въ темноту:

- Чего я боюсь?

И тотчасъ же въ умъ его выростала мысль о деревиъ.

— Мужики! Сожгуть... или убьють...

— За что убыють? Что я имъ сдълалъ?

И тогда Лаптевъ искалъ причину, за которую мужики должны его сжечь или убить. И тутъ-то и начиналось самое странное. Иногда казалось, что мужики его сожгутъ или убьютъ за то, что онъ пожаловался старшинъ, а тотъ земскому, а тотъ вызвалъ казаковъ. Но потомъ это оказывалось невърнымъ, а правильнымъ было то, что онъ не от-

далъ Тимкина Дога. Но и это было невърно, потому что не онъ отдалъ, а мужики сами не брали въ этомъ голу.

— Мужики сердиты на меня за то, —рѣшалъ онъ, сидя въ пустой и темной комнатѣ, —что я дорого бралъ за Тимкинъ Логъ... Годъ отъ году набавлялъ цѣну: раньше онъ ходилъ втрое дешевле, чѣмъ теперь...

Но и тутъ ему чудилась ошибка, и, медленно качаясь впередъ и назадъ, какъ при зубной боли, наморщивъ лобъ, весь въ липкомъ горячемъ поту отъ волненія и безсонницы, похожій на трудно больного, онъ старался найти эту ошибку.

И была одна странность, которой онъ не замѣчалъ, но которая привела бы его въ ужасъ, если бы онъ могъ посмотрѣть на нее такъ, какъ смотрѣлъ на свою жизнь прежде. То, что его убьютъ или сожгутъ, онъ принималъ, какъ нѣчто неизмѣнное, такое, что непремѣнно должно было случиться и не можетъ быть иначе. Онъ только съ усиліемъ, какъ трудную математическую задачу, старался рѣшить—за что его убьютъ? Путался въ этомъ вопросѣ и доходилъ до неожиданныхъ, казавшихся нелѣпыми, выводовъ.

— Нѣтъ, меня убьютъ не за то, что я увеличивалъ цѣну на Темкинъ Логъ,—шепталъ онъ пересохшими потрескавшимися губами,—и не за то, что, благодаря мнѣ, вызваны казаки, и не за то, что я сталъ пахать Тимкинъ Логъ самъ, а за то, что этотъ Тимкинъ Логъ мой!..

И тогда въ немъ подымался весь порядокъ обычныхъ и простыхъ представленій, возмущавшихся противъ жестокой и непонятной жизни. Было до боли обидно, какъ будто у него отнимали уже Тимкинъ Логъ, лично ему принадлежащій, этотъ кусокъ земли, ему совсѣмъ не нужный, но который онъ съ малыхъ лѣтъ считалъ своимъ. Изъ этой обиды росла злоба на тѣхъ, кто хотѣлъ отнять, оторвать ему принадлежащее.

— Живутъ въ грязи, пьянствуютъ, бездъльничаютъ, лодыри... Вшей разводятъ, дохнутъ въ грязи, нелъпостямъ върятъ, зависть проклятая все!..

Въ воображени вставали грязные, пьяные мужики, такими, какими ихъ вышибалъ со двора Антипъ,—-оборванными, всклокоченными, часто съ окровавленными лицами.

Отъ душнаго чувства злобы, растеряннаго страха и полной безпомощности, когда некому было пожаловаться и не у кого искать управы, Лаптевъ откидывался на подушки, закрываль глаза и беззвучно, однъми губами, шепталъ:

ньть, они хотять меня убить за то, что ихъ жизнь полна грязи, вони, вшей, пьянства и мужицкой дурости...

И вся ночь была похожа на сумасшедшій бредъ, въ которомъ то, что было, сплеталось въ невъроятно-нельпыхъ

комбинаціяхъ съ выдумкой, и сама ночь, заглядывавшая въ прямые квадраты чуть свътлъвшихъ оконъ, полная негромкихъ и осторожныхъ звуковъ, представлялась одушевленнымъ существомъ, чутко и выжидательно подстерегавшимъ кого-то.

Днемъ во дворъ усадьбы часто появлялись казаки—въ большинствъ молодые, здоровые и веселые, готовые съозорничать, стащить, подраться. Они забирали въ винной лавкъ водку и распивали ее тутъ же, потомъ пъли пъсни, играли на гармоніи и плясали. Это было неудобно и безпокойно, но никто не осмъливался сказать имъ объ этомъ, такъ какъ всъ боялись ихъ. И самъ Лаптевъ дълалъ видъ, что не замъчаетъ этого, такъ какъ тоже боялся ихъ—такіе они были здоровые, веселые и нахальные.

Часто, сидя у окна и глядя, какъ шли они по двое—по трое въ лавку за водкой, онъ испытывалъ ощущение того же томительнаго ожидания и страха, которое мучило его ночью. Выходило такъ, что казаковъ, которыхъ онъ вызвалъ въ защиту отъ мужиковъ, онъ боялся не меньше, а пожалуй и больше чъмъ мужиковъ. Пока онъ ихъ не вызывалъ, онъ думалъ, что на мужиковъ есть управа—войска, казаки, и чувствовалъ себя не одинокимъ и безпомощнымъ, а опирающимся на большую, твердую силу. Но когда приъхали казаки и стали пьянствовать и дебоширить въ его же имъны, онъ вдругъ увидълъ, что силы, на которую онъ опирался, въ сущности, нътъ, а есть только страхъ, и остался совсъмъ одинокимъ, заброшеннымъ на произволъ всего того, чего понять не могъ, но что было, очевидно, враждебно ему.

Только одинъ Антипъ, видя, какъ озорничаютъ казаки, смотрълъ исподлобья и напруживалъ толстую красную шею. А когда они затъяли шуточную драку между собою на дворъ, онъ долго смотрълъ на нихъ и потомъ пробормоталъ:

— Ладно, ужо попадетесь мнъ... Будете у праздничка! И ушелъ со двора.

Ночью Лаптевъ по прежнему не могъ спать, мучась темнымъ, похожимъ на предчувствіе, страхомъ. Иногда онъ вставалъ, будилъ Антипа и заговаривалъ съ нимъ. Антипъ долго чесался, сопълъ носомъ и отвъчалъ неохотно и коротко.

Обыкновенно Лаптевъ входилъ къ нему со свъчкой; неровныя трепетныя тъни быстро и безшумно разбъгались по сторонамъ, какъ будто боялись быть пойманными на чемъ-то такомъ, что они хотъли скрыть. Лаптевъ стыдился своего страха и не хотълъ, чтобы Антипъ догадался о немъ,

Авгусгъ. Отделъ I.

и потому всегда придумываль какой-нибудь хозяйственный вопросъ, для котораго будиль кучера.

— Антипъ, а Антипъ!—говорилъ онъ негромкимъ и чуть дрожащимъ голосомъ,—слушай, Антипъ! Послушай, проснись-ка. Антипъ, спросить тебя хочу...

Онъ толкалъ его въ плечо, отчего голова Антипа слабо и безвольно болталась изъ стороны въ сторону, какъ тяжелый и плохо привязанный шаръ. Пробуждаясь, онъ мычалъ, открывалъ на мгновеніе глаза и тотчасъ же опять закрывалъ ихъ, и эти признаки жизни, того, что передъ нимъ лежитъ живой человъкъ, дъйствовали на Лаптева успокоительно. Онъ уже не чувствоваль себя одинокимъ, и растерянный страхъ сжимался въ маленькій комочекъ и уходилъ куда-то.

— Слушай, Антинъ, продолжаль онъ, расталкивая кучера, ты амбаръ заперъ? И конюшию заперъ? А въ конюшив огля не заронилъ? Слушай, Антипъ!?...

Антинъ подымался сть толчковъ, садился на ларь и, глядя мутными, инчего не выражающими глазами на свъчку, долго чавкалъ пересохшими со сна губами.

- Амбаръ, говорю, заперъ? Конюшню заперъ? спрапивалъ опять Лаптевъ.
  - -- Заперъ, -- отвъчалъ Аптинъ.
  - -- Пойти бы посмотръть... Времена ныньче...
  - Заперъ и...
- -- Всетаки... нынче народъ пошелъ... Эвона что говорятъ... Того гляди, убъютъ!
  - Кто васъ убъетъ! равнодушно замъчалъ Антипъ.
- А богъ знаеть, богъ знаеть,—таинственно говорилъ Лаптевъ, боязливо оглядываясь кругомъ,—только...

У него вдругъ просыналась трусливая и хитрая мысльмаленькая, похожая на вертинвую прячущуюся змъйку. Она пряталась въ сузившихся, сдълавшихся двумя крохотными черными точками, зрачкахъ, дрожала въ слабой улыбкъ.

- —... Только... ты знасшь? Меня убить трудно! Ой-ой, какъ трудно! Я—ты знасшь... онъ совстить наклонялся къ уху Антипа и шенталъ ему странныя, дрожащія и прерывающіяся слова, въ то время какъ самъ—высокій, въ одномъ бъльъ, съ босыми бугроватыми ногами, по которымъ толстыми веревками протянулись напруженныя жилы—не былъ похожъ на того Лаптева, котораго знали вст, спокойнаго, серьезнаго и увтреннаго, а былъ слабымъ, безсильнымъ и растеряннымъ.
  - -... Ты знаешь? Я въдь заговоренъ!

Онъ внезапно откидывался назадъ, такъ что пламя свъ-

ринъ бъжалъ по пальцамъ живыми, горячими струйками и какъ будто трясясь отъ сдержаннаго внутренняго смъха, радуясь побъдъ надъ чъмъ то неизвъстнымъ и безпощадно жестокимъ, смотрълъ въ сониме, тупые глаза Антина.

— Да, да, солдать николаевскій, старикъ... проходиль туть лѣть шесть назадъ, - тебя еще не было, - ночеваль у меня... заговориль, заговориль, какъ же... Такой старичекъ съ усиками, бѣленькій... Заговорь, говорить, по гробъ жизни силу имѣть будетъ... Строгій такой старичекъ, обѣдаль, чай пиль здѣсь... А они думають... Никакая, говорить, пуля не возьметь... Оть турокъ выучился, да, да...

И въ быстромъ потокъ безперядочно прыгающихъ словъ было что-то такое, отчего сонная апатія Антина пропадала, онъ ежился и старался не смотръть на Лаптева.

- Шли бы вы спать, баринъ, завтря вставать рано надыть,—говориль онъ, отводя глаза въ сторону,—только зря себя безпокоите.
- Да, да, заговоренъ, —твердиль Лантевъ, не слушал его.—Никакая, говоритъ, нуля не возъмстъ... Николаевскій солдатъ... Отъ турокъ, говоритъ, научился...

Онъ долго еще говорилъ, быстро и пугливо оглядываясь по сторонамъ, трясясь отъ внутренняго волненія и сверкая широко открытыми свътлыми глазами, въ которыхъ зрачекъ казался крохотной точкой. Свъча дрожала въ рукъ, пламя колебалось изъ стороны въ сторону, присъдало и взметывалось вверхъ, и длинныя ръзкія тъпи безшумно и мгновенно метались по комнатъ. И все это было такъ необычно, такъ не похоже на всю прежнюю жизнь, когда ночью спокойно спали и все было тихо и замирало, что казалось дикимъ сномъ, который тянется давно и никогда не кончится, а обычная спокойная жизнь отопила куда-то далеко, и ее трудно было вообразить, какъ больнему трудно вообразить свое тъло здоровымъ, кръпкимъ и не страдающимъ.

Разъ ночью, измученный долгой безсонницей, Лаптевъ впалъ въ полусознательное забытье, гдъ дъйствительность путалась въ новыхъ и непривычныхъ комбинаціяхъ съ сномъ.

Легкая темная завъса незамътно спустилась на мозгъ и окутала его туманной дымкой, и привизно-тяжелое старое тъло стало вдругъ странно-легкимъ и неподвижнымъ, и Лаптевъ не чувствовалъ его. И сразу исчезло все висъвшее надъ его жизнью тупой и давящей тяжестью. Онъ вдругъ забылъ что-то—что-то важное и больщое, чего нельзя было забывать, — и отъ этого явилась огромная легкость, безтълесность и незнакомая прежде свобода, какъ будто всю жизнь онъ ходилъ въ узкихъ и тяжелыхъ путахъ, а тутъ вдругъ онъ спали съ него.

Онъ хотълъ вспоминть — что же забыль онъ такое? — и не могъ, и не жалълъ объ этомъ, а новое незнакомое ощущене св боды и легкости было такъ хорошо, такъ пріятно и сладко, что онъ улыбался, въ то время какъ двъ теплыя слезы медленно ползли по старому морщинистому лицу.

Такъ плакать онъ, лежа въ темной молчаливой комнать, гдв пахто сыростью и особымъ крвикимъ запахомъ неопрятн й старости, куда чуть свътльвшая ночь смотръла двумя мутными квадратными пятнами оконъ, похожими на слъпые глаза мертвеца. Слезы бъжали теплыми струйками, щекота и высохшую старую кожу и будили далекое и забытое впечатлъніе ранняго дътства, когда жизнь была легка и огромна, и въ ней не было долгихъ годовъ томительнаго одиночества, мучительныхъ дней безысходной тоски, жуткихъ часовъ напряженнаго страха и въчной заботы о себъ, о своей жизни, о деньгахъ, о хлъбъ.

Уже пълался кръпче сонъ, и слезы застывали на липъ хололными и неподвижными каплями, какъ внезапный толчекъ. похожій на глухой и смутный ударь, потрясь тело Лаптева. И въ ту же минуту съ безумнымъ слынмъ ужасомъ въ душъ, весь покрытый мгновенно выступившей лицкой испариной, онъ сълъ на кровати, широко открывъ беззубый роть. пытаясь захватить какъ можно больше воздуху и съ страш--вил тибо от и имишовенция выдражения из обить глазами въ пустую черноту компаты. Хотълось вздохнуть — и воздуху не было, надо было крикнуть и голосъ пресъкся. и сухое, тершкое горло сжимальсь безсильными, трепетными судорогами. И весь этотъ ужасъ быль оттого, что тамъ въ груди, гдъ всегда было непрестанное, незамътное движеніе. впругъ все остановилось въ мучительномъ напряжении и замерло острой, безумной болью. На мгновенье молніей блеснула одна яркая и безжалостная мыслы:

### — Смерть!..

И цѣлый вихрь безсвязныхъ, прыгающихъ, нелѣпыхъ и безобразныхъ мыслей дикимъ водоворотомъ закружился въ мозгу... И такъ продолжалось минуту, двѣ, три... И когда стало уже совсѣмъ невыносимо, и жизнь, казалось, ушла и исчезла, а вмѣсто нея осталась черная звенящая пустота, — тяжелый и крѣпкій ударъ вскинулъ искривленное старое тѣло, и сердце, словно сорвавшись съ крюка, бѣшено заколотилось въ дикомъ и пьяномъ танцѣ. И тотчасъ же воздухъ хлынулъ въ пересохшее горло, торопясь и захлебываясь. Лаптевъ жадно глоталъ свистящія рѣзкія струи его; вернулось зрѣніе, и вмѣсто черной пустоты, въ которой свивались красные и огненные спирали и круги, онъ увидѣлъ квадраты оконъ, смутно бѣлѣвшую простыню и свое худое костлявое

тъло, такое жалкое и безпомощное, все дергавшееся мелкими частыми судорогами. А вмъсто плотнаго томительнаго звона, наполнявшаго мертвую тишину комнаты — слухъ принесъ откуда-то со двора шумъ и крики, отдъльныя слова и вой, похожій на пъсню.

Лаптевъ вскочилъ и, шатаясь на подгибающихся, непослушныхъ ногахъ, цёпляясь и чуть не падая, кинулся изъ кабинета.

— Антипъ, Антипъ!—безпомощно и негромко закричалъ онъ, уцъпившись за ручку двери и повиснувъ на ней всъмъ тъломъ.—Антипъ!..

Дверь распахнулась, Лаптевъ больно ударился головой и плечомъ объ косякъ, и на него сразу пахнула свъжая ночная сырость, какъ будто гдъ-то была отворена еще дверь, прямо на улицу...

На крыльц'в кто-то шлепалъ босыми ногами, и Лаптевъ посреди криковъ и воя, несшихся со двора, разобралъ голосъ Антипа:

- Ладно, дьяволы, давно я до васъ добирался...
- Антипъ!—снова крикнулъ Лаптевъ, но никто не отвътилъ ему.

Голосъ Антипа бубнилъ гдъ-то уже далеко на дворъ у воротъ. Прислонившись къ сараю, Лаптевъ чутко прислушался, сдерживая объими руками по прежнему колотившеся сердце.

— Вы что тутъ ночью озорничаете? — глухо гудѣлъ Антипъ, и въ голосѣ его уже не было обычной сонной апатіи, а звенѣла сдержанная накипавшая злость, — чего вы тутъ озорничаете, бѣсово племя?.. Развѣ порядохъ по ночамъ народъ безпокоить? Водки? Какой тебѣ теперь ночью водки, чортъ горластый?

Сразу закричало нѣсколько буйныхъ и громкихъ голосовъ, высокой нотой взлетѣлъ крикъ Антипа и смѣшался съ отвратительной бранью. И слышно было, какъ живой сплетающійся комокъ покатился за ворота, звучно и мягко падали чьи-то удары, и злобный голосъ оралъ тупо и безсмысленно.

- Бей его, чего смотръть, вали, ребята!..
- Ладно, держись самъ, татарва поганая...
- Наддай—ого-го-го-го!..

Испуганно дрогнули и зашептались кусты, пронзительнымъ захлебывающимся лаемъ залилась собака, въ кухнъ сверкнулъ и тотчасъ же потухъ огонекъ. А за воротами по дорогъ катался хрипяшій, крикливый и задыхающійся клубокъ дерущихся людей, кто-то падалъ, кто-то наносилъ страшные удары, кто-то ругался, и все это неслось черезъ

усадьбу, въ поле, гдъ дремалъ съдой туманъ, чутко дремали колосья, и все было тихо и сонно.

- Такъ, матери его песъ, дай ему...
- -- Будешь теперь командовать!
- У насъ на Дону не такъ еще...
- О-о-о-о!!!—вынеслось высокой сверлящей нотой и вавилось къ небу, покрывая остальныя звуки.
  - Ага, взвыль, бугай сивый!..

Вдругъ на дорогъ что-то случилось, смутный гулъ донесся илотной наростающей волной, новые голоса принеслись откуда-то, и разомъ всиыхнулъ и заметался подъ чернымъ небомъ столбъ новыхъ безпорядочныхъ звуковъ. И понятно стало, что дерутся уже не нъсколько человъкъ, а дълая толпа, опьянъвшая отъ мрака, криковъ, стоновъ и давнишней, тайно копившейся злобы. Трещала изгородь, словно на нее напиралъ кто-то огромный и свиръпый, большой пущенный къмъ то булыжникъ громко ударился въ досчатую стъну сарая, и, внезапно выдълившись изъ хаоса звуковъ, высокій звенящій голосъ звалъ кого-то:

- Сюда, добрывицкіе, въ колье ихъ, нехристей, чтобъ помнили!..
  - Вваливай, парий, ахъ ты...
  - Станишники, у деревню, къ своимъ!...
  - Бей ихъ!
- -- A-a-a, въ бъги, хай васъ бъсъ, то и въ бъги, казачье дьволово!..

Громко и вразбродъ топотали торопливо бъгущія ноги, а за ними неслась бурная побъдная волна, гремълъ гоготъ, крики, пронзительный свистъ звенълъ въ ушахъ. И все это пронеслось мимо имънья и прыгающимъ, громкимъ и безпорядочно-крикливымъ шаромъ покатилось по дорогъ къ Добрывичамъ.

Прислонившись къ ларю, Лаптевъ прислушивался къ этимъ необычнымъ, разгульнымъ звукамъ, и ему казалось, что это начало чего-то страшнаго и непоправимаго.

— Антипъ!—крикнулъ онъ, когда все стихло и только гдъ-то вдали слышались разбросанные крики, топотъ и свистъ.—Боже мой, что-же это такое?

Качаясь на обезсилъвшихъ ногахъ, онъ вышелъ на дворъ темный и пустой, пахнувшій на него сырымъ холодомъ и запахомъ нриближающагося дождя—и поплелся къ воротамъ. Они были отперты, и воротина криво висъла у каменнаго штукатуреннаго столба на одной петлъ. На улицъ, вовлъ, земля была взрыта и вытоптана, и на ней валялись какіе то камни и палки... А посреди дороги въ пыли лежало что-то длинное и черное, чуть-чуть стонавшее. Холодный, похожій на тошноту страхъ тупо толкнуль въ сердце, и оно сжалось, сд'влалось маленькимъ и пугливо забилось. По св'втлой рубах'в и босымъ, раскинутымъ въ стороны ногамъ, Лаптевъ узналъ Антипа и боялся еще пов'врить тому, что онъ лежитъ, избитый и стонущій посреди дороги.

— Антипъ!—прошепталъ онъ, приближаясь къ сторожу цъпляющимися невърными шагами,—Антипъ, что ты?!

Антипъ приподнялся, и въ темнотъ Лаптевъ различилъ не свътлое иятно лица, а что-то черное безсильно шевелившееся, съ чего торопливо и быстро бъжали, догоняя одна другую черныя крупныя капли.

Антипъ хотълъ что-то сказать, но въ горлъ хлюпало и клокотало, онъ отплевывался, глоталъ что-то, что наполняло его ротъ, и только послъ долгихъ усилій выговорилъ:

- -- От...дълали!...
- Что такое, какъ это? бормоталъ Лаптевъ, подойдя вилотную къ нему. Ноги не держали, и онъ сѣлъ и сталъ пристально и испуганно вглядываться, стараясь разобрать въ темнотѣ лицо Антипа. Но лица не было, а была кровавая, судорожно дергавшаяся каша, посреди которой одинако и тускло блестѣлъ выпирающій наружу глазъ.

Антипъ открылъ ротъ—и изъ черной ямы его, полной крови, вышибленныхъ зубовъ и липкой, тянущейся по подбородку слюны, смъщанной съ кровью, вырвался хриплый, клокочущій стонъ:

- От...дв...лали!.. Подъ орвхъ!..
- Да что же это такое? Что? безсмысленно бормоталь Лаптевъ, весь полный трепетнаго ужаса, и тутъ вдругъ ярко и внезапно созналъ, что онъ теперь остался совершенно одинъ, и нътъ никого, кто могъ бы заступиться за него, запитить его.
- Какъ же такъ, Антипъ... Антипушка!..—шепталъ онъ:— чтоже теперь будеть-то, будеть что?

И ему вдругъ стало такъ жаль себя и своей одинокой, никому ненужной жизни, что онъ заплакалъ холодными и мутными слезами, сидя въ темнотъ посреди дороги около избитаго, окровавленнаго и стонавшаго Антипа...

Викторъ Муйжель.

(Окончание слюдуеть).

# ИНСУРГЕНТЪ.

1871 г.

Романъ Жюля Валлеса.

Переводъ съ французскаго Я. А. Глотова.

Посвящаю эту книгу мертвенамь 1871-10 года.

Всёмъ тёмъ жертвамъ соціальной несправедливости, которыя возстали съ оружіемъ въ рукахъ противъ несовершеннаго строя и создали подъ знаменемъ Коммуны, великую федерацію героевъ-мучениковъ.

Парижъ, 1885.

Жюль Валлесь.

I.

А мои пріятели изъ Одеона, должно быть, были правы, увъряя, что у меня нътъ ни стыда, ни совъсти. Вотъ уже нъсколько недъль какъ я—надзиратель коллежа, и ни печаль, ни огорченіе еще не посътили меня. Я даже не злюсь, и мнъ ни капельки не стыдно.

Кажется, совсёмъ напрасно я бранилъ кухню коллежа! Съёстные припасы въ этихъ краяхъ повидимому особенно вкусны—я уничтожаю одно кушанье за другимъ, при чемъ старательно вытираю корочкой свои тарелки.

Одинъ разъ, среди глубокаго молчанія столовой, я воскликнулъ какъ въ былые дни у Ришефэ: "Человъкъ, еще порцію!" Всъ обернулись на меня и начали смъзться.

См'ялся и я... Скоро охватить меня безразличіе прикованнаго къ галер'є; пропитаеть ядъ цинизма каторжника и я примирюсь съ своей каторгой. Вотъ, вотъ—и я потоплю свое сердце въ этомъ полуштоф'є изобилія и полюблю свое корыто.

— Я такъ безконечно долго голодалъ.

Сколько разъ я стягивалъ туго-претуго свой поясъ,

чтобы заглушить этоть голодь, а онъ рычаль въ моихъ внутренностяхъ и глодалъ ихъ. Какъ часто я теръ свой пустой животъ безъ малъйшей надежды на объдъ. За то теперь съ наслажденіемъ медвъля, забравшагося въ виноградникъ, я размягчаю теплымъ кушаньемъ свои засохшія кишки. Какое пріятное ощущеніе! точно щекочуть слегка молодую кожу только что затянувшейся раны.

Мое лицо уже утратило свой обычный зеленый оттвнокъ, снова заблествли глаза, а изъ бороды приходится не рвдко извлекатъ кусочки яицъ.

Было время, когда я не чесалъ ее—эту бороду. Пальцы нервно крутили и теребили ее, когда я думалъ о своемъ безсиліи, о своей нищетъ.

А теперь я ее поглаживаю и холю, не мало также я удъляю вниманія своей поръдъвшей шевелюръ. Въ одно изъ воскресеній, очутившись передъ зеркаломъ безъ рубашки, я съ удивленіемъ и не безъ гордости замътилъ, что скоро стану совсъмъ толстякомъ.

Отецъ мой былъ непримиримъй. Я помню — ненавистью сверкали его глаза, когда онъ учительствовалъ. А между тъмъ онъ не разыгрывалъ революціонера. Онъ не жилъ въ эпоху возстаній, никогда не звалъ "къ оружію" и не проходилъ школу возмущеній и дуэлей. Я все это испыталъ, и нахожу въ этомъ лицеъ спокойствіе богадъльни, обезпечность убъжища и больничный паекъ.

Одинъ изъ старыхъ Фаррейрольцевъ, участникъ Ватерлоо, разсказывалъ намъ какъ-то ночью, что въ вечеръ битвы они проходили мимо кабачка въ двухъ шагахъ отъ часовни. Онъ бросилъ ружье и, упавъ на столъ, отказался идти дальше.

Полковникъ назвалъ его подлецомъ. "Пусть я подлецъ! У меня больше нътъ ни Бога, ни императора... Я голоденъ, я хочу ъсть!"

И чрезъ груды труповъ пробрался въ буфеть за вдой. Во всю свою жизнь онъ не влъ вкуснве. Мясо было превосходно, а вино осввжало, какъ никогда.

Затъмъ, положивъ подъ голову походный мѣшокъ, онъ растянулся на землъ и скоро храпъ его смѣшался съ ревомъ пушекъ.

Мой духъ засыпаетъ вдали отъ битвы, вдали отъ шума. Воспоминанія прошлаго отдаются въ моемъ сердцъ, какъ дробь барабана въ ушахъ дезертира: вотъ она все дальше, дальше и... замираетъ...

Кочевать по меблированнымъ комнатамъ. Годами ночевать чортъ знаетъ въ какой дыръ. Залъзать въ нее въ мрачные часы, когда у входа сторожитъ призракъ безсонницы

или тънь хозяйки. Видъть деревню только во снъ. Дышать міазмами мансардъ крытыхъ свинцомъ, когда дырявыя лег-кія требуютъ кислорода. Обладать анпетитомъ волка и зубами шакала и постоянно голодать безъ денегъ и кредита. И вдругъ, въ одно прекрасное утро, очутаться съ ъдой и квартирой!

Скатерти безъ пятенъ, постель безъ клоновъ, пробужде-

ніе безъ кредиторовъ...

Дикій Вэнтра утратилъ свою неукротимость. За то онъ можетъ сидъть, уткнувшись посомъ въ тарелку съ вкуснымъ кушаньемъ; у него своя салфетка съ кольцомъ и прекрасный мелхіоровый объденный приборъ.

Онъ даже, точь въ точь какъ всѣ, читаетъ *Benedicite*, а видъ при томъ такой смиренный, что даже трогаетъ на-чальство.

Завтракъ конченъ. Возблагодаривъ Господа (конечно, полатыни), онъ закидываетъ руку за спину и распускаетъ пряжку жилета. Разстегнута еще одна пуговица спередиприходится запахнуть полы редингота, доставшагося ему послъ смерти какого-то родственника, и неуклюже пригнаннаго на его ростъ.

Съ набитымъ желудкомъ, не выполоскавъ рта, направляется онъ во главъ класса, за которымъ надзираетъ, къ широкому двору "для старшихъ", который господствуетъ надъ окрестностью, точно терраса феодальнаго замка...

На этой высоть въ нъкоторые часы дня небо кажется платьемъ изъ нъжнаго шелка. Вътерокъ точно легкимъ прикосновениемъ крыльевъ ласкаетъ шею.

Никогда предо мной не бывало столько нѣги и покоя! Вечеръ.

Маленькая комнатка въ концъ корридора, гдъ надзиратели въ свободныя минуты работаютъ или мечтаютъ, выходитъ прямо въ поле. Кой-гдъ раскиданы деревья. Лъниво струится ръчка.

Вътеръ доноситъ запахъ моря.

Чувствуещь соль на губахъ. Глаза освъжаются и смиряется сердце. Оно едва колеблется, это сердце, въ отвътъ моимъ мыслямъ, какъ занавъска на окнъ при дуновеніи вътерка.

Я забываю свое ремесло, я забываю себя, забываю сорванцовъ, за которыми надзираю... Я забываю также нужду в возстаніе.

Я не поворачиваю своей головы въ ту сторону, гдъ реветь Парижъ. Я не ищу на горизонтъ дымнаго пятна, гдъ должно быть поле битвы. Тамъ въ глубинъ, совсъмъ внизу, я нахожу группу ивъ и фруктовый садъ въ цвъту, на нихъ

устремляется мой влажный взглядъ, они мнъ кажутся такими прекрасными!..

Да, мой пріятели изъ Одеона тысячу разъ правы: ни капли стыда и ни на іоту сов'єсти!...

Стоитъ только выйти изъ коллежа, чтобы попасть на спокойныя и сонныя улицы, а черезъ сто шаговъ я уже на берегу ручья. Иду вдоль него, ни о чемъ не думая, слъдя спокойнымъ взоромъ за въточкой или пучкомъ травы, которые плывутъ по теченію, — имъ еще столько предстоитъ впереди. Въ концъ дорожки стоитъ небольшой трактиръ. На немъ вмъсто вывъски висятъ гирлянды сущеныхъ яблокъ. За нъсколько су пью сидръ. Онъ золотистый и слегка бъетъ въ носъ...

Да! Да! Ни стыда, ни совъсти!

А въ тоже время миъ не везетъ...

По буржуваной прихоти этоть лицей полонь свъта и воздуха. Это старинный монастырь съ громадными садами и большими окнами. Солнечные лучи проникають въ трапезную. Открыты окна, и въ корридорахъ слышно эхо шелеста листвы и содроганіе природы, уже затронутой осенью съ ея теплыми тонами бронзы и мъди.

На учениковъ я не произвель сквернаго впечатлѣнія. Они привыкли къ неопытнымъ надзирателямъ только что со скамьи, или къ старымъ ищейкамъ глупымъ какъ казарменные дядьки.

Они приняли меня какъ офицера запаса въ нуждъ, о которомъ случайно вспомнили послъ смерти его отца, украшеннаго орденами и бывшаго на дъйствительной службъ. Наконецъ, мой ореолъ парижанина. Этого было достаточно, чтобы эти молодые узники не питали ко мнъ ненависти.

Коллеги мои нашли меня добрымъ малымъ, хотя слишкомъ скромнымъ. Въ свободные часы они забивались въ маленькое кафе, сырое и темное, и до одуренія тянули тамъ пиво, прихлебывали кофе съ коньякомъ и посасывали трубки.

Я не курю и ничего не пью.

Остающееся у меня время я провожу у камина въ пустомъ классъ, съ книжкою въ рукахъ, или на урокъ философіи съ тетрадкой на кольняхъ.

Профессору, зятю самого ректора, конечно, лестно видъть на своихъ урокахъ чернобородато парижанина, который съ гордымъ и смълымъ лицомъ ойдитъ на партъ какъ ученикъ, и слушаетъ бесъды о свойствахъ души. Онъ вывезли меня на экзаменъ на баккалавра. Не стоитъ изъ-за нихъ проваливаться на слъдующемъ экзаменъ. Мит необходимо знать, сколько ихъ насчитывають въ Кальвадосъ: шесть, семь, восемь, а можетъ быть, больше или меньше!

Я прилежно посъщаю уроки, чтобы быть въ курсъ философіи нашего округа.

15 октября.

Сегодня начинаются занятія на филологическомъ факультеть; вступительную лекцію прочтеть профессорь исторіи.

Да, я его видълъ, этого профессора!

Онъ являлся въ лицей Бонапарта студентомъ 3-го курса Нормальной школы читать намъ риторику, какъ разъ когда я ее изучалъ.

Это было вь 1849 году. — У него, я помню, срывались смёлыя и революціонныя фразы. Я даже вспоминаю, что онъ явился въ кафе вм'ёстё съ Анатолемъ, — онъ зналъ его старшаго брата, — и внимательно прислушивался къ моимъ словамъ, когда мы за отдёльнымъ столикомъ разносили Беранже.

Мое лицо запечатлълось въ его памяти, хотя онъ и забылъ мое имя. Онъ помнилъ этотъ случай и когда я, послъ лекціи, подошелъ къ нему—сразу узналъ меня.

"Ну, что подълываете? А миъ кто-то говорилъ, что васъ не то сослали, не то убили на дуэли".

Я признался ему, что чувствую себя вполнъ удовлетвореннымъ. Доволенъ своей судьбой, счастливъ отъ занятій и радуюсь этой жизни съ пробочникомъ для сидра въ одной рукъ, съ разливательной ложкой въ другой, съ глазами, устремленными на тихія волны ръки.

"Чортъ возьми!—сказалъ онъ тономъ доктора, услыхавшаго о плохихъ симптомахъ.

— Приходите-ка ко мнѣ, мы съ вами потолкуемъ. Я буду радъ вырваться на нѣкоторое время изъ этой атмосферы ничтожества и грязи!"

Й онъ указалъ жестомъ на представителей власти и на

группу всёхъ своихъ коллегъ.

И это говорить онъ, — профессоръ, пришедшійся ко двору въ университеть!

Ахъ, зачъмъ я его встрътилъ!

Я жилъ покойно, мирно отдыхалъ; онъ снова зажегъ огонь въ моей крови и, когда въ воскресеніе я распускаю себъ пряжку для дессерта и уклоняюсь отъ волнующихъ разговоровъ, онъ тормошитъ меня...

"Вы во всякомъ случав, не должны обращаться въ буржуа и жирвть!

Я предпочту выслушать отъ васъ еще нъсколько оскорбленій за мой іюньскій крестъ".

Дъло въ томъ, что въ первый же разъ, какъ я зашелъ къ нему, я оскорбилъ его изъ-за этого ордена и хотълъ уйти.

Онъ меня удержалъ.

"Мић было только двадцать лътъ... я былъ въ толић учениковъ нашей Нормальной школы...

Не понимая, что значить это возстаніе, я сталь на сторону Кавеньяка, котораго считаль республиканцемь. Я первымь вошель на площадь Пантеона, гдѣ были забаррикадированы блузшики. Меня послали съ этой новостью въ Палату и тамъ миѣ привязали этоть орденъ. Но, клянусь вамъ, я не губиль ни одного человѣка и многимъ изъ бойцовъ спасъ жизнь, съ опасностью для своей. Останьтесь! Вы прекрасно знаете, что люди могутъ мѣняться, такъ какъ сами сознались, что вы уже не тотъ"...

Онъ протянулъ мнъ руку, я ее принялъ и мы стали прузьями.

Я заслужиль также расположение одного изъ своихъ съдовласыхъ коллегъ, отца Машара, который похорониль себя въ провинци, получивъ въ Парижъ свою долю славы.

- Который изъ васъ Вэнтра? спросилъ онъ у преподавателей, собравшихся на вторую конференцію.
  - Я отделился отъ группы.
- Вы откуда? Въ какомъ университетъ были? Въ Парижъ? Держу пари, что вы, во всякомъ случаъ, его окончили?

И заставиль меня читать вслухъ мою диссертацію.

— Да вы писатель!

Онъ кинулъ миѣ эту фразу въ лицо безъ всякихъ стѣснейй и, отправляясь домой, заставилъ меня проводить его до квартиры. Я разсказалъ ему свою исторію.

- Эхъ, Эхъ! молвилъ онъ, качая головой, если бы дѣло было только за мной и товарищемъ Лансеномъ, то вы бы получили лицентіатъ въ августѣ; но только удержитесь ли вы до тѣхъ поръ? Оставитъ ли васъ директоръ? У васъ видъ человѣка, а онъ любитъ собачекъ на заднихъ лапкахъ...
- Я заставлю себя сократиться, я ръшиль совсъмъ обратиться въ скотину!
- Можетъ быть, но видно сразу, что вы изъ себя представляете, и вся эта дрянь пойметь ваше презръніе.

Онъ говорилъ правду, этотъ старый учитель! Совершенно не къ чему было казаться мирнымъ, нагуливать себъ жиръ и читать Benedicite! Факультетскіе святоши, директоръ и казначей коллежа, ръшили меня выжить. Щетина моихъ щекъ, мой свътлый взглядъ, самый стукъ моихъ каблуковъ, при всей легкости шаговъ, оскорбляютъ ихъ голые подбородки, ихъ мутные глаза и шарканье подошвъ по плитамъ. Меня нельзя было упрекнуть въ неаккуратности или пьян-

ствъ и вотъ у этихъ іезунтовъ явилась блестящая мысль! Они организовали снизу заговоръ противъ меня.

Полночь.

Дортуаръ, гдѣ я корпѣлъ надъ своей работой, сталъ мѣстомъ засады заговоринковъ.

Самой своей постройкой монастырскаго типа онъ толкалъ къ бунту. В вкогда каждый братъ имълъ совершенно открытую келью. Теперь же камеры учениковъ таковы, что внутренность этихъ стойлъ видъть нельзя... Надзиратель слышитъ шумъ но не можетъ ничего разсмотръть.

Прекрасный вечеръ! Въ этихъ деревянныхъ ствнахъ возстаніе: стукъ въ перегородки, свистъ, хрюканье, крики и все это было такъ смѣшно, что мнѣ, ей Богу, захотѣлось впутаться самому.

И я самъ, я также, стучалъ, свистълъ, хрюкалъ и кричалъ ръзкимъ сопрано:

— Долой надзирателя!

Съ тъхъ поръ какъ я поступилъ сюда, я въ первый разъ почувствовалъ, что живу.

Я стою въ одной рубашкъ посреди комнаты, стуча подсвъчникомъ въ горшокъ, хрюкая, крича пътухомъ и безостановочно визжа:

— Долой надзирателя!

Дверь отворяется...

Самъ директоръ.

Онъ остолбенълъ, увидя меня во всеоружіи, босикомъ, на полу, съ горшкомъ въ одной рукъ и съ подсвъчникомъ въ другой. Онъ пробормоталъ съ смущеннымъ видомъ:

-- Вы... Вы не слышите?

.... 333

— Эти крики?.. Этотъ бунтъ?..

Крики?.. Бунтъ?..

Я протеръ глаза и принялъ изумленный и сконфуженный видъ...

О, онъ прекрасно все видёль недаромъ онъ повернулся и исчезъ, побълъвъ, какъ фаянсъ горшка. Больше въ дортуаръ не будетъ возстанія: нътъ никакой необходимости.

Я снова улегся, огорченный, что кончился этотъ содомъ. Было ясно, что я влонался. Мнв, однако, хочется позабавиться, раньше, чвмъ меня выгонять.

Случай скоро представился.

Захворалъ учитель риторики. По правиламъ надзиратель замъняетъ преподавателя, когда тотъ неожиданно бываетъ занятъ, или отсутствуетъ.

Значить мив придется давать урокъ вечеромъ, придется появиться на канедръ.

Я готовъ.

Ученики ждуть съ волненіемъ, которое вызываеть всякая новинка. Захочу ли я показать себя,—я, прекрасный ораторъ, фаворитъ факультета, "парижанинъ"?..

Я начинаю.

"Милостивые государи!

"Случаю угодно, чтобы я зам'внилъ вашего почтеннаго учителя г. Жакко. Я позволяю себъ не вполнъ раздълять его мнъніе на систему преподаванія.

"По моему личному убъжденію не нужно ничего изучать, ничего изъ того, что вамъ рекомендуеть для изученія университеть. (Волненіе въ центрю). Я думаю что принесу вамъ гораздо больше пользы, посов'ятывавъ играть въ домино, въ шахматы, въ эккарте. Тъмъ, которые помоложе можно разръшить попадать въ мухъ жеванной бумагой. (Движеніе въ различныхъ направленіяхъ).

"Напримъръ—немного спокойствія, господа,—не нужно особенно шевелить мозгами, чтобы заучить Демосфена или Виргилія, но когда надо сдълать девяносто или пятьсотъ, или шахъ королю, или пригвоздить къ стънъ муху не заставляя ее мучиться, тогда въ мысляхъ долженъ царить образцовый порядокъ и все вниманіе, конечно, должно быть сосредоточено на невпниомъ насъкомомъ, которое, если позволите такъ выразиться притягиваетъ наше вниманіе. (Глубокое впечатлъніе).

"Наконецъ, я хотъль бы, чтобы время, которое мы проведемъ вмъстъ, не было бы потеряннымъ временемъ".

Картина!

Въ тотъ же вечеръ я получилъ отставку.

Π.

И воть я снова на парижской мостовой.

Дери всвхъ университетовъ Франціи и Наварры закрыты для меня навсегда.

А въ карманъ сорокъ франковъ!

Куда направить свои стопы?

Я уже не тоть, что раньше -- восемь мъсяцевъ провинціи передълали меня.

Цѣлыхъ десять лѣтъ я жилъ, какъ пьяница, который боится похмѣлья на завтра, послѣ сегодняшней попойки. Онъ теряетъ человѣческій образъ.

Едва открывъ утромъ глаза, онъ уже тяпется трясущейся рукой къ бутылкъ, заранъе принасенной.

Я опьянялся своею собственной слюной.

И не ръдко я это дълалъ за счетъ своей смълости.

А тъ, кого я, какъ милостыней, одълялъ весельемъ, разсъивая ихъ тоску или скрывая свою, тъ вмъсто того, чтобы понять и быть миъ благодарными, относились ко миъ съ презрънемъ и считали меня жестокимъ. Слабыя головы и жесткія сердца! Они не могли разобрать, что подъ ироніей я прячу страданіе, какъ скрываютъ подъ фальшивымъ носомъ—гнейную язву волчанки. Имъ было не вдомекъ, что у меня обливалось кровью сердце, когда я ръзкой шуткой старался сгладить нашу общую нищету, какъ разбиваещь ръзкимъ движеніемъ стекло въ комнатъ, гдъ задыхаешься, чтобы получить хоть немножко свъжаго воздуха.

Стоило мив устраиваться! А что я сдёлаль, съ тёхъ поръ какъ вернулся изъ этой провинціи?.. Я, право, не знаю. Я жилъ какъ скотина, точно также какъ и тамъ, только не наслаждаясь зеленымъ лугомъ и св вжей подстилкой.

Что же, развѣ я хочу добраться до могилы, такъ и не выбившись изъ тѣпи? Все время въ борьбѣ съ жизнью, и ни одной битвы при яркомъ солнечномъ свътъ?

Тъмъ хуже! Пусть себь кричатъ объ измънъ, если имъ угодно!

Я постараюсь продать мон восемь часовъ въ день, чтобы, вмъстъ съ кускомъ хлъба, обезнечить за собой и ясность ума.

Кром'в того Арну, котораго я считаю порядочнымъ челов'вкомъ, вернулся въ Парижъ. Мн'в сказала это Лизетта, я ее встр'втилъ какъ-то утромъ.

Однако, чтобы прошеніе было принято, нужны рекомендаціи... Придется попереть ногами еще одно священное объщаніе!

Наплевать!

Я уже совершилъ клятвопреступление поступивъ въ гимназические надзиратели, я снова стану клятвопреступникомъ, отправляясь клянчить подпись людей, которые второго декабря хотъли насъ уничтожить.

Несчастный! Вмъсто того, чтобы твердо стать на ноги я потерялъ подъ ними почву, за то нашель у себя нъсколько съдыхъ волосъ!

Свершилось!—Одинъ гвардейскій генераль и одинъ книгопродавецъ изъ Тюйлери, старый поставщикъ моего отца, дали, каждый, по двъ строчки рекомендаціи.

Этого было вполнъ достаточно. Я только что назначенъ помощникомъ секрегаря, на сто франковъ въ мъсяцъ, въ мэрію, которая находится у чорта на куличкахъ и наноминаетъ собой старую скворешницу.

Я вхожу, взбираюсь на нъсколько лъстницъ и спрашиваю г. завъдующаго бюро.

Меня принимаеть человъкъ въ очкахъ, немножко горбатый.

— Хорошо. Вы будете у новорожденныхъ.

Онъ проводить меня въ отдъленіе, гдъ дълають заявленія, и вручаеть какому-то чиновнику. Тоть осматриваеть меня съ ногъ до головы, дълаеть мнъ знакъ състь и спраниваеть меня, хорошо ли я нишу (!!).

- Не особенно.
- Покажите.

Я макаю ручку въ чернильницу, опускаю ее слишкомъ глубоко и, вытащивъ, дълаю колоссальную кляксу на страницъ огромной реестровой книги, которая лежала передънимъ.

Мой чиновникъ начинаетъ обнаруживать всв признаки самаго глубокого отчаянія.

— Прямо на имя!.. Необходимо примъчаніе!..

Онъ бросается къ окошку, высовывается наружу, кричитъ и пълаетъ какіе то жесты.

Зоветь онъ на помощь? Чувствуеть приступъ удушья? Хочеть приказать арестовать меня?

Кто ему отв'вчаетъ? Докторъ? Полицейскій коммиссаръ? Нъть. Это угольщикъ, торговецъ виномъ и повивальная бабка, которые черезъ иять секундъ врываются въ бюро и спрашиваютъ съ ужасомъ: "что случилось?"

— Да вотъ, этотъ господинъ началъ свой дебютъ съ того, что замазалъ мою книгу. Теперь вамъ всъмъ нужно расписаться на поляхъ, чтобы ребенокъ сохранилъ свои гражданскія права.

Онъ обратился ко мнв съ бышенствомъ.

- Вы слышите? *Гра-ждан скія пра-ва!* Знаете ли вы, но крайней мъръ, что это такое?
  - Да, я кончилъ юридическій.—
  - Приходится сомнъваться!

И онъ геропчески скалить зубы.

— Они всв одинаковы... Университетскіе — это гибель для реестровъ!

Раздается пискъ и стукъ тяжелыхъ сапогъ... Еще одна акушерка, угольщикъ и продавецъ вина.

Мой коллега ставить меня прямо предъ лицомъ опасности.

- Опросите-ка подающую заявленіе. Какъ приняться за дъло? Что нужно говорить?
  - Вы... Вы по поводу ребенка?..

Онъ вздергиваетъ плечами и изображаетъ на лицъ безнадежность.

— А по поводу какого чорта, вамъ угодно, чтобы она Августъ. Отдълъ I.

приходила сюда?.. Быть можеть, наконець, вы окажетесь способны констатировать! Удостов връте полъ.

— Удостовърить полъ!.. но какъ?

Онъ поправилъ очки и уставился на меня съ изумленіемъ.

Казалось, онъ спранциваль себя не отсталь-ли я въ развити на столько, или не наивенъ ли я такъ необычайно, что даже не знаю, какъ отличить мальчика отъ дъвочки.

Я далъ ему знакомъ понять, что знаю это прекрасно.

Онъ вздохнулъ съ облегчениемъ и обратился къ акушеркъ:

- Распеленайте ребенка. А вы, милостивый государь, смотрите. Да отгуда вамъ ничего не видно, подойдите ближе!
  - Это мальчикъ.
- Я думаю!—замѣтилъ съ гордостью отецъ, подмигивая угольщику.

Это учреждение стало моей кормилицей.

Не ръдко приходится миъ помогать развязывать тесемки, вынимать булавки, распеленывать ребятъ и щекотать имъ шейку, когда они ужъ черезчуръ крикливы.

Къ счастію пансіонъ Антетара снабдиль меня манерами, и скоро мое обращеніе прославилось во всёмъ участкъ.

Мои коллеги не блещуть умомъ, но всетаки они не плохіе люди. Въ нихъ пъть совстмъ той закваски желчи и досады, которая бродить въ людяхъ университетской науки, всегда завистливыхъ, боязливыхъ и шпіонящихъ.

На вашего покорнаго слугу косились и ворчали не болье двухъ дней.

— Басъ тамъ всему учили въ коллежъ? и латыни? Да въдь это нужно только чтобы служить мессу! Поучились бы лучше писать красиво и ровно!

И онъ давалъ мнѣ указанія, какъ нужно заканчивать готическія буквы и какъ дѣлать закругленія, когда пишешь рондо.

Мы даже оставались посл'в окончанія занятій, чтобы совершенствоваться въ "англійскомъ" почерк'в, надъ которымъ я обливался кровавымъ потомъ.

Однажды увидълъ меня черезъ окошко одинъ старый пріятель республиканецъ.

— Прежде ты устраивалъ возстанія, а теперь выводишь прописныя буквы!

Ну что же, да! но разъ мои прописныя буквы выведены, я свободенъ, свободенъ до слъдующаго дня.

Вечеръ принадлежитъ миъ-мечта всей моей жизни! А стоитъ встать въ одно время съ рабочими и у меня еще

два часа для работы съ свъжей головой, прежде чъмъ отправляться удостовърять полъ новорожденныхъ.

Я ихъ распеленываю, но самъ я уже давно вышелъ изъ пеленокъ и смогу это доказать всякому кто усомнится, что я—мужчина.

Похороны Мюрже \*) Я отпросился, чтобы принять участіе въ похоронахъ большаго челов'єка.

Я хочу посмотръть на знаменитостей, которыя явятся толной; хочу также послушать, что будуть говорить надъего могилой.

Распускали нюни, вотъ и все.

Говорили о любовницѣ и о собачкѣ, которыхъ покойникъ очень любилъ. Украшали розами восноминанія о немъ. Бросали цвѣты въ яму и кропили гробъ святой водой,—онъ вѣрилъ въ Бога или старался показать, что вѣритъ.

Процессію заключаль взводь солдать съ ружьями, какъ всегда, когда покойникъ им'ьеть ордена.

У него былъ крестъ. Это все равно, что медаль слвпого, что контромарка изъ попечительства. Кавалерамъ почетнаго легіона не даютъ умирать съ голода. Если ему не везетъ, то онъ долженъ подвязать красной лентой свою славу узломъ, какъ хвостъ у лошади. Задумчивымъ вернулся я домой и вдругъ почувствовалъ что внутри меня все содрагается отъ гивва.

Прошло еще дней восемь, пока я поняль, что это такое однажды утромь трепетало внутри меня. Я знаю теперь.

Это моя книга, дочь моихъ страданій шевельнулась у меня подъ сердцемъ, когда я стоялъ передъ гробомъ представителя богемы, котораго, послѣ жизни безъ счастія и безотрадной смерти, хоронили съ большой помпой и прославляли на кладбищъ.

За работу же! И вы увидите, па что я способенъ, когда голодъ не рыщеть въ моихъ внутренностяхъ, точно рука преступной новитухи, которая своими грязными коггями старается разорвать плодное яйцо!

Я уцълълъ, и я хочу написать исторію тъхъ которые погибли, тъхъ обездоленныхъ, которые такъ и не нашли себъ мъста на жизненномъ ниру.

И если самъ чортъ не будетъ противъ меня, то я этой книжонкою посъю возмущение, такъ что никто и не замътитъ и никто не заподозритъ, что подъ лохмотьями, которыя я развъщу, какъ въ Моргъ, скрыто оружіе противътъхъ, кого не тренали буря жизни, кого не побъдила нищета.

<sup>\*)</sup> Авторъ "Сценъ изъ жизии бегемы". (Прим. переведч.)

Богему представляють себъ мирной и трусливой: я по-кажу отчаянной и грязной!

## III.

Комната у меня мрачная, какъ и подобаетъ комнатъ въ 30 франковъ, съ "видомъ" на грязный закоулокъ задняго двора, гдъ надъ кучей мусора торчитъ голубятня. Оттуда, приводя меня въ отчаяніе, доносится непрерывное воркованіе.

Я только и слышу, что эту раздражающую музыку да рыданія сосъдки въ полутемной каморкъ; ей все не удается заплатить за квартиру, и она плачетъ.

Это учительница съ съдыми волосами, ее больше не хотять брать, и она ищетъ уроковъ въ 10 су.

Несчастная! Недавно вечеромъ я видълъ, какъ она, за ту же цъну, предлагала свои старушечьи ласки служителямъ Валь-де-Грасъ, и полуоткрывала кофту, чтобы дать ущипнуть себя за грудь.

Я бы хотълъ съъхать отсюда: мнъ кажется, что сквозь перегородку проникаетъ запахъ, отравляющій мою мысль!

Однако приходится остаться и даже не отказываться отъ квартиры, иначе я потеряю плату за цѣлыя двѣ недѣли. А я выработалъ себѣ норму для жизни: моя расходная книжка здѣсь подъ рукой, рядомъ съ книгой воспоминаній—бюджетъ мой неизмѣненъ. Нужно только взять въ руки перо и заткнуть уши ватой, чтобы стать глухимъ къ страдальческимъ всхлипываніямъ сосѣдки и нѣжному воркованію голубей.

Одинъ изъ нихъ повадился прилетать на окно каморки за хлъбомъ, который крошатъ руки этой бъдняжки.

Въ коллежъ голубь представлялся намъ птицей наслажденій, онъ гордо сидълъ на плечъ богини или поэта. А здъсь онъ ходитъ гоголемъ по желъзнымъ крышамъ, или точитъ свой клювъ о ставни каменныхъ мъшковъ. Gemuere palumbae.

Я поднимаюсь въ шесть часовъ, укутываю ноги остаткомъ пальто, потому что изъ пола дуетъ, и работаю до того момента, когда нужно отправляться въ мэрію. Отъ пяти до восьми я снова принимаюсь за работу, но не позже. Мив становится жутко вечеромъ въ этой конурв улицы Сенъ-Жакъ, совсвмъ около перекрестка, гдв прежде работала гильотина, почти противъ военнаго госпиталя и рядомъ съ больницей для глухо-нѣмыхъ. Нельзя сказать, чтобы такое сосвдство особенно располагало къ веселію.—"За то, взобравшись на подъоконникъ, ты можешь видвть Пантеонъ, гдв когда-нибудь упокоишься, если станешь великимъ человвкомъ"—замвтилъ насмвшливо Арну, пришедшій меня наввстить.

Я не върю въ Пантеонъ, я не мечтаю о званіи великаго человъка, я не претендую на безсмертіе послъ смерти—я хотъль бы только взять отъ жизни все, что можно!

Мнъ начинаетъ это удаваться, хотя дорога еще очень грязна и печальна.

Сосъдка стала посмълъй. Она теперь сама напивается и приводитъ мужчинъ, которые пьютъ съ ней.

Разъ одинъ изъ этихъ карманщиковъ поднялъ скандалъ и хотълъ ее побить; она стала звать на помощь. Мнъ пришлось удержать этого пьяницу за руку: онъ схватилъ ножъ съ тарелки съ сыромъ и хотълъ ударить женщину въ животъ. Я вытолкалъ его за дверь корридора и заперъ ее за нимъ. Онъ ломился больше четверти часа и кричалъ: "Ну-ка, высунь носъ, проклятый бълоручка".

Послѣ этого учительницу выселили, "хотя она всетаки хорошо платила послѣднія двѣ недѣли", сказала хозяйка съ нѣкоторымъ сожалѣніемъ. Теперь одни сизокрылые занимаются любовью, и оставляютъ слѣды предъ моимъ окномъ, не находя больше крошекъ на другомъ.

Моя работа, однако, не особенно подвигается. Этому помогаетъ и то, что у меня въ комнатѣ морозъ, и нужно потратить много времени, чтобы разжечь кучу каменнаго угля. Стуча зубами, я жгу спичку за спичкой, и если у меня хватаетъ рѣшимости сѣсть за столъ безъ огня въ каминѣ, то, мало-по-малу, дрожь охватываетъ меня и всѣ мысли улетучиваются.

Я долго раздумываль. Я отправился вь библіотеку св. Женевьевы поискать въ книгахъ указаній на способы растопки, которые могли бы меня спасти отъ долгихъ стояній въ одной рубашкъ передъ каминомъ полнымъ дыма, а не огня, ощущая всю свъжесть утра на своихъ голыхъ ногахъ.

Но зд'всь я с'влъ на мель, а между т'вмъ в'втеръ дуетъ съ с'ввера. Вотъ уже больше нед'вли, какъ я могу лишь д'влать зам'втки карандашемъ, едва-едва высовывая свои пальцы изъ-полъ оп'вяла.

Я было попробоваль работать въ библіотекъ. Но если я замерзаль у себя, то тамъ я изнываль отъ жары. Въ этой тяжелой и сырой атмосферъ мои идеи размягчаются, какъ кусокъ сырого мяса въ суповой кастрюлькъ. Я начинаю дремать, склонившись надъ чистымъ листомъ бумаги; сторожъ грубо будитъ меня.

Неужели мив не удастся окончить мою книгу раньше весны?

Ну, нътъ! Я предпочту оказаться несостоятельнымъ должникомъ! Я выхожу изъ магазина Дюламонъ и Ко, куда я

явился съ поручительствомъ одного стараго товарища моего отца, обучающаго дътей латыни.

Я приторговалъ себъ халатъ изъ монастырскаго драпа, длинный, съ капюшономъ и шнурками. Мнъ его пришлютъ черезъ недълю, и я внесу только половину выговоренной цъны, а другую половину нужно будетъ уплатить въ концъ слъдующаго мъсяца. Всего шестъдесятъ франковъ.

Я слоняюсь до дня полученія халата.

Вотъ онъ!

— Получите ваши тридцать франковъ!

Коммиссіонеръ кладетъ ихъ въ карманъ и уходитъ, а я немедленно облачаюсь въ свою шерстяную рясу.

Ахъ! буржуа, которые его примъряли и носили, купецъ продававшій его,—вы и не представляете себъ, что вы толькочто сдълали! Вы снабдили сторожевой будкой часового арміи, той арміи, которая заставить васъ пережить трудные пни!

Если бы не эта хламида, я, можеть быть, отступиль бы предъ черной пастью холоднаго камина, бъжаль бы изъ своей обледенълой конуры, опустиль бы въ отчаяни руки и не написаль бы своей книги!

Срокъ платежа приближается! Сегодня 22-ое, а платить 30-го!

Я воспользовался тъмъ, что было воскресенье и не надо идти въ бюро, чтобы закончить свою работу и переписать ее.

Скоръй нужно еще перечитать!.. Ножницы, булавокъ! Вычеркнуть здъсь, прибавить тамъ!

Я не жалѣлъ чернилъ, и чиркалъ во всѣхъ направленіяхъ. При взглядѣ на нѣкоторыя страницы, на умъ невольно приходили черныя повязки черезъ глазъ или синіе рубцы на молодомъ здоровомъ тѣлѣ! Я обрѣзался ножницами, искололся булавками. Капельки крови попадали на страницы—можно было подумать, что это воспоминанія какого-нибудь убійцы тряпичника!

А купецъ не станетъ ждать! Онъ явится разыскивать меня въ мэрію, предъявить мой счетъ, подниметъ крикъ и я получу отставку. Вёдь я теперь чиновникъ, я долженъ сумѣть заставить относиться съ уваженіемъ къ своей подписи, иначе я компрометтирую правительство. Оно не затъмъ платитъ мнъ 1500 франковъ въ годъ, чтобы я жилъ, какъ какой-нибудь представитель богемы.

Три часа. Звонять къ вечерив. Въ домъ тишина—только раздается кащель одного чахоточнаго, который кончаетъ выплевывать свое послъднее легкое.

O! какой ужасъ-быть неизвъстнымъ, бъднымъ и одинокимъ! Четверть, половина!

Я закрылъ глаза рукой, чтобы не заплакать. Но теперь не время задумываться. А мой долгъ!

Теперь все дѣло въ томъ, чтобы попасть къ главному редактору "Figaro", пробраться къ нему на квартиру. На недѣлѣ его не поймаешь въ редакціи или у входа въ бюро; да, кромѣ того, въ этихъ мѣстахъ не больно-то выслушиваютъ неизвѣстныхъ.

Приметъ ли онъ меня? Вѣдь сегодня день его отдыха? Говорятъ, что онъ нѣжный отецъ. Конечно, енъ хочетъ спокойно возиться съ своими ребятами и не пожелаетъ, чтобы къ нему приставали въ его свободные часы.

А, тъмъ хуже!

Какъ дрожатъ мои ноги пока, я поднимаюсь на лъстницу. Звоню.

- Г-нъ де Вильмессанъ?
- Его нътъ. Баринъ увхалъ недълю тому назадъ въ деревню, и вернется не раньше какъ дней черезъ пятнадцать. Нътъ дома... Но тогда я пропалъ!

Горничная, должно быть, прочла все отчаяние на моемъ лицъ.

Да потомъ она видъла кончикъ моей скрученой и смятой, рукописи, которая какъ будто корчилась отъ страданій въ глубинъ моего кармана.

Она не запираеть двери и, наконець, ръщается сказать, что вмъсто Вилльмессана—дома его зять, и что, если я пожелаю сообщить ей свое имя, то она доложить обо мнъ и даже передасть то, что я принесъ.

Говоря это, она указываетъ глазами на мое произведеніе, которое благодаря булавкамъ, скалывающимъ его, очень похоже на ежа. Я вытаскиваю свертокъ и подаю ей серединой, чтобы она не укололась. Горничная сочувственно улыбается и уходитъ, держа его въ вытянутой рукъ.

Я остаюсь одинъ по крайней мъръ съ четверть часа. Наконецъ, открывается дверь:

- Да ваша рукопись, голубчикъ, кусается!—говорить толстый, лысый человъкъ, потряхивая своими пальцами, смахивающими на сосиски.
  - Я бормочу извиненія.
- Не бѣда! Я видѣлъ заглавіе, прочиталъ строкъ десять, публику это тоже будетъ кусать! Мы, молодой человѣкъ, напечатаемъ! Однако, придется подождать немного, это чертовски длинно!

Ждать? Ну нътъ! Я ему объясняю, что не могу ждать. — У меня есть карточный долгъ, завтра я долженъ платить, вотъ почему я и ръшился придти прямо сюда...

- Ну, ну! Такъ вы таки загибаете углы? Вы что же рискуете и въ темную?—Я не знаю что значить "рисковать въ темную", но нужно же что-нибудь отвъчать и я говорю глухимъ голосомъ:
  - Да, милостивый государь, я рискую и въ темную.

— Чортъ! Однако, у васъ и желудокъ!

Да, и даже очень большой! Я часто замъчалъ его существованіе, особенно въ тъ дни, когда приходилось голодать.

— Вотъ вамъ нъсколько словъ къ кассиру. Предъявите вавтра, вамъ выдадутъ сто франковъ. Это очень высокая плата, но въ вашей статъъ чувствуются оскаленные зубы! Всего хорошаго!..

Оскаленные зубы? Очень можетъ быть!

Я не старался, чтобы, какъ это рекомендуется въ Сорбонѣ, мое произведеніе походило на Паскаля или Мармонтеля, Ювенала или Поля Луи-Курье, на Сенъ-Симона или Сенъ-Бёва. Я не питалъ уваженія къ тропамъ, и не испытывалъ страха передъ неологизмами. Я совсѣмъ не соблюдалъ несторіанскаго порядка при накопленіи доказательствъ.

Я взялъ куски своей жизни и сшилъ ихъ съ кусками жизней другихъ людей. Я смъялся, когда была охота, и скрежеталъ зубами, когда всспоминанія униженій скоблили мясо съ моихъ костей, какъ скоблятъ ножомъ говядину съ косточки отбивной котлеты, и тихо сочится кровь.

Я только что спасъ честь цѣлой кучи молодыхъ людей, которые читали Scènes de Bohème покойнаго Мюрже и которые вѣрили въ это розовое и беззаботное существованіе. Бѣдные слѣпцы, которымъ я кинулъ правду въ лицо!

Если они все же захотять испытать эту жизнь, то, значить, они только и пригодны на то, чтобы сидъть въ Мазасъ да увеличивать число паціентовъ у докторовъ по венерическимъ болъзнямъ. Къ тридцати годамъ они кончатъ сумасшествіемъ или самоубійствомъ, либо очутятся въ тюрьмъ или больницъ. Они умрутъ раньше чъмъ слъдуетъ или своевременно покроютъ себя позорсмъ.

Не мнъ ихъ жальть! Я сорваль съ своихъ ранъ повязки, чтобы показать имъ, какія, опустошенія производять въ человьческомъ сердць десять льтъ потерянной молодости.

### IV.

Ныньче мода на публичныя чтенія: Боваллэ будеть читать "Эрнани" \*) въ Казино-Кадэ.

Торжественное собраніе! Great attraction! Это протесть про-

тивъ Имперіи въ честь пъвца «Каръ».

Однако нуженъ, какъ и въ циркъ, еще одинъ артистъ— рангомъ пониже, клоунъ или обезьяна, изъ тъхъ, которыхъ выпускаютъ на арену послъ главнаго номера, пока публика разбираетъ шляпы и запасается извозчиками.

Мнъ предложили занять мъсто обезьяны — я согла-

сился.

Въ какой обручъ я буду прыгать? Я выбираю и предлагаю тему: Бальзакъ и его произведенія.

Въ мой мозгъ впились исторіи Растиньяка, Сешара и Рюбанпрэ. «Соме́die humaine» нерѣдко является драмой тяжелой жизни: хлѣбъ или одежда, вырванные въ кредитъ или въ разсрочку, голодныя лихорадки и шелестъ скорбнаго листа. Не можетъ быть, чтобы я не нашелъ смѣлой фразы и яркой мысли говоря объ этихъ герояхъ — моихъ братьяхъ по честолюбію и страданіямъ.

Насталъ день представленія — имена знаменитости и обезьяны стоятъ въ программъ рядомъ.

Публика будетъ. Придутъ старые бородачи 48 года, чтобы протестовать противъ Бонапарта, всякій разъ, когда въ какомъ-нибудь полустишіи почудится республиканскій намекъ. Явится и вся молодая оппозиція: журналисты, адвокаты, синіе чулки, которые удушили бы императора своей подвязкой, если бы онъ попался въ ихъ розовые коготки, и которые явятся на поле битвы въ своихъ праздничныхъ шляпкахъ.

Уже издали я вижу, какъ передъ дверью Грандъ-Оріанъ толпится публика вокругъ человѣка, который наклеиваетъ на афишу свѣжую полосу бумаги.

— Что случилось?

Чтеніе драмы Гюго запрещено и организаторы доводять до свъдънія публики, что "Эрнани" будеть замъненъ "Сидомъ".

<sup>\*)</sup> Драма Гюго, которая пользовалась громадной извъстностью. Самъ Гюго жилъ въ это время въ Англіи, съ трудомъ спасшись послѣ переворота 2-го декабря. Онъ не воспользовался императорской амнистіей. "Я вернусь со свободой!" – писалъ онъ тогда. Изъ-за рубежа онъ громилъ узурпатора громовыми памфлетами, къ числу которыхъ относятся и "Châtiments" ("Кары").

Прим. пер.

Многіе уходять презрительно прочтя вслухь мое немногосложное имя... Опо имъ ничего не говорить.

- Жакъ Вэнтра?
- -- Не знаю такого.

Меня пикто не знаетъ, кромъ нѣсколькихъ человѣкъ, причастныхъ къ прессъ, завсегдатаевъ нашего кафе. Они пришли нарочно и остаются поемотрѣть какъ я выпутаюсь, съ надеждой на то, что я съ трескомъ провалюсь или устрою скандалъ.

Пока тамъ раздаются александрійскіе стихи "Сида", я отправляюсь ждать въ сосъднюю пивную.

— Твоя очередь! Сейчась теб'в!

Я усивваю только подпяться на лестницу.

— Вамъ! Вамъ!

Пересъкаю залъ. Вотъ я и на эстрадъ.

Я не торонлюсь; кладу на стулъ шляпу, кидаю пальто на рояль сзади себя, медленно спимаю перчатки и съ важностью гадалещика, читающаго будущее по кофейной гущв, мъшаю ложечкой въ стаканъ сахарную воду. И начинаю также спокойно, какъ если бы я разглагольствовалъ въ молочной.

Я замътилъвъ аудиторін нъсколько дружественныхъ лицъ. Я смотрю на нихъ, я обращаюсь къ нимъ, и слова льются сами собой; мой громкій голосъ доноситъ ихъ до глубины залы.

Послѣ 2 декабря я первый разъ говорю публично. Въ то утро я взбирался на скамы и тумбы, говорилъ толпѣ и кричалъ: "Къ оружію"! Я обращался къ массѣ неизвѣстныхъ мнѣ людей, которые проходили, не останавливаясь.

Сегодня, одътый въ черную пару, я предъ толпой выскочекъ въ праздничныхъ костюмахъ, убъжденныхъ, что они совершили актъ величайшей смълости, явившись сюда, послушать стихи.

Поймуть ли они меня и стануть ли слушать?

Въ этомъ пуританскомъ мірѣ ненавидятъ Наполеона, но не любятъ и тѣхъ несчастныхъ, отъ словъ которыхъ пахнетъ больше порохомъ іюньскихъ дней, чѣмъ дымомъ втораго декабря.

Эти съдоусыя весталки республиканскихъ традицій являются такими же строгими Бридуассонами \*) классиче-

<sup>\*)</sup> Бридуассонъ — судья наъ комедін Бомаріне "Свадьба Фигаро", — нашвный, невъжда и формалисть, для котораго форма выше всего и прежде всего. Прим. пер.

скаго образца, какъ и Робеспьеръ и всѣ поклонники великаго Максимиліана.

А педанты въ галстукахъ, застегнутые на всѣ пуговицы! Они тоже здѣсь. Они читали меня раньше и совершенно сбиты съ толку моими безпорядочными нападками.

Оставляя почти въ сторонъ бюстъ Бадэнгэ \*), я мечу громы и молніи противъ всего подлаго современнаго строя. Онъ держится лишь солдатскими пулями, которыя въ изобиліи сыплются на борозды, гдъ бъдняки корчатся отъ страданій и умирають отъ голода.

Жабы, которымъ плугъ обръзалъ лапы! Они даже не могутъ разорвать мракъ своей жизни отчаяннымъ крикомъ одиночества!

Но теперь презрвніе, а не отчанніе ширить мое сердце и зажигаеть фразы, краснорвчивыя по моему. Онв сверкають среди всеобщаго молчанія и мітко попадають въ ціль.

Но онъ не брызжать ненавистью.

Я совсѣмъ не бью тревогу, я зову къ атакѣ! Я дерзокъ и насмѣшливъ, какъ барабанщикъ, ускользнувшій отъ ужасовъ осады, и вдругъ очутившійся подъ чистымъ небомъ, средь яркаго свѣта. Онъ смѣется въ лицо непріятелю, ему наплевать даже на приказанія офицера, на карцеръ и дисциплину. Онъ бросаетъ въ ровъ казенную фуражку, срываетъ погоны и, съ энтузіазмомъ балаклавскихъ музыкантовъ \*\*), бъетъ зорю ироніи.

Ей Богу! Пока я здёсь, я готовъ имъ высказать все, что меня душить!

Я забываю мертваго Бальзака и говорю о живыхъ. Я забываю даже нападать на Имперію и предъ этими буржуа развертываю не только красное, но и черное знамя.

Я чувствую, что мысль моя вздымается, легкія расширяются, я дышу, наконець, полной грудью. Говоря, я трепещу отъ гордости, я испытываю почти чувственное наслажденіе. Мнъ кажется, что мой жесть никогда, до сегодняшняго дня, не быль такимъ свободнямъ, и, что я, съ высоты моей искренности, царю надъ всѣми этими людьми, которые тяпутся ко мнъ и, пристально, съ полуоткрытыми ртами смотрять на меня остановившимися глазами.

Я ихъ держу въ рукахъ и говорю дерзости когда при-ходитъ вдохновеніе.

Почему они не негодують?

Да потому, что я сохранилъ все свое хладнокровіе и за-

<sup>\*)</sup> Бадэнгэ-презрительная кличка Наполеона III.

Прим. пер.

<sup>\*\*)</sup> Намекъ на эпизодъ въ войнъ 1854—1855 гг.

пасся, чтобы расшевелить ихъ мозги, оружіемъ на манеръ кинжала греческихъ трагедій. Я замазаль имъ уши латынью, я говориль съ ними языкомъ великаго вѣка, и эти идіоты позволили мнѣ глумиться надъ своей религіей, надъ своими принципами, все потому, что я дѣлалъ это тѣмъ слогомъ, предъ которымъ преклоняется ихъ риторика и который превозносятъ ихъ адвокаты и учителя человѣчества.

Между двумя періодами à la Вильменъ, я позволяю себъ вставлять ръзкое и жестокое слово протеста, и не даю имъ времени поднять крикъ.

А кромъ того, я терроризирую!

Только что, жестокой фразой, какъ ржавымъ ножемъ, я вскрылъ одинъ изъ ихъ предразсудковъ. Цълая семья была поражена и даже вскрикнула; я видълъ какъ отецъ сталъ искать свое пальто, а дочь поправляла шаль.

Тогда я обратилъ въ ту сторону свой суровый взоръ и грознымъ взглядомъ пригвоздилъ ихъ къ скамъв. Они свли снова съ испуганнымъ видомъ, а я—я чуть не фыркнулъ отъ смвха.

Однако, пора кончать.

Скоръй мое заключение, — оно жжетъ огнемъ! Стрълка прошла свой путь... Мой часъ пробилъ, и я вступаю въ жизнь.

Обо мить говорили дня два въ редакціяхъ и всколькихъ газеть, да въ кафе на бульварахъ. И этого вполить достаточно, если я дъйствительно не тряпка и въ головт у меня не навозъ.

Что же, день быль хорошъ!

Этотъ случай могъ бы мнв не представиться совсвить. Онъ навврно ускользнуль бы отъ меня, если бы я остался на той сторонв рвки, въ Латинскомъ кварталв, даже если бы я не заглядывалъ часто въ кафе куда ходило нвсколько честолюбивыхъ писакъ.

Все это случилось потому, что я объдаль за этимъ табльдотомъ, бывалъ иногда навеселъ, и говорилъ тогда смъло и увлекательно, потому что я освободился отъ тяжелаго и одуряющаго труда и могъ проводить время съ этими бездъльниками, потому что мнъ, наконецъ, удалось выбиться изъ тъни и прорвать молчаніе.

Приходилось, изръдка поставить ребромъ луидоръ!.. онъ бывалъ у меня въ дни получки жалованія.

Какъ яблагословляю тебя, маленькое мъстечко въ 1500 франковъ! Ты позволяло мнъ тратить по десять франковъ въ первые дни мъсяца и по три франка въ остальные. Ты придало мнъ видъ большой порядочности, что въ свою очередь доставило мнъ уроки по сто су въ часъ, тогда какъ раньше я такъ долго получалъ по пятидесяти сантимовъ за точно такіе же! Эта ничтожная должность спасла меня: благодаря ей я вавтракаю сегодня утромъ.

Въдь моя лекція не принесла мнѣ ни гроша. Правда, директоръ щедро заплатилъ натурой: вчера вечеромъ мы великолѣпно пообъдали.

А сегодня карманъ мой пустъ: я не былъ бы б'вднве если бы меня освистали. Мои перчатки, ботинки, парадная рубашка въвхали мнв въ копейку.

Какъ бы это поужинать сегодня?

Часамъ къ девяти кишки мон вопили о ѣдѣ самымъ отчаяннымъ образомъ. Я отправился въ "Европейское кафе" гдѣ у моихъ пріятелей кредитъ и выпить какой-то "баварской" гадости только потому, что къ ней полагается хлѣбъ.

На другой день я отправился по обыкновенію въ канцелярію. Чиновники, увидя, что я прищель высыпали изъ своихъ бюро.

- Въ чемъ дъло?
- Г-нъ Вэнтра! Васъ требуетъ мэръ.

Дъйствительно, черезъ полуоткрытую дверь зала для вънчаній, я увидълъ изъ корридора мэра, который меня ждалъ.

Онъ меня пригласиль въ свой кабинетъ.

— Вы, милостивый государь, конечно догадываетесь за чёмъ я васъ позвалъ?

**--** ?..

Нѣтъ?.. Ну, такъ воть. Въ воскресенье вы произнесли въ Казино рѣчь, которая является оскороленіемъ правительства. Такъ, по крайней мѣрѣ, выразился инспекторъ академіи въ своемъ рапортѣ, который онъ подалъ префекту. Лично я долженъ выразить вамъ свое удивленіе, что вы компрометтируете учрежденіе, во главѣ котораго стою я, и то положеніе, которое, какъ вы сами мнѣ сказали, хотя и незначительно само по себѣ, является для васъ дѣйствительнымъ и единственнымъ средствомъ существованія. Оффиціально я долженъ вамъ сообщить, что впредь вамъ будетъ запрещено выступать публично, и попросить васъ подать въ отставку.

Не выступать публично, съ этимъ я еще мирюсь. Какъ никакъ ударъ нанесенъ, и мнъ еще предстоятъ всъ прелести надзора.

Но подать въ отставку!

Потерять мое маленькое мъстечко! при этой мысли у меня по кожъ пробъжалъ морозъ. Всъ газетныя статьи, которыя сулять мнъ славное будущее—не стоять тарелки супа. А я теперь привыкъ къ супу, и мнъ будеть очень трудно сидъть, не ъвши болъе одного дия.

А всетаки нужно было уходить. Я былъ блёденъ, пожи-

мая на прощаніе руку этому честному человіку, в оставляя съ грустью старую сквореченицу.

Λ,

Что лѣлать?

Я снова брошенъ въ море политики. Но теперь мив нечего бояться, что мой отецъ останется безъ мъста. Я уже не въ цъпяхъ семьи. Я самъ себъ хозяниъ. Нужно только убъдиться, есть ли у меня смълость и талантъ!

Бъдный мальчикъ! Върь въ это и ней воду, эту отвратительную воду, которую ты такъ долго докалъ изъ разбитыхъ кружекъ меблированныхъ компатъ, какъ бродячая собака изъ лужи.

Не смотря на вчеращий тріумфъ, она снова станеть твоимъ напиткомъ если ты захочешь остаться свободнымъ человъкомъ.

Ты думаль, что уже вылъзъ изъ болота...

Какъ бы не такъ! Вытащилъ одну голову изъ тины, а тъло еще завязло.

Ну, что же, жалуйся! Ты быль въ агонін, и твоихъ страданій никто не видълъ, теперь посмотрятъ, какъ ты умѣешь охать!

Жирарденъ \*) поручилъ Верморелю \*\*) передать мнв, что хочетъ меня вилють.

— Пусть придетъ въ воскресеніе.

Я пошелъ.

Онъ заставиль меня прождать два часа и совсвиъ забыль бы меня въ пустой библютекв, гдв уже становилось темно, если бы я не открыль самъ дверь и, взобравшись по лъстницв, не потребовалъ чтобы меня впустили Я вошель въ кабинеть, гдв онъ осыпалъ упреками трехъ или четырехъ господъ. Опустивъ головы, они оправдывались, какъ школьники, которые боятся учителя.

Едва извинившись, онъ продолжаль кричать, какъ на лакеевъ, на этихъ людей, а у одного или двухъ изъ нихъ уже были съдые волосы. Меня онъ выпроводилъ короткой фразой.

— Я принимаю по утрамъ, въ семь часовъ; если хотите,—завтра.

<sup>\*)</sup> Извъстный французскій публицисть. Редакторъ-издатель большой политической газеты "La Presse". *Прим. пер.* 

<sup>\*\*)</sup> Тоже извъстный публицисть и журналисть. Впослъдствіи редакторь "Réforme", подвергался не разь судебнымь преслъдованіямь за нападки на Наполеона III. Умерь въ 1871 г. оть раны на баррикадахъ.

Прим. пер.

Онъ поклонился; вотъ и все.

Я не ожидалъ такого сухого пріема. А главное, я никогда не могъ предположить, что мнѣ придется быть свидѣтелемъ такого грубаго обращенія съ членами редакціи, точно съ прислугой.

6 часовъ утра. Нужно три четверти часа, чтобы добраться до ръщетки его отеля. Я пересъкаю дворъ, поднимаюсь на крыльцо, толкаю большую стеклянную дверь и останавливаюсь въ неменьшемъ затрудненіи, какъ если бы я очутился на улицъ. Пъсколько слугъ въвають, открывають окна, вытряхиваютъ ковры. Я ихъ прошу сказать Жану, каммердинеру, чтобы онъ доложилъ обо миъ барину.

Вотъ, наконецъ, онъ предо мной.

Что за тусклая физіономія! Точно маска несчастнаго пьерро!

Безкровное лицо кокотки въ лътахъ или состарившагося младенца! Блъдность придаетъ ему видъ старой эмали, а глаза, какъ чужіе, блестятъ холоднымъ блескомъ оконныхъ стеколъ.

Можно подумать, что это -голова скелета, которому шалунъ ученикъ вставиль въглазныя впадины по блестящему шарику, — благо, профессора нѣтъ въ мастерской — и, спрятавъ его подъ этимъ халатомъ, такъ похожимъ на сутану, заставилъ согнуться надъ бюро, заваленнымъ различными выръзками и ножницами съ открытой настью.

Никто бы не повърнять, что въ халатъ-человъкъ!

А между тъмъ этотъ перстяной мъшокъ заключаетъ въ себъ одного изъ лучшихъ эквилибристовъ въка. Весь—нервы и кости, онъ въ продолжение тридцати лътъ \*) всюду совалъ свой носъ и на все накладывалъ свою лапу. Но, какъ кошка, онъ неподвиженъ, пока не учуетъ около себя добычи, которую можно поймать или хотя бы поцарапать.

Такъ вотъ онъ, этотъ пробудитель идей, которыя онъ выбрысывалъ по одной, въ тѣ дни, когда по вечерамъ кипѣло возстаніе.

Это онъ схватилъ Кавеньяка за генеральскіе погоны и сбросилъ его съ лошади, которая топтала іюньскія баррикады. Онъ умертвилъ эту славу, какъ уже убилъ одного республиканца \*\*) на знаменитой дуэли.

<sup>&</sup>quot;) Въ 1848 году Кавеньяку были даны чрезвычайныя полномочія для подавленія революціи. По его распоряженію Жирарденъ быль арестовань, а "La Presse" пріостановлена. Выпущенный черезъ 11 дней, Жирарденъ отомстиль Кавеньяку брошюрой "Journal d'un journaliste au secret" и подняль ожесточенную борьбу противъ его кандидатуры на постъ превидента республики, принявъ сторону Луи-Наполеона.

11 пер. пер. \*\*

\*\*

Арманъ Карелля, редактора и издателя "National", который сыграль

Подъ его кожей и на рукахъ уже не видно больше крови, ни его собственной, ни чужой!

Нѣтъ, это не мертвая голова! Это ледяной шаръ, на которомъ ножъ намѣтилъ и выскоблилъ подобіе человѣческаго лица. Своимъ злобнымъ остріемъ онъ начерталъ на немъ эгоизмъ и отвращеніе, которые оставили пятна и набросили тѣни, какъ оттепель на бѣломъ инеъ.

Все, что вызываеть въ умѣ представленіе о блѣдности и о холодѣ, годится для того, чтобы передать выраженіе его лица.

Его сплинъ проникъ въ мою душу, его ледъ — въ мою кровь!

Я вышелъ, дрожа отъ холода. На улицѣ мнѣ показалось, что мои вены поблѣднѣли подъ смуглой кожей, губы опустились и къ небу обращены безцвѣтные глаза.

Впрочемъ, въ моемъ лицъ къ нему явился бъдный простакъ. Онъ это тотчасъ угадалъ, я это видълъ, и почувствовалъ, что онъ уже презираетъ меня.

Я шелъ къ нему спросить его мнѣнія, совѣта, и даже попросить удѣлить мнѣ уголокъ на страницахъ его газеты, гдѣ я могъ бы излагать свои мысли и продолжать, съ перомъ въ рукахъ, мою боевую лекцію.

Что же онъ сказалъ?

Онъ покончилъ со мной языкомъ телеграммы, двумя холодными словами.

— Безпорядочно! Нестройно!

На всѣ мои вопросы, которые иногда должны были прижать его къ стѣнѣ, онъ отвѣчалъ только этимъ монотоннымъ бормотаніемъ. Больше мнѣ ничего не удалось вырвать изъ его плохо склеенныхъ губъ.

— Безпорядочно! Нестройно!

Встрътивъ вечеромъ Вермореля, я разсказалъ ему, задыхаясь отъ бъщенства, о своемъ визитъ.

Онъ видълся уже съ Жирарденомъ и ръзко перебилъ меня:

"Голубчикъ, онъ беретъ къ себъ только такихъ людей, изъ которыхъ онъ можетъ сдълать лакеевъ или министровъ, и которые будутъ свътить его отраженнымъ свътомъ... только такихъ! Онъ мнъ говорилъ о вашемъ свиданіи. Вы знаете, что онъ сказалъ о васъ? Вашъ Вэнтра? Парень, которому нельзя отказать въ талантъ! Онъ бъшеный и непремънно захочетъ играть на своемъ рожкъ, во имя своихъ

большую роль при борьбъ съ Карломъ X. Дуэль была 22 іюля 1833 г.; она вызвана была нападками Карреля на спекулятивный характеръ журнальной дъятельности Жирардена.  $IIp.\ nep.$ 

идей и славы, таратати, таратата! Неужели овъ думаеть, что я его посажу рядомъ съ монми свистунами на кларнетахъ, чтобы ихъ больше не было слышно»?

- Онъ это сказалъ?
- Слово въ слово.

Послѣ этого я отправился спать и всю ночь продумаль объ этомъ разговорѣ, который заставлялъ меня трепетать отъ гордости... и дрожать отъ страха.

Я не уснуль. Когда утромъ я вскочилъ съ постели, у меня уже созръло ръшение. Я одъваюсь, натягиваю перчатки и отправляюсь въ отель Жирардена.

Онъ снялъ маску передъ Верморелемъ, я хочу, чтобы онъ былъ безъ маски и передо мной; а не то—я сорву ее!

- Да, милостивый государь, вы являетесь жертвой вашей собственной личности, и вы осуждены жить вив нашихъ газеть. Политическая пресса васъ не можеть терпъть; какъ я, такъ и другіе, слышите! Намъ нужны люди дисциплинированные, годиме для тактики и для мапевровъ, а вы... вы никогда не сможете приневолить себя къ этому, никогда!
  - Но мои убъжденія?
- Ваши убъжденія? Они должны считаться съ ходячей риторикой. Вамъ нужно держать носъ по вътру и пользоваться тъмъ способомъ защиты, который носится въ воздухъ. Да нътъ, у васъ свой собственный языкъ; вамъ не вырвать его если бы вы даже и попытались! Ничего нельзя сдълать, ничего!
- -- Ну, хорошо,—сказалъ я въ отчаяніи,—я больше не предлагаю вамъ быть полемистомъ съ красной кокардой, я прошу васъ сдълать меня только литературнымъ сотрудникомъ, позволить продать вамъ свой талангъ... Разъ вы находите, что онъ у меня есть!

Онъ взялся рукой за свой голый подбородокъ и покачалъ головой.

— Это, голубчикъ, совершенно все равно. Когда вы будете пережевывать тему о лъсныхъ цвъточкахъ пли о маленькихъ сестрахъ бъдняковъ, изъ вашей иъжной флейты будутъ вырываться мъдные звуки. Даже противъ вашей воли. А вы знаете, что Имперію меньше пугаютъ смълыя слова, чъмъ мужественный тонъ. За вашу статью о прелестяхъ Роме впля меня точно такъ же устранятъ, какъ и за статью кого-нибудь другого о томъ, какъ правитъ Руэръ \*).

<sup>\*)</sup> Министръ торговли, земледълія и общественных работь съ 1855—1863, съ 1863 президентъ государственнаго совъта, а затъмъ—государственный министръ. *Пр. пер.* 

- Значить, я осуждень на неизвъстность и нищету!
- Пишите книги! И то, я еще не увъренъ въ томъ, что ихъ будутъ печатать и не будутъ преслъдовать. А то лучше постарайтесь составить себъ состояніе, право,—на биржъ или въ банкъ... Или устройте революцію! Выборъ зависить отъ васъ!
  - Да, я выберу!

### VI.

— Да вы глупы, какъ свинья! Ахъ, дъти мои! Ну, и дурень этотъ Вэнтра! Не угодно-ли, онъ уже распустилъ нюни, потому что не можетъ писать статей о соціализмъ для корыта Жирардена. Такъ вы говорите, что онъ не хочетъ даже вашихъ лъсныхъ цвъточковъ? Ну, хорошо, ихъ возьму я; сто франковъ за пучекъ, каждую субботу.

Это предложеніе мив сділаль Вилльмессань, встрітивь меня на углу бульвара и распросивь, что со мной, при чемь предварительно толкнуль меня животомь и заявиль, что я глупь, какъ свинья.

- Ахъ, дъти мои! Ну, и дурень этотъ Вэнтра!
  Часъ спустя я случайно встрътилъ его на улицъ, онъ
  еще кричалъ:
  - Ну, и дурень! Ахъ, дъти мои!

Ну, что же, да! Я хотълъ посвятить политикъ мою зарождающуюся извъстность, броситься въ гущу битвы...

Жирарденъ излѣчилъ меня отъ этой мечты.

Однако, я не со всёмъ принялъ на вёру его мнёнія и его совёты. Я вабирался и на другія лёстницы, и мнё пришлось съ нихъ тоже спуститься ни съ чёмъ. Для моихъ дервостей ниглё не находилось мёста.

Между строчками моихъ хроникъ въ "Фигаро", я стараюсь показывать кончикъ моего знамени; въ свои субботніе букеты я помѣщаю всегда кровавую герань и красную иммортель, но розы и гвоздики скрываютъ ихъ.

Я разсказываю исторіи о деревняхъ и хижинахъ, воспоминанія о родныхъ мъстахъ и о ярмарочныхъ увеселеніяхъ; но говоря о босякахъ, я заливаю ихъ лохмотья солнечнымъ свътомъ, и золотомъ блеститъ у нихъ солома въ волосахъ ш песокъ на платьъ.

#### книга.

Теперь я считаю страницы, и мий кажется, что я закончиль свое произведеніе! Ребенокъ родился... тотъ ребенокъ, первый трепетъ котораго я почувствовалъ въ день похоронъ Мюрже.

Вотъ онъ передо мной. Онъ смѣется, плачеть и барахтается среди ироніи и слезъ,—я надѣюсь, что онъ сумѣетъ пробить себѣ дорогу.

Но какъ?

Люди свъдующіе говорять въ одинъ голосъ, что толстыя книги годны лишь для топки печей, и что издатели не желають ихъ больше.

Я всетаки взялъ своего младенца подъ мышку и мы отправились съ нимъ толкнуться въ двѣ или три двери. Повсюду намъ очень вѣжливо предложили убраться.

Однако, въ концѣ концовъ, одинъ начинающій издатель, гдѣ-то тамъ, у чорта на куличкахъ, рискнулъ пробѣжать первые листы.

— По рукамъ! Черезъ двъ недъли вы получите корректурные оттиски, а черезъ два мъсяца она будеть готова къ печати.

Ноздри мои расширяются, меня пучить оть счастія.

"Готова къ печати"!

Это все равно что "пли" на баррикадъ, это ружье просунутое въ полуоткрытыя ставни.

Книга скоро появится, книга вышла.

На этотъ разъ мнъ серьезно кажется, что я кой-чего добился.

У меня уже не одна только голова надъ землею, я выбрался до пояса, до живота,—я думаю, что больше уже никогда не буду голодать.

Однако, Вэнтра, не особенно полагайся на это. А пока наслаждайся своимъ успъхомъ, милый человъкъ: у бродяги, вчера еще никому неизвъстнаго, сегодня въ котелкъ есть что поъсть, да еще съ лавровымъ листомъ.

А книженка идеть! У малютки въ жилахъ течетъ настоящая кровь, и за его здоровье пьютъ въ кафе на бульварахъ и въ мансардахъ въ Латинскомъ кварталв. Голытьба признала одного изъ своихъ, богема увидъла бездну у ногъ. Я спасъ отъ лвни или каторги много молодежи, которая спвшила туда по тропинкв, обсаженной Мюрже сиренью!

Это всегда такъ! Я самъ могъ туда угодить; и я тоже!

Я содрогаюсь, думая объ этомъ, даже теперь при блескъ моей молодой славы!

Моя молодая слава?

Я сказалъ это, чтобы немножко поважпичать, но на самомъ дътъ я совсъмъ не нахожу, чтобы я измънился сътъхъ поръ, какъ сталъ читать въ газетахъ, что появился молодой писатель, который далеко пойдетъ.

Я больше волновался на своей лектін, я быль сильнее потрясень въ тё дии, когда мив удавалось говорить съ народомъ: я имълъ власть ежеминутно волновать эти сердца, которыя бились здёсь, передо мной. Стоило только нагнуть голову, чтобы услыхать какъ они трепещутъ. Я могъ видъть, какъ горятъ мои слова въ этихъ глазахъ, устремленныхъ въ мои глаза, ихъ взглядъ ласкалъ или грозилъ... Это была борьба почти съ оружіемъ въ рукахъ.

А эти газеты на моемъ столъ—точно мертвые листья! — Они не трепещутъ и не кричатъ.

Гдъ же шумъ грозы, которую я такъ люблю?

Временами мив даже становится стыдно за себя, когда критики отмвчають мой стиль и хвалять только его, когда они не замвчають оружія, скрытаго подъ черными кружевами моей фразы, точно мечь Ахиллеса на Скироссв.

Я боюсь показаться трусомъ и измъпникомъ предъ тъми, которые слышали меня за убогими ужинами моихъ нищихъ собратій. Я объщаль тогда вцъпиться въ горло врагу въ тотъ день, когда я выкарабкаюсь изъ грязи, нищеты и мрака неизвъстности. И этотъ самый врагъ воскуряетъ миъ теперь виміамъ. По правдъ сказать, я былъ гораздо болъе смущенъ, чъмъ доволенъ, получивъ нъсколько поздравленій отъ людей, которыхъ я глубоко презираю.

Истинное счастіе, заставившее меня пролить искреннія слезы гордости, я испыталъ лишь тогда, когда въ письмахъ, пришедшихъ пензвъстно откуда, и незнаю какимъ образомъ добравшихся до меня, я нашелъ заочныя рукопожатія неизвъстныхъ и пезнакомыхъ, испуганныхъ новичковъ или окровавленныхъ побъжденныхъ.

"Если бы я могъ прочесть васъ раньше"!-говорилъ побъжденный.

"Что если бы я васъ не прочелъ!"—говорилъ новичекъ. Я таки проинкъ въ массу, за мной есть солдаты, армія! Ахъ! Я проводилъ цълыя ночи, шагая изъ угла въ уголъ въ моей комнатъ, съ этими лоскутами бумаги въ судорожно сжатыхъ пальцахъ, и обдумывалъ нападеніе на старый міръ, съ моими корреспондентами въ качествъ главарей движенія.

Къ счастію я увидаль себя въ зеркаль: осанка трибуна,

суровая физіономія, совсёмъ какъ Давида д'Анжеръ на медальонъ.

Только не это, мой мальчикъ, — остановись!

Теб'в нечего копировать жесты монтаньяровъ, хмурить брови, какъ якобинцы,—двлай свое скромное двло борьбы и нищеты.

Будь доволенъ, когда можешь сказать себъ, что сладко слышать ласковое слово постороннихъ, въ то время какъ свои не понимаютъ и приговариваютъ къ казни.

Признайся, что ты испытываещь радость, отыскавъ семью, которая любитъ тебя больще, чъмъ любила твоя собственная! Она не издъвается надъ тобой и не смъется надъ твоими великими надеждами, а протягиваетъ къ тебъ руки и привътствуетъ тебя—какъ въ деревняхъ привътствуютъ старшаго въ родъ, который несетъ всю честь и все бремя своего родового имени.

Да, вотъ что охватывало мою душу.

Я чувствую, что ко мнѣ кое-кто относится съ уваженіемъ, а я въ этомъ, право, такъ нуждался!

Въдь тяжело оставаться, какъ я, насмъшливымъ и хмурымъ во все время здоровой молодости.

Между этими письмами есть записка отъ женщины.

"И васъ никто не любилъ, когда вы были такъ бѣдны?" Никто!

## VII.

Въ редакціи «Фигаро» я встрѣтился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, котораго я зналъ когда-то. Это Рошфоръ...

Еще одна блѣдная маска, только съ громадными ясными глазами, тонкимъ ртомъ и мраморными зубами. Рябая кожа, усѣянная рубцами и швами, а на подбородкѣ торчитъ—какъ желѣзный шпинекъ волчка—бородишка. На головѣ растрепанные, какъ парикъ на клоунѣ, пушистые и курчавые волосы, которые ихъ обладатель постоянно тянулъ, крутилъ и завивалъ своими нервными пальцами.

Эта странная голова насажена на плечи, напомпиающіе въшалку, и втиснута въ воротникъ, который мъщаетъ ей повертываться.

Можно подумать, что это лицо сильнымъ ударомъ приплюснуто къ затылку, а вся голова, какъ у волка, прикръплена къ спинному хребту гораздо плотнъй и кръпче, чъмъ половая щетка къ палкъ.

Онъ весь такой костистый, искривленный, угловатый, что страшно дотронуться! Того гляди уколешься!

А я, однако, видълъ, какъ маленькія рученки ласкали это лицо.

Когда мы встрътились съ нимъ въ первый разъ, онъ держалъ на рукахъ свою плачущую малютку (мать была больна или уъхала) и, изображая мамашу, вытиралъ ей слезы.

При этой картинъ у меня тоже затуманились глаза.

Я помогъ ему забавлять дъвчурку, которая черезъ минуту утъшилась, таская отца за волосы—странные волосы съ ихъ вавитками на концахъ, которые пружинили подъ миніатюрными пальчиками. Въ то время Рошфоръ писалъ водевили вмъстъ съ однимъ старымъ шутомъ. Послъ этого онъ далеко пошелъ впередъ.

Онъ сталъ оводомъ для Имперіи. Своимъ умомъ, смѣлостью, своими длинными усами, когтями, вихромъ, бородкой, всѣмъ, что только у него было заостреннаго, онъ кололъ и царапалъ шкуру Наполеоновъ. И все это съ такимъ видомъ, какъ будто онъ защищается отъ нихъ, и вовсе не хочетъ ихъ трогать! Баранъ, спрятавшій свои рога, цареубійца въ одеждѣ священника, республиканская пчела въ красномъ корсетѣ, пробравшаяся въ императорскій улей и убивающая тамъ золоченыхъ пчелъ, порхающихъ на мантіи изъ зеленаго бархата.

Журналы отбивають его другь у друга. Воть только что "Soleil" похитиль его у "Фигаро" и "Фигаро" не знаеть, какому святому молиться теперь.

— Вэнтра, хотите на его мъсто?—кричить мнъ въ упоръ Виллъмессанъ.

Уже!

А! Близокъ день возмездія.

Имъ не дешево обойдется, что они такъ долго не могли угадать, какая сила во мнъ.

— За сколько хотять меня купить?.. 10000 франковъ? Какъ бы не такъ! За этотъ годъ я долженъ наверстать все, что я издержаль въ теченіе десяти долгихъ лѣтъ полуголоднаго существованія. Положимъ 18000 съ 1-го января по тень св. Сильвестра \*); все равно въдь больше прожрешь! Ну вотъ отсчитывайте ваши 18000 кругляковъ и по рукамъ. А нътъ—такъ нътъ!

Подписали.

Вечеромъ я что-то уже слишкомъ расхвастался выговоренной суммой.

Но посудите сами! Я силой вырваль этоть мѣшокъ золотыхъ изъ пасти, которая въ теченіе четверти вѣка только скалила на меня свои длинные, крѣпкіе зубы!

<sup>\*)</sup> День новаго года. Прим. пер.

Я могъ бы погибнуть разъ двадцать, - сколько другихъ пало рядомъ со мной.

Я выжилъ. Въ этомъ буржуа не повинны. Продергивая ихъ сегодня, я не совсъмъ расплачиваюсь съ ними. Мы еще не поквитались!

Да и при томъ я не такъ горжусь тѣмъ, что меня оцѣнили такъ высоко, какъ тѣмъ, что въ моемъ лицѣ отомщены всѣ враги правильности и порядка.

Мой стиль—это куча кусковъ и обрывковъ, будто вытащенныхъ крючкомъ изъ грязныхъ и отвратительныхъ закоулковъ. А между тъмъ на него есть спросъ, на этотъ стиль... Вотъ почему я отгоняю отъ своего тріумфа тъхъ, которые раньше тыкали мнъ въ глаза свои стофранковые билеты и плевали на мои су.

Ну, что же, спасибо! Еще нътъ недъли, какъ я работаю въ "Figaro", а опи уже находятъ что съ нихъ довольно.

Газету эту покупаетъ все больше народъ беззаботный, счастливый, актрисы, свътскіе люди. Они не хотять, чтобы я развлекалъ ихъ ежедневно.

Венгра изръдка это забавно, какъ завтракъ на фермъ изъ чернаго хлъба съ молокомъ, какъ посъщение элегантной дамой каморки какого-нибудь блузника, гдъ такъ вкусно нахнетъ супомъ—но, каждый день, ни за что!

Ну, а я не могу и не желаю служить бульварнымъ развлечениемъ.

Я никого не обвиняю. Я прекрасно видѣлъ, когда меня хотѣли завербовать, что мнѣ придется бороться противъ "Всего Парижа". Я до тѣхъ поръ отталкивалъ отъ себя свертки золота, пока не выговорилъ себѣ свободу вести борьбу такъ, какъ я хочу.

Въдь знали же они, съ къмъ имъли дъло!

Повидимому нътъ!

Мнѣ остается только убраться. Не для того я подвергалъ опасности свое достоинство и рисковалъ жизнью въ дни неизвъстности, чтобы теперь перестать быть самимъ собой, стать хропикеромъ мастерскихъ и будуаровъ, начать вышивать словами узоры, подслушивать у дверей и прикрашивать дъйствительность.

— Если бы вы только захотёли, при вашемъ слоге!— замётилъ Вилльмессанъ, которому очень хотёлось удержать меня.

Да, чортъ возьми! У меня нашлись бы подходящіе эпитеты для улицы Бреда \*), какъ и для предмъстія Св. Анто-

<sup>\*)</sup> Улица, гдв въ 50-хъ годахъ по преимуществу жили дамы полу-

нія. Я точно такъ же смогъ бы рисовать изящной акварелью, какъ углемъ или тушью.

Если бы я захотълъ... Да вотъ не хочу! Мы оба ошибались. Вамъ нуженъ весельчакъ, забавникъ, а я бунтовщикъ. Бунтовщикомъ я остаюсь и опять занимаю свое мъсто въ рядахъ бъдняковъ.

И воть я снова бъденъ, еще разъ, всегда!

Правда, въ нашемъ договорѣ было договорено, что въ случаѣ разлуки мнѣ всетаки заплатятъ. Однако, пришлось побороться, такъ какъ дѣло было не только въ той безопасности, которую даютъ деньги въ карманѣ, но въ томъ, чтобы избѣжать пораженія. Все кончилось вздоромъ: нѣсколько тысячефранковыхъ билетовъ, предложеніе написать романъ...

Ахъ, этотъ романъ! Не разъ принимался я за него. Но во мив еще слишкомъ жива моя зачумленная, мертвящая молодость. Эти страницы, больше чвмъ всв мои статьи, показались бы полными глухого бъщенства, пропитанными злобой!

Я выбрался изъ своей конуры примо не изъ-за чего.— Я только успълъ возбудить ненависть своихъ собратій, которыхъ леденила моя блъдность Кассія. Сорвалось!

Но вотъ, что-то зашевелилось въ политическомъ муравейникъ. Оливье \*) выходитъ изъ себя, а Жирарденъ его поддерживаетъ. Въ лорнетку на носу блъдной маски проникъ лучъ свъта. Сърая рука обладателя этой маски поднялась и погрозила ареопагу государственныхъ людей, собравшихся вокругъ императора.

Его журналъ прекратилъ свое существованіе. О! когти выпущены, нервы напряжены и онъ снова на ногахъ!

Онъ бъснуется и страшно кричить въ мъшкъ, куда хотятъ упрятать его—стараго кота!

Его журналъ погибъ, но онъ нашелъ человъка въ стъсненномъ положеніи и, тотъ продалъ ему свой, уступилъ ему свой домъ и онъ обосновался тамъ, приглашая всъхъ, кто хочетъ кусаться.

Онъ вспомнилъ о моихъ клыкахъ. Я получилъ отъ него одно словечко. "Приходите"!

Въ синемъ пиджакъ, съ розой въ петлицъ, онъ шелъ мнъ навстръчу, протягивая руки и улыбаясь:

свъта и кокотки, тогда какъ предмъстье Съ. Автонія заселено преимущественно рабочими. *Пр. пер.* 

<sup>\*)</sup> Эмиль Оливье — въ то время адвокать, журналисть, депутать Парижа въ Законодательномъ корпуст съ 1857 года, членъ группы пяти бывшей въ оппозиціи съ наполеоновскимъ режимомъ; впослъдствіи — министръ "диберальной" Имперіи. *Ир. пер.* 

— Бульдогъ, мы васъ спустимъ съ цѣпи! Вы будете вести воскресную хронику... И, не правда ли, вашъ лай будетъ слышенъ далеко?

Его губы подбираются онъ мяучить и расправляеть когти!

Я было разинулъ пасть, да не надолго!

Жирарденъ получилъ приказъ укротить собаку. Онъ, не долго думая, поторопился прислать ко мив своего завъдующаго, чтобы тотъ навязалъ мив камень на шею и бросилъ въ воду.

А, между тімь, онъ свободно могь бы подождать.

Одинъ солдать взялся отправить по-просту меня на тоть свъть. Настоящій вояка: съ султаномъ на шапкъ и съ тремя золотыми галунами. Говорять, что онъ уже отточилъ свою шпагу и горить желаніемъ отомстить за своего генерала.

Этотъ генералъ Юзофъ, варваръ, только что отдалъ Богу свою ничтожную душу. Во имя невинныхъ, убитыхъ по его приказу, я возсылалъ у его трупа благодарность смерти.

Его штабъ поручилъ самому искусному въ фехтованіи пригвоздить меня окровавленнаго къ гробу. Такъ, по крайньй мъръ, говорятъ Это миъ только что сообщилъ Верморель.

- -- Вы получите вызовъ завтра, даже можетъ быть сегодня вечеромъ...
- -- Великольпно. Сидите и слушайте. Если эти красные штаны явятся отъ имени полковника требовать у меня удовлетворенія, то они его получать въ полной мѣрѣ. Вы знаете о моей дуэлѣ съ Пупаромъ? Было условлено стрѣлять до тѣхъ поръ, пока не выйдуть всѣ пули и цѣлиться прямо въ грудь! Только Пупаръ былъ моимъ товарищемъ, а эти вояки—мои враги; значитъ, съ ними нужно пойти еще далі ше. Будетъ только одна единственная пуля. Эти господа, умѣющіе рубить только чучела, согласятся во избѣжаніе расходовь на заряды. Расположиться можно, если имъ будетъ угодно, на этомъ дворѣ; а если они предпочтутъ, то пойдемъ туда, гдѣ я убилъ Пупара.

Только черезъ 2 часа послѣ ихъ визита, безъ всякаго протокола и переговоровъ! Хотите быть моимъ секундантомъ?

- Чорть!..
- Значить вы согласны. Ну, мой милый, мы разопьемъ съ вами въ какомъ-нибудь кабакъ бутылочку хорошаго вина и чокнемся за тотъ счастливый случай, который мнъ, штафиркъ и дезертиру, подставитъ какъ мишень полкового командира!

Вечеръ теплый, моя квартира въ далекъ отъ шумныхъ улицъ... сумерки и тишина...

Раза два или три звучали шаги по мостовой. Я начи-

налъ надъяться, что это они; миъ котълось бы покончить дъло сразу.

— Я вернусь завтра,—промолвиль около полуночи Верморель.—Пароходъ, можетъ быть, ушелъ изъ Алжира съ опозданіемъ. Они могутъ прівхать утромъ.

Никто не являлся сегодня, какъ и вчера.

Можно лопнуть отъ злости. Запастись храбростью, приготовиться къ прекрасному концу или къ побъдъ, которая должна отразиться на всей жизни—и остаться при тоскливомъ ожиданіи и при мысли объ унизительномъ самоубійствъ по совъту Жирардена!

Офицеръ оказался не такъ глупъ, какъ я думалъ! Онъ можетъ быть совсвиъ и не думалъ оттачивать свою шпагу, видя, что у меня уже и такъ подрвзанъ язычекъ, и, что я больше не существую какъ журналистъ. Въ самомъ дълъ, увъдомленіе, помъщенное Жирарденомъ на первомъ мъстъ въ его газетъ, рисуетъ меня очень опаснымъ. Никто, конечно, не захочетъ принять къ себъ такого человъка, который, съ перваго же дня, навлекаетъ грозу на домъ, куда онъ вступаетъ.

Нечего сказать, счастливая участь: выгнали отовсюду! Я чувствую себя гораздо мен'ве свободнымъ, чвмъ тогда, когда таскался въ лохмотьяхъ по темнымъ угламъ. У меня была независимость заключеннаго, который можетъ вывернуть камни въ своей подземной тюрьм'в, пробить дыру въ земл'в и, выскочивъ черезъ нее на часового, задушить его.

Въ этомъ была моя сила—а теперь мой тайный замыселъ извъстенъ, я открытъ. И какъ отъ непокорнаго и задорнаго каторжника, грозы конвойныхъ, отъ меня отворачиваются и тъ, кто боится плети, и тъ, у кого она въ рукахъ.

Совствить бы другой разговорт, если бы я убиль этого проглотившаго аршинт полковника!

— Но, дорогой мой, секунданты могли бы не согласиться на такія условія, и вы бы еще прослыли трусомъ.

Весьма возможно!

Я живу въ мірѣ скептиковъ и людей безпечныхъ. Одни отнеслись бы съ недовъріемъ къ моему трагическому желанію, другіе не захотъли бы доводить до смертельнаго исхода дуэль изъ-за прессы, и не поскупились бы наклеветать, лишь бы я не ставилъ на бульварной дорожкѣ этой кровавой вѣхи.

Къ счастію, я силенъ и, если бы мои условія были отклонены, я попортиль бы ему его вызывающую рожу, и драль бы его за усы до тъхъ поръ, пока не собралась толпа. А когда сбъжались бы городовые и обитатели предмъстій, я закричаль бы имъ: — Онъ хотълъ заръзать меня, какъ свинью, потому что умъетъ обращаться со шпагой... Я предлагаю ему поединокъ не на животъ, а на смерть, а онъ труситъ! Не мъщайте мнъ намять ему бока!

Можетъ быть, меня велъли бы отправить на тотъ свътъ случайно, переломавъ мнъ тайно ребра или хребетъ по дорогъ въ коммиссаріатъ, если бы въ участкъ среди безобразія каталажки какой-нибудь миимый пьяница не захотълъ бы затъять ссору, и не пробилъ бы мнъ голову ключами надзирателя, который дълалъ бы видъ, что разнимаетъ насъ.

Ничего этого не случилось.

Къ счастію, я никому не говориль объ этихъ слухахъ, дошедшихъ до меня. А если бы я только открыль ротъ, то пріятели мои не замедлили бы этимъ воспользоваться и стали бы увѣрять, что я придумалъ полковника для того, чтобы выдумать смертельную дуэль.

Что за вздоръ!

(Продолжение слидуеть).

## НА КУЗНЕЦКОМЪ ТРАКТУ.

Повѣсть изъ жизни петербургскихъ рабочихъ.

I.

— Интересы рабочихъ имътоть въ Новой Зеландіи преобладающее значеніе. Опираясь на всеобщее избирательное право, повозеландскіе рабочіе направляють законодательство страны къ дальнъйшему повышенію своего благосостоянія...

Въ залѣ было людно, но очень тихо. Передніе ряды сидѣли на стульяхъ и на скамьяхъ, но задніе стояли плечомъ къ плечу, какъ на молитвѣ въ церкви. Всѣ они, затаивъ дыханіе, слушали описаніе рабочаго рая, которое развертывалось предъ ними въ яркихъ очертаніяхъ, столь непохожихъ на тусклую и тяжелую дѣйствительность ихъ собственной жизни.

Глаза лекторши блестѣли воодушевленіемъ, голосъ ел принималъ самые убѣдительные оттѣнки. Ей такъ хотѣлось перелить частицу своихъ взглядовъ и знаній въ эти многочисленныя, широко открытыя предъ ней человѣческія дущи. Это было идейное служеніе и она предавалась ему уже четвертый годъ съ поглощающей страстью, какъ другіе предаются спорту или азартной игрѣ. Она была старая дѣва и учительница горедской школы. Но окончивъ свой трудовой день и наскоро пообѣдавъ, она отправлялась черезъ весь Петербургъ на этотъ рабочій трактъ, мѣняя колку за конкой и не обращая вниманія на вьюгу и слякоть.

Учрежденіе, гдѣ читались лекціи, было однимъ изъ характерныхъ плодовъ противорѣчивой русской дѣйствительности, въ доконституціонную эпоху. Оно возникло въ одной изъ трещинъ толстой полицейской стѣны, отдѣлявшей интеллигенцію отъ народа, и существовало уже около четверти вѣка, несмотря на попытки искорененія, которыя нѣсколько разъ примѣнялись къ нему по испытанному административному рецепту. Искоренить его было невозможно, ибо на встрѣчу ему поднималась жажда образованія, сжигавшая столькихъ молодыхъ рабочихъ и настойчиво требовавшая себъ удовлетворенія

Программа была самая скромная. Списки лекторовъ процъживались сквозь три различные фильтра полицейской подозрительности. Тъмъ не менъе кузнецкіе вечерніе курсы для рабочихъ представляли въ общемъ народный университеть. Химія и алгебра, механика и прикладная геометрія, тщательно преподавались для любителей опытной науки. Рядомъ съ этимъ, чтенія по русской словесности заключали въ себъ обзоры общественнаго значенія русской литературы, географія вмінцала также и политическую экономію, а отечественная исторія обнимала самые наболівшіе вопросы современности. Вмъсто утвержденныхъ лекторовъ являлись гастролеры, замъстители и исполняющие должность. Самыя темы неожиданно мфиялись и нерфдко, напримфръ, вмфсто описанія смутнаго времени при Димитрін Самозванцъ, нерескакивали на три столътія впередъ къ современной смутв. И въ сущности говоря, главиая наука, которая преподавалась въ школъ, была политическая неблагонадежность.

Преподавали въ школѣ по преимуществу дамы, которыя вообще отзывчивѣе мужчинъ для культурной работы. Кромѣ того дамы легче получали утвержденіе, ибо подлежащее вѣдомство считало ихъ безобидиѣе мужчинъ.

Въ общемъ настроеніе и порядки Кузнецкой школы совсёмъ не подходили къ обычному правовому ранжиру русскихъ учебныхъ заведеній. Это было какъ бы государство въ государствъ, почти независимая республика. Здёсь царствовала свобода рёчи и даже свобода печати, гораздо раньше новыхъ русскихъ вольностей. Ученики, ввели референдумъ и клали въ особо назначенный ящикъ листки съ выраженіемъ своєхъ мивній, часто заключавніе довольно горькія пилюли по адресу неудачнаго лектора.

Миша Васюковъ опоздалъ и стоялъ у самой двери въ квостъ публики, который тянулся черезъ всю переднюю и почти достигалъ выхода въ съпи. Здъсь было плохо слышно и кромъ того публика вела себя неспокойно и все переходила съ мъста на мъсто. Миша впрочемъ не жалълъ о пропускаемой лекціи. Онъ недавно прочиталъ новую книгу о Новой Зеландіи и имълъ отчетливое представленіе объ этомъ молодомъ рабочемъ царствъ.

И теперь, когда н'вкоторыя фразы долетали до него, ему казалось, что он'в заимствованы изъ того же источника.

Вообще Маша ходиль въ школу не для лекцій, а какъ ходять въ клубъ, для того чтобы встръчаться съ товарищами и воспринимать настроеніе, которое создается общеніемъ

столькихъ молодыхъ и единомыслящихъ людей. И теперь, стоя въ дверяхъ, онъ поднимался на ципочки и вытягивалъ шею для того чтобы лучше разглядъть лица слушателей.

Въ переднихъ рядахъ слушали наиболѣе жадно. Здѣсь были подростки, которые забирались въ залу первые и занимали лучшія мѣста, чтобы не пропустить ни слова. Особенно выдавалось лицо Алеши, младшаго брата Миши, который недавно пріѣхалъ изъ деревни и только начиналъ примѣняться къ петербургской жизни. Ротъ у Алеши былъ раскрытъ. Глаза смотрѣли на лекторшу не мигая, съ удивленіемъ и даже съ нѣкоторымъ недовѣріемъ. Описаніе новозеландскихъ порядковъ казалось ему вродѣ сказки о Францылѣ Венеціанѣ и прекрасной царевнѣ Ренцивенѣ. Особенно поражало его описаніе фермерскихъ домовъ, земледѣльческихъ машинъ, урожаевъ.

— A ты не врешь?—шепталъ онъ тихонько, не отводя отъ лекторши своихъ внимательныхъ глазъ.

Ему ужасно хотълось подняться съ мъста и громко задать "учительшъ" этотъ прямой, грубый, мужицкій вопросъ. Онъ вспоминалъ недавно покинутую Киселевку, соломенныя крыши, урядника, и ему становилось какъ то неловко отъ соблазнительныхъ описаній чужой жизни.

— Обнаковенно, вреть учительша, —успокаиваль онъ самъ себя. —Всъ они вруть, батюшка говорить.

Рядомъ съ Алешей сидъла Палаша Ядренцова. Она слушала съ дъловымъ видомъ и время отъ времени дълала даже отмътки карандашемъ на клочкъ бумаги, лежавшемъ у нея на колъняхъ. Ядренцова была одъта съ убогимъ щегольствомъ, въ короткой сърой кофточкъ и большой суконной шляпъ, отдъланной рыжими лентами.

Палаша была ткачиха и зарабатывала немного. Подруги на фабрикъ звали ее Палаша Калошница. Мать Палаши работала на резиновой мануфактуръ и жила на другомъ концъ города. Палаша тоже года два была калошницей, потомъ не вытерпъла и бросила это нездоровое занятіе. Впрочемъ и на ткацкой фабрикъ было немногимъ лучше. Палаша связывала концы пряжи и кашляла отъ бумажной пыли. Жила Палаша у дяди на Кузнецкомъ тракту. Изъ своего скуднаго заработка Палаша отдавала нъсколько рублей матери, у которой жила еще одна совершенно хилая и неспособная къ работъ дочь.

Калошная работа наложила на Палашу свой сърый отпечатокъ. Лицо у нея было безкровное, въ блъдныхъ пятнахъ. Палаша часто хворала и даже въ праздничной одеждъ она была какая то тусклая, будничная, несмотря на выраженіе интереса, написанное на ея лицъ. Взглядъ Мищи скользнулъ по эстрадѣ и охватилъ на мгновеніе дородную фугуру учительницы, которая ерзала передъ столомъ, доканчивая свое чтеніе.

— Видишь, старается, —подумалъ Миша, —разжевала, только глотай. А будто мы такъ не поймемъ...

За спиною лекторши стояло нъсколько молодыхъ дъвушекъ, по виду курсистокъ. Зрители и въ особенности зрительницы собирались почти на каждую общую лекцію, куда вмъстъ съ учениками допускалась и публика. Многосотенная толпа рабочей молодежи представляла необычайное зрълище, которое притягивало молодежь учащуюся будто магнитомъ. Если бы не дальнее разстояніе и не боязнь "помъщать", интеллигентныхъ посътителей было бы въ десять разъ больше, почти столько же, сколько слушателей изъмъстнаго околотка.

Двъ наиболъе активныя силы русской жизни, ежегодно выдъляющіяся изъ нъдръ интеллигенціи и народа, стремились другъ другу на встръчу почти съ непроизвольной силой и стъны Кузнецкой школы казались удобнымъ мъстомъ для такой встръчи.

Дъвушки на эстрадъ жались къ стънъ, стараясь не привлекать вниманія и не развлекать слушателей. Только одна стояла впереди, слегка опираясь рукою на край каеедры. На ней было все черное: шелковое платье, широкая фетровая шляпа съ густой вуалью, небрежно повязанной вокругь тульи.

Миша невольно остановилъ на ней глаза. У ней были пышные волосы, блъдное лицо и большіе черные глаза. Брови у нея были тонкія, выгнутыя красивой дугой.

Дъвушка была очень хороша и черная строгость одежды удивительно шла къ ея блъдному, серьезному лицу. Тонкая золотая цъпочка, извивавшаяся на груди дъвушки, не нарушала этой одноцвътной мрачности.

Но Миша не былъ способенъ оценить этотъ художественный выборъ костюма, эффектно простой и быть можетъ, даже безсознательный.

— Что она, въ траурѣ? – подумалъ онъ простосердечно.

Впрочемъ, въ настоящую минуту дъвушка навърное не думала о художественномъ эффектъ. Она выдвинулась впередъ и горящими глазами пожирала толпу. Всъ эти лица, молодыя, свътлыя, жадно ловившія каждое слово лекціи, казались ей удивительно близкими и родственными.

— Все равно студенты!—подумала она, вспоминая картину, болье знакомую ея глазу. И внезапно эта аудиторія показалась ей отзывчивье, нервнье, непосредственнье, болье способной на порывь и быстрое дыйствіе.

Миша перевель глаза на Палашу, которая сидъла передъ эстрадой какъ будто у ногъ прекрасной незнакомки и старательно выводила свои каракули обломкомъ тупого карандана. Въ своей сърой кофточкъ она напоминала дешевую куклу, плохо пабитую и кое какъ усаженную на стулъ. У него мелькнула даже мысль, что руки ея отъ плеча до запястья тоже навърное кукольныя, набитыя мочалой, и только обнаженныя кисти—тълесныя, какъ у настоящихъ людей.

Онъ снова перевелъ глаза на эстраду. Незнакомка показалась ему удивительно похожей на гравюру исторической книги, которую онъ имёлъ въ своихъ рукахъ нёсколько мёсяцевъ тому назадъ. Книга касалась французской революціи, а гравюра изображала Шарлотту Корде.

Какъ многіе другіе интеллигентные рабочіе, Миша писалъ стихи, даже велъ рифмованные діалоги съ музой лирической поэзін, и эта гордая дівушка, вся въ черномъ, внезапно показалась ему олицетвореніемъ страстной и зовущей впередъ музы.

— Изъ новозеландскихъ отношеній мы можемъ извлечь весьма поучительный урокъ, — говорила лекторша, — и непосредственно видіть, какая могучая сила лежитъ во всеобщемъ, равномъ, прямомъ и тайномъ избирательномъ правів, для того чтобы созидать самыя широкія политическія и экономическія формы.

Публика встрътила эти слова страстными демонстративными рукоплесканіями. Миша улыбнулся и даже кивнулъ головой, какъ будто въ видъ привътствія чему то весьма знакомому, проходящему мимо.

- Есть, - сказалъ онъ самъ себъ, - четыре евангелія!.

Это быль политическій лозунгь минуты. Освободительное движеніе только начиналось. Демократическая республика еще не выдвигалась впередъ, особенно публично. Четырехчленная формула была на первомъ планъ. Миша привыкъ встръчать ее вездъ и всюду, — на столбцахъ газетъ, въ ръчахъ ораторовъ на засъданіяхъ различныхъ обществъ и въ резолюціяхъ митинговъ и союзовъ. И каждый разъ ее встръчали тъми же демонстративными рукоплесканіями. Въ просторъчіи четыре избирательныхъ члена назывались: четыре евангелія, четыре хвоста и даже четырехвостка; Мишъ стало казаться, что публичная лекція безъ четырехвостки лишится самаго важнаго, какъ кушанье безъ соли...

-- Товарищи!..

Лекторша кончила свою ръчь и сошла съ трибуны. Препій не предполагалось, ибо чтеніе имъло описательный характеръ, но почти тотчасъ же за ея послѣдними словами съ другого конца зала раздался громкій и страстный голосъ новаго оратора.

Въ публикъ началось движеніе. Нъкоторые выходили вонъ, тотчасъ же по окончаніи лекцін, но большая часть осталась впутри залы. Они, впрочемъ, не стояли неподвижно, а переходили съ мъста на мъсто, собпраясь вокругъ оратора.

— Говорите!--кричали одни.

— Не пужно!—отвъчали другіе также громко, но менъе увъренно.

Даже въ движеніи толпы были явственно зам'ятны дв'я встр'ячныя струн; одна стремилась отъ дверей къ оратору, другая изъ глубины зала текла къ эстрад'я, возл'я которой стояла лекторша и другія учительницы.

- Товарищи, докол'в мы будемъ терп'вть этотъ гиетъ? кричалъ ораторъ.—Насъ не считаютъ за людей. Намъ негд'в поговорить о своихъ д'влахъ!..
  - Ахъ, не падо, не надо!..

Директриса школы, высокая, съ добродушнымъ румянымъ лицомъ и растрепанными съдыми буклями, металась у эстрады, протестуя противъ ръчи и призывая къ благоразумію слушателей. Она напоминала большую кохинхинскую насъдку, клохчущую среди выводка утятъ на берегу пруда. Самые задорные утята упрямо лъзли въ соблазнявшую ихъ стихію, безъ мысли о щукахъ, которыя водились въ прудъ.

— Не нужно! - протестующіе голоса стали громче и многочислениве.

Среди слушателей было много такъ называемыхъ школьниковъ или школьныхъ патріотовъ, которые посъщали школу уже третій годъ и относились къ ней съ особенной любовью, больше чъмъ къ фабрикъ или къ собственной семъъ. Кромъ школы на всемъ Кузпецкомъ тракту не существовало никакихъ общественныхъ учрежденій. На все сорокатысячное населеніе не было ни клуба, ни собранія, ни музыкальнаго общества, ни даже танцовальной залы, гдъ молодежь могла бы повеселиться по праздникамъ.

Все это существовало по ту сторону заставы, для правящихъ классовъ; но жители тракта причислялись къ черняди и общественныя учрежденія были для пихъ излишними Поэтому жить на тракту было нестерпимо нудпо, какъ въ огромномъ исправительномъ домъ. Эпоха митинговъ еще не началась. Внъ школьныхъ чтеній и бесъдъ оставалось только идти въ трактиръ и слушать разстроенную машину. Школьные патріоты поэтому настойчиво старались оберегать Августъ. Отдъль 1.

свою академію отъ увлеченій и "исторій". Наравнѣ съ преподавателями они сознавали, что самое основаніе, на которомъ зиждется школа, очень шатко и больше всего опасались привлечь на нее испытующій потайной фонарь всероссійскаго дозора. До послѣдняго времени въ видѣ общепризнаннаго статута, существовало правило, что въ школѣ нельзи ставить точки надъ і, и что въ стѣнахъ ея не допускаются слишкомъ опредѣленныя рѣчи и обращенія. Но въ послѣдніе мѣсяцы возбужденіе, нараставшее вокругь, стало вливаться въ классы и залы школы вмѣстѣ съ входившими учениками и послѣ каждаго чтенія начиналась распря между охранявшими школу патріотами и болѣе пылкими элементами.

Товарищи, дайте сказать!

Часть публики вскочила на скамьи. Вокругъ оратора обравовался кругъ, но ръчи его не было слышно изъ-за растущаго смятенія.

- Не надо, уйдите!—шумъла другая часть публки, оставшаяся на лъвой сторонъ залы.
- Надо погасить электричество!—прозвенълъ чей то высокій, визгливый, пронзительный голосъ.

Дъвушка въ черной шляпъ, остававшаяся на эстрадъ, тоже вскочила на столъ, который служилъ каеедрой лекторшъ.

— Стыдно, - крикнула она на всю залу, — товарищу зажимать глотку. Кто трусить, пусть уйдеть прочь. Мы будемъ говорить.

Шумъ и движеніе увлекли ее и она не думала о выраженіяхъ. На сходкахъ учащейся молодежи всегда говорили такимътономъ, ободряли нерѣшительныхъ и требовали изгнанія обструкціонистовъ.

Миша до сихъ поръ не вмѣшивался въ споръ. Онъ былъ закоренѣлымъ школьнымъ патріотомъ, но темпераментъ часто увлекалъ его, вопреки разчетамъ благоразумія, совсѣмъ въ другую сторону, и теперь громкіе призывы оратора и его сторонниковъ взволновали его, и онъ не чувствовалъ себя въ силахъ присоединиться къ протесту осторожныхъ.

Но дерзкіе упреки д'ввушки разсердили его. Ему показалось даже, что она адресуеть ихъ по его личному адресу.

- Кто трусить? крикнуль онь такъ же запальчиво и быстро протискиваясь впередъ по направленію къ эстрадъ.— Но только чъмъ говорить, лучше прежде подумать.
  - Надо не думать, дъйствовать, возразила дъвушка.
- Если закроютъ школу, хорошо ли будетъ?—кричалъ Миша.—Вы насъ не учите, мы о своихъ дълахъ сами лучше знаемъ.

— Скажите рѣчь!—крикнуль кто-то изъ толпы тоже по

направленію къ эстрадв.

Эта красивая двушка, такъ неожиданно выступившая въ защиту свободы слова, стояла на своей импровизированной трибунв, какъ живая черная статуя на непрочномъ пьедесталь, и многимъ хотвлось услышать ея слово, болве новое и любопытное, чвмъ всвмъ знакомое краснорвчие мъстнаго оратора.

- Говорите вы сами!—сказала дъвушка пониженнымъ и въ то же время капризнымъ тономъ.—А я не учить васъ хочу, а работать съ вами.
- Казаки! раздался чей-то испуганный голосъ изъглубины корридора. Конница...

Въ залѣ началась паника. Часть публики хлынула къ дверямъ, переворачивая скамейки и торопясь выбраться наружу.

— Куда же вы бъжите? — кричали другіе — закроемъ

двери!

Й они дъйствительно старались свести вмъстъ объ раскрытыя половинки дверей для того, чтобы замкнуть ихъ на ключъ. Но люди, выбъгавшіе вонъ, не давали закрыть дверей. У выхода начиналась ссора, доходившая до взаимнымъ оскорбленій и даже толчковъ. Смятеніе увеличивалось. Женщины повскакивали на подоконники и стали открывать окна, какъ будто собираясь выброситься и измъряя глазами разстояніе отъ окна до земли, мрачно чернъвшей внизу.

— Стойте, стойте!—крикнула дъвушка на столъ.—Не бойтесь!

Толпа пріостановилась. Смятеніе стала меньше. Голосъ черной незнакомки звен'яль, какъ труба, и она какъ будто предлагала новую и нев'ядомую защиту.

Миша въ свою очередь вскочилъ на одну скамью, еще не опрокинутую бъглецами.

— Глупости все!—крикнулъ онъ въ свою очередь.— Какая конница ворвется въ жилой домъ, да еще въ четвертый этажъ?..

Россія еще не имъла опыта карательныхъ экспедицій, и до сихъ поръ въ обывательскіе дома врывалась по преимуществу полиція.

Тревога дъйствительно оказалась ложною. Просто кто-то увидъль въ окно одинъ изъ патрулей, проъзжавшихъ взадъ и впередъ по Кузнецкому шоссе, и крикнулъ: "конница", быть можетъ, даже не отдавая себъ яснаго отчета о томъ результатъ, который будетъ вызванъ среди толпы неожиданнымъ сообщениемъ.

Паника прекратилась, но собраніе было сорвано. Ораторъ исчезъ, настроеніе публики упало, и она снова хлынула къ дверямъ уже въ большемъ порядкъ. Кромъ того, время было позднее, а завтра утромъ къ шести часамъ нужно было выходить на работу.

#### П

Лекторина и дъвуника въ черномъ задержались у выхода. Для того чтобы одъться, имъ нужно было пройти черезъ лъстницу наверхъ въ учительскую, и онъ ожидали, пока толна схлынетъ.

- Лидія Ивановна, вы куда!—спрашивала д'ввушка, машинально оправляя свое платье.
- Домой, на Петербургскую,—сказала учительница. Лицо ея приняло равнодущиее, даже тупое выраженіе, какое бываеть, кажется, только у петербуржцевъ и вызывается необходимостью проёхать большой конецъ поперекъ города на передаточныхъ конкахъ. Ибо безъ временнаго оцъпенънія иътъ никакой возможности вынести это сложное, непріятное, убійственно медленное путешествіе.

Для того чтобы прочесть полуторачасовую лекцію на Кузнецкихъ курсахъ, Лидіи Ивановнѣ Горшковой приходилось тратить около четырехъ часовъ на переѣздъ въ обѣ стороны. Въ этомъ большомъ полуторамилліонномъ городѣ пути сообщенія, какъ и всѣ порядки, имѣли архаическій характеръ и жители переносили ихъ съ подневольнымъ терпѣніемъ, какъ прописку паспортовъ, скученность квартиръ, кандалы всевозможныхъ запрещеній.

— Мы вм'єсть, Григензамерь?—сказала учительница, съ фамильярностью, которую даеть старшинство возраста.

Она встрътила дъвушку въ кружкъ молодежи, который, подобно множеству разныхъ другихъ, собирался для обсужденія вопросовъ государственнаго благоустройства.

Кружокъ засъдалъ на другомъ концъ столицы, почти столь же отдаленномъ, какъ и Кузнецкій трактъ. На обратномъ пути оттуда они разговорились. Григензамеръ училась въ Парижъ, слушала лекціи въ Сорбониъ, но послъ январской бойни зимияя забастовка учащейся молодежи внутри Россіи увлекла и многіе элементы изъ заграничныхъ группъ. Юпоши и дъвушки бросали лекціи безъ всякой ближайшей причины и уъзжали на родину искать чего-то невъдомаго, возбуждающаго, указующаго новые пути. Вообще заграничныя группы русскихъ людей пребывали всю зиму, какъ въ лихорадкъ. Свъдънія доходили къ нимъ сквозь иска-

жающія увеличительныя стекла иностранныхъ газеть, и каждый звукъ русскаго ропота раздавался громкимъ раскатомъ, какъ на пластинкѣ мегафона. Въ пространствѣ, гдѣ они вращались, и въ атмосферѣ, которою они дышали, не было регулирующаго воздѣйствія казенныхъ мѣропріятій, тамъ не раздавалось ни рѣзкаго карканья націоналъ-охранителей, ни свиста нагаекъ, ни тонкаго жужжанія солдатскихъ пуль.

Настроеніе русскихъ эмигрантовъ выростало само изъ себя и питалось надеждами и страстями элементарнаго патріотизма, сжигавшей ихъ жаждой вернуться, наконецъ, въ родные предѣлы, услышать русскую рѣчь, увидѣть русскую равнину, хлѣбное поле, телегу, Волгу. Многіе жили, какъ въ чаду, или въ бѣлой горячкѣ, держали чемоданы уложенными и просыпались ночью отъ малѣйшаго шума, въ ожиданіи какихъ-то фантастическихъ и рѣшительныхъ телеграммъ.

Кто могъ, увзжалъ раньше времени, часто пренебрегая опасностью и безъ всякой опредъленной цъли. Студенты и студентки тоже увзжали. Они направлялись въ большіе столичные города и, къ великому своему удивленію, не находили привычной среды, пбо послъзабастовки потокъ учащейся молодежи отхлынуль изъ столицъ и распространился въ провинціи. Заграничные искатели метались по Петербургу, переходя оть одной общественной группы къ другой, и все старались нащупать въ пульсъ общественной жизни какуюнибудь сходиую, молодую, быстро быющуюся струю. Вотъ почему Елена Григензамеръ такъ усердно просила Лидію Ивановну взять ее съ собой на Кузнецкій трактъ, гдъ можно было встрътиться съ тъми загадочными и огромцыми слоями населенія, которые, согласно символу въры молодого покольнія, должны создать лучшее будущее Россіи.

Рабочіе представлялись Елен'в высокими, кр'впкими, широкоплечими, мужественными людьми.—Они знаютъ,—думала - она про себя,—они р'вшатъ.

И при мысли о нихъ Еленъ ярче всего рисовались ихъ руки, большія, мускулистыя, непремънно энергически сжатыя. Ей казалось даже, что въ этой мозолистой горсти именно и зажато то самое свътлое и великое будущее, и какъ только разожмется широкая ладонь, оно выскочитъ на историческую арену, совсъмъ готовое къ жизни, окрыленное, какъ птица, въ полномъ всеоружіи, какъ Минерва изъ головы Юпитера.

Теперь вм'єсто рукъ въ ея ум'є стояли эти чуткіе, внимательные, молодые глаза. Они были самыхъ разнообразныхъ цв'єтовъ, голубые, каріе, стрые. Иные какъ будто потускн'єли и ушли внутрь. Другіе блистали, какъ опьяненные восторгомъ и вдохновеніемъ мысли. Въ противоположность своему прежнему представленію, Елена увидѣла, что слушатели въ общемъ не имѣють крѣпкаго вида. Все это были тоненькіе, стройные, бѣленькіе юноши, часто тицедушнаго сложенія, съ блѣдной печатью петербургской анеміи на лицѣ. И даже студенты, полуголодные, но въ большинствѣ вышедшіе изъ зажиточныхъ провинціальныхъ семей, имѣли въ общемъ болѣе здоровый видъ.

Рядомъ съ этимъ Елена съ удивленіемъ замѣтила благородныя очертанія многихъ лицъ, чистыя линіи высокихъ лбовъ, тонко обрисованныя, характерно сжатыя губы, блестящіе, вьющіеся волосы. Какъ будто въ эту аудиторію отбирались самые красивые юноши со всего тракта. Впрочемъ, въ дѣйствительности, это отчасти такъ и было, ибо духовная красота большей частью обусловливаетъ тѣлесную и просвѣчиваетъ сквозь нее, какъ внутренній лучъ волшебнаго фонаря, и напряженность душевнаго запроса углубляетъ выраженіе взгляда и дѣлаетъ его значительнѣе.

— Какіе они славные!—сказала Елена, обращаясь къ Лидіи Ивановнъ.—Я даже не думала...

Лицо Лидіи Ивановны внезапно просіяло и стало моложе и красивъе.

— Если бы вы знали, какіе они способные,—сказала она съ счастливымъ выраженіемъ въ глазахъ.—Свѣжіе, непосредственные, безъ рефлексій. И многіе учатся совсѣмъ шутя. У насъ въ интеллигентномъ кругу нѣтъ такихъ способностей. Они всасываютъ знаніе, какъ губка влагу.

Лидія Ивановна испов'єдовала тотъ же символь в'єры о преобладающемъ значеніи рабочаго пролетаріата и, въ свою очередь, старалась вн'єдрить и углубить его въ ум'є своихъ учениковъ, но жизнь развивалась медленно и реальная сила все росла, но не могла вырости и разорвать путы.

Вмъсто силы, главнымъ впечатлъніемъ, которое Лидія Ивановна постоянно выпосила изъ своихъ шестилътнихъ сношеній съ юношами Кузнецкаго тракта, было сознаніе ихъ необычайной даровитости. Въ этой средъ, мало затронутой образованіемь, таились какъ будто какіе-то подземные источники способностей и талантовъ, готовые брызнуть ключемъ при первомъ прикосновеніи и напоить изсохшую почву русской общественности.

Здѣсь встрѣчались оригинальные умы, неустрашимо строившіе собственныя философскія системы, почти безъ матеріаловъ, изъ мелкихъ обрывковъ знанія, попадавшихъ къ нимъ случайно; мягкія поэтическія натуры, съ тонкой чуткостью къ художественности и красотѣ; самородные изобрѣтатели, цѣлыя когорты самоучекъ. Были люди, начитанные

въ житіяхъ святыхъ и созидавшіе себѣ міросозерцаніе по евангельскимъ текстамъ, по жизнеописанію Сергія Радонежскаго, въ лучшемъ случаѣ, по баснямъ Крылова и сказжамъ Пушкина, смягченнымъ и передѣланнымъ для народнаго чтенія, такъ что, напримѣръ, въ разсказѣ о поповскомъ работникѣ Балдѣ самъ попъ-толоконный лобъ превращался въ именитаго купца-большого скупца.

И дъйствительно школьники Кузнецкаго тракта были просъяны тройнымъ естественнымъ подборомъ и въ нъко рыхъ отношеніяхъ представляли отборные элементы двадцати губерній, извлеченные оттуда дъйствіемъ столичнаго насоса. Ибо изъ деревни съъзжались въ столицу самые бойкіе и подвижные, и изъ нихъ попадали на заводы въ цеховую работу только наиболье расторонные, между тъмъ какъ всъ другіе оставались чернорабочнии и даже погибали въ ночлежкахъ въ качествъ пеудачниковъ труда.

Наконецъ, изъ слоя цеховыхъ, который въ общей суммъвсе же насчитываль нъсколько десятковъ тысячь, на курсы попадали только сотни тъхъ, кто дъйствительно тяготился невъжествомъ и безправіемъ и жаждалъ подняться выше по духовной лъстницъ. Общение съ этими даровитыми юношами, возможность формировать ихъ гибкій умъ и давать постоянную пищу ихъ растущему запросу, представляли неизъяснимое очарование для Лидін Ивановны. Переходя съ своими учениками каждый годъ съ низшаго курса на высшій, она чувствовала себя, какъ скульпторъ, который постепенно облагораживаетъ контуры и просвътляетъ выражение своей новой статуи, обрабатывая ее при помощи ръзца и молотка. Разница была въ томъ, что статуи ея были живыми людьми. Она работала надъ человъческой душой и творчество ея было тоньше и выше даже свободнаго искусства. Въ очарованіи этого воспитательнаго творчества заключалась единственная плата, которую жизнь отдавала Лидіи Ивановнъ за ея непрерывную тзду на конкахъ и за вст труды при Кузнецкой школъ.

Миша Васюковъ тоже задержался въ дверяхъ, не желая тъсниться въ толпъ.

Елена посмотрѣла въ его сторону и увидѣла, что онъ слышалъ послѣднюю часть ея разговора съ учительницей. Въ глазахъ его было смущенное выраженіе и щеки пылали, какъ у скромныхъ дѣтей, когда ихъ похвалятъ въ ихъ присутствіи.

Неожиданнымъ движеніемъ Елена Григензамеръ отдълилась отъ своей собестринцы, подошла къ молодому человъку и протянула ему руку.

— Я, кажется, должна извиниться предъ вами. Я была быть можетъ, слишкомъ ръзка.

Миша осторожно пожалъ маленькую протянутую ему ручку. Въ его кругу здоровались и прощались за руку, но не прибъгали къ формальнымъ извиненіямъ, да еще съ дамской стороны, при первомъ же знакомствъ. Рука у Елены была мяконькая, какъ будто вся изъ хряща. Она храбро первая пожала твердую ладонь молодого рабочаго, но при отвътномъ пожатіи послушно уступила и сжалась горбинкой. Елена почувствовала, что у Миши рука жесткая съ негибкими суставами и рядомъ мозолей у основанія пальцевъ, привыкшая открываться и закрываться широко и плотно, какъ клеши.

— Пойдемте къ конкъ!-предложила дъвушка.

Она какъ будто забыла, что Миша мъстный житель, которому нътъ надобности дожидаться проходящаго мимо поъзда.

— Пойдемъ, пожалуй, — согласился Миша.

Они вышли въ переднюю, гдъ часть публики, успъвшая раздъться, разбирала обратно свое платье. Здъсь не было ни номеровъ, ни сторожей. Каждый въшалъ свое пальто на любой колышекъ и потомъ самъ снималъ съ въшалки. Несмотря на такую простоту, пропажъ не случалось и даже калоши почти никогда не перепутывались.

Палаша Ядренцова тоже была въ передней, хотя вышла изъ аудиторіи одною изъ первыхъ. Она ингересовалась только образовательной стороной лекцій, старалась записывать иностранныя слова, а потомъ непремѣнно доискивалась ихъ значенія и заучивала наизусть. Пробовала она записывать и содержаніе, но это ей плохо удавалось. Записи ея выходили совсѣмъ коротенькія и походили скорѣе на отмѣтки въ домашнемъ календарѣ, чѣмъ на настоящее изложеніе.

Предшествующую лекцію о рабочихъ союзахъ она записала такъ:

— Читали объ англійскихъ рабочихъ союзахъ, что они сдълали много добра англійскому рабочему народу. Хорошо, кабы у насъ...

При видъ подходившаго Миши лицо ея оживилось.

— Здравствуйте, Михайло Васильевичь!—обратилась она къ нему первая, -а я васъ увидала давеча.

Она не обратила особаго вниманія на Елену, которая шла немного сзади.

— Экая черная, — подумала она съ равнодушнымъ неодобреніемъ, — чисто галка...

Во-первыхъ, Палаша не любила интеллигентныхъ дѣвицъ, во-вторыхъ, не одобряла брюнетокъ и темныхъ цвѣтовъ. Она ненавидѣла свою собственную сѣрую кофточку и мечтала о малиновой шубѣ.

Елена Григензамеръ подошла къ Ядренцовой вслъдъ за юпошей.

- Это ваша знакомая?—спросила она съ привътливымъ любопытствомъ,—познакомьте насъ.
- Пелагея Васильевна Ядренцова,—назвалъ Миша.—А васъ какъ зовутъ? Я не имъю чести знать.
- Я—Елена Григензамеръ, Елена Борисовна.—А въдь я вашего имени тоже не знаю,—прибавила она, засмъявшись.

Миша тоже назвался. Оба они широко улыбались тому, что предстали предъ этой другой дввушкой въ качествв знакомыхъ, не зная даже именъ другъ друга.

Лицо Палаши нахмурилось.—Я пойду домой,—сказала она,—прощайте!..

- Какая она строгая!—сказала Елена съ недоумъніемъ. Непріязненный тонъ Палаши былъ слишкомъ очевиденъ.
- -- Она торопится, -- объяснилъ Миша. -- Читать любить, а времени мало.

Онъ чувствовалъ себя неловко и немного злился. Въ то же время ему было жаль Палашу. Они жили въ смежныхъ улицахъ и онъ часто провожалъ ее домой, а теперь она ушла изъ школы опна.

— Идемте, Васюковъ!—

Палаша назвала его Михайло Васильевичь. Миша тотчась же замътилъ разницу оттънка, но Елена называла точно такъ же по фамилін всъхъ знакомыхъ студентовъ, а они напротивъ всегда называли ее Елена Борисовна.

— Я принесу вашу кофточку, Елена Борисьевна!- предложилъ Миша, какъ галантный кавалеръ.

Маленькое видоизм'впепіе ея отчества особенно пріятно прозвучало для слуха Елены; въ немъ былъ такой народный, чисто русскій отт'внокъ.

— Принесите!—сказала Елена.— Какъ же вы ее узнаете? васмъялась она тотчасъ же. — Идемте вмъстъ.

Они вышли на темную и грязную лъстницу, обставленную какими-то подозрительными чуланчиками, ветхими дверьми, прикрывавшими тъсныя и запущенныя жилища, ибо у Кузнецкихъ курсовъ не было средствъ, чтобы нанять болъе приличное помъщеніе.

Тотчасъ же по выходъ Елена оперлась на руку Миши. На лъстницъ было такъ темно и скользко, что каждый неосторожный шагъ грозилъ паденіемъ или ушибомъ.

Наружная дверь выходила во дворъ, а у воротъ стоялъ дворникъ и подозрительно оглядывалъ выходившую публику. Рядомъ съ дворникомъ стоялъ еще субъектъ въ низенькой барашковой шапкъ и драповомъ пальто съ узкимъ барашковымъ воротникомъ. Лъвый глазъ у субъекта былъ подбитъ,

что, впрочемъ, нисколько не портило общаго выраженія его физіономіи и скорѣе придавало ей особую цѣльность. Это былъ дежурный шпіонъ, приставленный для наблюденія за публикой. Наблюденіе его. впрочемъ, едва ли могло имѣть какой-либо результатъ. Число выходившихъ было болѣе иятисотъ, и каждый могъ явиться носителемъ крамолы. Въ послѣднее время подъ замѣчаніе понало три четверти петербургскихъ жителей. Шпіоны разрывались на части, и въ концѣ концовъ, изнемогали и избирали для своей практики первыхъ попавшихся, большей частью не тѣхъ, что нужно.

На улицъ раздался слабый звопъ оружія и стукъ копыть. Мимо опять провзжаль казачій патруль. Небольшая группа школьниковъ вышла изъ вороть и пошла по панели. Казаки тихо ъхали по мостовой почти рядомъ.

— Посмотрите на нихъ, — сказалъ Миша, — и даже замедлилъ шагъ.

Онъ ощущалъ страиное чувство, какъ будто выскочилъ изъ бани и внезапио попалъ въ холодную воду. Школьная республика слишкомъ отличалась по своему настроенію отъ этой петербургской улицы. Четверть часа тому назадъ ихъ было пятьсотъ въ школѣ и имъ казалось, что они главные рѣшители судебъ человѣчества. А здѣсь они уже разбрелись въ разныя стороны и почти не были замѣтны. Улица продолжала жить своей обычной жизнью, не обращая на нихъ вниманія. Также горѣли фонари, по угламъ стояли городовые, пьяный, балансируя руками, переходилъ черезъ дорогу. Два извозчика спали на козлахъ у бѣлаго большого дома. Улицѣ какъ будто не было никакого дѣла до надеждъ и волненій Миши и его сверстниковъ.

Но казачій патруль, вхавшій рядомъ по мостовой, нарушалъ иллюзію спокойствія. Эти люди были совершенно чужіе улиць, даже лица у нихъ были какого-то нездышняго вида, съ смуглыми щеками и круглыми черными бородами. Это были кубанцы, недавно призванные въ столицу прямо изъ станицъ и еще не успъвшіе утратить своего деревенскаго загара. Про нихъ передавали на тракту, что они даже говорятъ по иному и безъ разбора разсматривають всыхъ вообще жителей Петербурга, какъ людей другой породы, враговъ и бунтовщиковъ.

Миша невольно сравниваль своихъ товарищей съ этими вооруженными всадниками. Они, дъйствительно, казались принадлежащими къ двумъ различнымъ породамъ людей. Товарищи его были мелкіе, маловнушительные, обычнаго недокормленнаго типа столичныхъ мастеровыхъ, а эти были всъ здоровые, рослые, какъ на подборъ. Каждый изъ нихъ имълъ при себъ саблю, нагайку, ружье за плечами, а това-

рищи Миши были совершенно безоружны. Не мудрено, что они такъ скромно жались по панели и спѣшили уходить въ переулки, въ то время какъ эти гордо ѣхали срединою шоссе. Но сила этихъ всадниковъ не выросла изъ петербургской мостовой. Съ своей чужеземной наружностью и высокими, черными лошадьми они выглядѣли какъ кочевники, призванные изъ далекихъ степей для покоренія Петербурга. И самая тишина и спокойствіе этой каменной улицы внушали увѣренность, что рано или поздно имъ придется убраться обратно, предоставивъ жителямъ столицы собственными усиліями рѣшать свои споры и свою судьбу.

Остановка паровой конки была немного подальше, у Ивановскаго завода. Здёсь собранась уже цёлая группа ожидающихъ, но красный глазъ локомотива все не показывался изъ-за поворота дороги.

— Пойдемте къ нему навстръчу!-предложила Елена.

Они пошли вдоль линіи рельсъ, по за ними никто не послѣдовалъ. Двойное путешествіе черезъ весь Петербургъ отбивало охоту отъ всякихъ дальнъйшихъ прогулокъ.

- Мив девятнадцать лють,—говорила Елена, я учусь въ Парижъ.
- A хорошо за границей? немедленно спро**силъ** Миша.
- Нътъ, спротливо!—сказала Елена,—они насъ не понимаютъ, а мы ихъ.
- Но я думаю, возможно научиться, сказаль Миша сдержанно и съ нъкоторымъ удивленіемъ.
- Я не о языкъ, а о душъ. Они совсъмъ другіе, отъ насъ отличные. Все у нихъ взвъшено, измърено.
- Изм'врять, это полезно,—сказалъ Миша такъ же сдержанно.—Въ каждомъ д'вл'в годится.

Какъ многіе молодые рабочіе, Миша мечталь о томъ, чтобы подняться поывше. До 21 года онъ помышляль объ экзаменв на аттестать зрвлости, даже пробоваль откладывать деньги, чтобы потомъ начать готовигься. Потомъ, когда онъ сталь старше, эта мечта отошла въ сторону и вмвсто нея явилась другая — о заграничной повздкв. Онъ даже сталь изучать нвмецкій языкъ и по ночамъ списываль въ тетрадку переводы изъ учебника.

Теперь Россія внезапно приковала его къ себъ желъзными путами и ему казалось уже, что у него никогда не хватить силь убхать даже изъ этого предмъстья, забродившаго новою надеждой. Но мечта объ Европъ осталась въ его душъ, какъ отдаленный и недоступный соблазнъ. Миша хотъль искать въ Европъ не новыхъ настроеній, а прежде свего знанія, науки, лучшихъ и болье дъйствительныхъ ме-

тодовъ труда и борьбы. Поэтому неодобрительный отзывъ Елены показался ему странной и малопонятной причудой.

- Я не люблю ни разм'врять, ни взв'вшивать, сказала Елена. Я д'віїствую сразу, по вдохновенію. Нравится—ладно, не нравится—также.
- Кумъ такъ кумъ, а то и ребенка объ полъ, —подтвердилъ Миша.
- Какъ вы сказали?.. засмъялась дъвушка. Но довольно обо миъ. А вы кто такой, скажите.
- Я токарь по жел'взу,—сказалъ Миша скромно.—Работаю на Череповскомъ заводъ.
- А какъ вы...—спросила Елена и запнулась. Она не даромъ говорила о себъ, что дъйствуетъ сразу. И теперь ей жадно хотълось уловить самую сущность души этого удивительнаго молодого человъка, который работалъ на заводъ, а думалъ и говорилъ, какъ интеллигентный человъкъ.
  - Какъ вы росли?-докончила она.
  - Я сирота, сказалъ Миша, безъ отца, безъ матери.
- Долго разсказывать,—прерваль онъ самъ себя,—послъ когда-нибудь разскажу.
- Разскажите теперь стремительно заговорила Елена, хватая его за руки, вопъ дождикъ идетъ, зайдемъ подъ навъсъ.

Они дошли до слъдующей остановки, гдъ былъ устроенъ родъ деревянной ниши, или полуоткрытой будки со скамей-ками на бокахъ. Поъзда все еще не было видно.

- Времени много, настанвала Елена, разскажите хоть что-нибудь.
- Что разсказывать, сдержанно заговориль Миша.— Отца чуть помню. Быль чернорабочимь на томъ же Череповскомъ заводъ, да надорвался видно. Умеръ, помнится, лътомъ, отъ разрыва сердца. Пришель домой вечеромъ, легъ спать на полу, да такъ и не всталъ. Мать въ кухаркахъ служила. Младшаго брата отдала бабушкъ въ деревню. Когда умерла, мнъ было девять лътъ. Я только началъ ходить въ Кузнецкую школу для малолътнихъ.
- Другая кухарка говорить?—"Куда ты хочешь теперь ъхать?"
- Думаю: "куда мнѣ дѣваться. Бабка далеко". Дядя служилъ въ имѣніи подъ Москвой, маминъ братъ; и адресъ былъ—писала ему мама письма, на желѣзнодорожную станцію.
- Я сказалъ: "отправьте меня на ту станцію". Та кухарка отвезла меня на вокзалъ, взяла билетъ и отправила съ сундучкомъ вмъстъ. Еще полтинникъ дала на дорогу.
  - Прівхаль на станцію, а до имвнія двинадцать версть,

извозчикъ проситъ рубль съ четвертью. Спрашиваю: "а куда идти?"—"Все прямо по шоссе",—говорять.

Я оставиль сундучокь у стрылочника, пошель пышкомь по шоссе...

- Вотъ повздъ идетъ, перебилъ онъ самъ себя. Вамъ вхать надо.
- А дальше что было,—стремительно спрашивала Елена,—какъ вы въ Петербургъ назадъ попали?..
- Самъ вызвался, въ заводскіе ученики, изъ слесарной мастерской, торопливо говориль Миша.
  - Идемъ къ повзду!...
- Приходите ко мив, предложила вдругъ Елена, видя, какъ посившно приближается повздъ. Вотъ мой адресъ.

Она достала изъ кошелька, висъвшаго на ел поясъ другой кошелекъ, маленскій черный, выпула оттуда визитную карточку и карандашемъ быстро приписала адресъ.

- Я живу у тетки, объяснила она мимоходомъ, она милая. Приходите завтра, нѣтъ, послъзавтра вечеромъ. Я буду васъ ждать.
  - Времени у меня мало, сказалъ Миша нерѣшительно.
- Ахъ, какой вы, —быстро возразила Елена. Ну дайте мив вашъ адресъ. У меня много времени. Я къ вамъ прівду.
- Прівдете?—недов'єрчиво переспросиль Миша,—мы въ комнать живемъ и все мужчины.
- Ну такъ чтоже, —возразила д'ввушка, мужчины или женщины, разв'в не все равио?
- A, у васъ карточка есть,—наивно прибавила она, видя, что Миша въ свою очередь достаетъ изъ кармана визитную карточку.

Миша нервно повелъ бровями. Почему-то изъ всъхъ привнаковъ внъшней культурности, рабочіе особенно цънятъ визитныя карточки. Ихъ стараются имъть даже люди, небрежные въ одеждъ и не придающіе цъны никакому внъшнему лоску.

- Вотъ мой адресъ, сказалъ онъ, но лучше вы не приходите. Я самъ приду къ вамъ въ субботу вечеромъ, если хотите этого. А теперь прощайте.
  - Прощайте, Миша!—непремънно приходите!...

Елена быстро вскочила на подножку вагона и еще разъ улыбнулась своему спутнику.

И послѣдиимъ воспоминаніемъ юноши осталось его собственное уменьшительное имя, неожиданно произнесенное этими прекрасными устами.

### III.

Миша съ братомъ жили въ довольно большомъ деревянномъ домъ, на самомъ краю предмъстья, въ непосредственномъ сосъдствъ съ огородами. Даже улица, на которой они жили, называлась Сельской. Впрочемъ, общирная перспектива капустныхъ и огуречныхъ грядъ, открывавшаяся изъ ваднихъ оконъ, не имъла особенно сельскаго вида. Онъ были разръзаны слишкомъ правильными квадратами, покрыты стеклянными четвероугольниками парниковыхъ крышъ, рогожами, рядами странныхъ глиняныхъ горшковъ, опрокинутыхъ кверху дномъ, и напоминали скорве мануфактурные полуфабрикаты, правильно разложенные на вольномъ воздухъ для просушки передъ дальнъйшей обработкой. Даже зелень являлась на нихъ вся вдругъ, какъ по командъ, размъренными вереницами отдъльныхъ стеблей и кустиковъ. похожими на линіи цвътковъ на набивномъ ситцъ, и какъ будто не имъла ничего общаго съ настоящей природой. Только на одномъ полуоткрытомъ пустыръ, внъдрившемся между домами Сельской улицы, росла настоящая зеленая трава, какъ ее выростилъ Господь Богъ, и паслась какая-то чахлая сврая лошадь.

Сельская улица упиралась въ другую, поперечную, которая, быть можетъ, въ вид'в противовъса этому сельскому спокойствію, называлась Общественнымъ переулкомъ. Такого имени не имъла ни одна улица въ Петербургъ.

Мъстный приставъ постоянно хмурился, назначая туда полицейскіе посты и въ одномъ изъ секретныхъ донесеній даже предложилъ переименовать переулокъ Государственнымъ, въ видахъ успокоенія населенія.

Миша и Алеша жили по студенчески, въ узкой комнатѣ, снимаемой отъ хозяйки. Въ комнатѣ были двѣ желѣзныя кровати, столъ, три стула, этажерка для книгъ. Несмотря на ея скромные размѣры, Миша платилъ за нее 10 рублей въ мѣсяцъ. На главной линіи Кузнецкаго тракта, составлявшей своего рода Невскій проспектъ и обставленной справа и слѣва фабриками и заводами, квартиры были еще дороже и рабочія семьи ютились вмѣстѣ съ дѣтьми въ одиночныхъ комнатахъ и даже въ углахъ, почти столь же тѣсно и скученно, какъ на заднихъ дворахъ Лиговки, или Ямской.

Пищу приготовлялъ Алеша, который до сихъ поръ не могъ поступить на мъсто и заполнялъ свои досуги домашнимъ хозяйствомъ.

Миша зарабатываль довольно много и жили они съ бра-

томъ, какъ нельзя скромнъе, но деньги уходили всъ до чиста и на черный день не оставалось ничего.

Пріятель Миши, Гутниковъ, лежалъ на кровати, задравъ на противоположную спинку свои длинныя ноги. Алета, надутый и красный, сидълъ опершись локтями на столъ и даже отворотясь въ другую сторону.

- Вретъ она все, —настаивалъ онъ смущеннымъ и обиженнымъ тономъ. —Намъ и батюшка отецъ Антоній говорилъ въ Киселевкъ: "не върьте учительшъ, она скоромное въ посты лопаетъ".
- А ты не лопаешь?—возразилъ Гутниковъ со смѣхомъ. Алеша еще больше смутился. Дѣйствительно, въ домашнемъ обиходѣ Мишинаго хозяйства посты какъ-то совсѣмъ не соблюдались.
- Кто же у васъ вретъ? приставалъ Гутниковъ, вытягивая свои поги черезъ желъзную спинку до противоположной стъны.

# Отступая отъ японцевъ Мы напали на гапонцевъ.

тихонько запълъ онъ сквозь зубы.

- Не смъй пъть!—яростно крикнулъ Алеша, внезапно поворачиваясь на стулъ.—Арестантъ!..
- Oro!—сказалъ Гутниковъ, спокойно улыбаясь. Дъйствительно, Гутниковъ очень недавно избавился отъ вавилонскаго плъна и вышелъ изъ Предварилки.
- А ты чъмъ былъ въ деревнъ, Алешенька, —заговорилъ онъ снова съ ехидной мягкостью,—пастухомъ?..

Алеша молчалъ, отчасти стыдясь своего недавняго окрика.

- Что жъ ты молчишь? приставалъ Гутниковъ, или ты воши пасъ за пазухой?
- Стракулисть! —не удержался Алеша. Самъ вшивый!.. Гутниковъ былъ писцомъ на Череповскомъ заводъ. Онъ зарабатывалъ гораздо меньше Миши, даже съ вечерними занятіями, которыя удлиняли его рабочій день дольше обычныхъ заводскихъ десяти часовъ.

Онъ былъ сынъ рабочаго и жилъ среди рабочихъ, и его общественное положеніе не было нисколько выше токаря или слесаря.

— Опять у васъ битва?—спросилъ Миша, входя въ комнату.

Гутниковъ постоянно изводилъ мальчика своими ѣдкими вамѣчаніями и доводилъ его до бѣлаго каленія.

— Воть этоть говорить, что русскіе плохіе,—сказаль Алеша, сбычившись.

- А у насъ на деревив поютъ: "Наша Матушка Рассея всему свъту голова".
- А ты въдь не велълъ пъть!—удивился Гутниковъ.— А хочешь въ деревню назадъ, Алешенька?..

Сердце Алени упало. Онъ прібхаль изъ деревии полгода назадъ, оборванный и голодный. Здёсь въ городё онъ отъйлся и пріодълся. Брать купиль ему штиблеты и штаны на выпускъ, отдалъ собственное пальто, немного поношенное и шпроковатое для мальчика, но совсёмъ цёлое и безъ пятенъ. Теперь зав'ятной мечтой Алени было какимъ бы то ни было путемъ пріобр'ясти карманные часы. У него оставались отъ об'ядовъ кое-какія коп'яйки, и онъ даже пробовалъ копить, но пикакъ не могъ накопить бол'яе полтинника, пбо жизнь въ город'я требовала карманныхъ денегъ, особенно по воскресеньямъ.

Гутниковъ какъ будто подслушалъ теченіе мыслей Алеши.

— Ты что толь въ деревив, Алеша,—началъ онъ опять.— Хлъбъ, соль да кануста, а въ брюхъ все пусто...

— Вотъ говорятъ: въ деревив здоровве жить. А посмотръть на тебя. Прівхаль, кости да кожа, а здъсь, гляди, какое рыло навлъ на братиемъ хлъбъ.

Алеша жилъ съ бабушкой въ бѣдной рязанской деревнѣ и питался впроголодь. Здѣсь въ городѣ они каждый день ѣли мясо. Обыкновенный обѣдъ изъ заводской столовой, два блюда и сладкое, за четвертакъ, былъ для деревни огромпымъ расходомъ и недосягаемой роскошью. Неудивительно, что городская жизиь казалась Алешѣ верхомъ благополучія, и онъ бсльше всего боялся, чтобы братъ не отослалъ его обратно на родину.

- Зачъмъ ты пария дразнишь?—сказалъ Миша съ бъглимъ упрекомъ.
- А онъ пускай дурака не валяеть,—возразиль Гутниковъ.—Умные люди, говорить, вруть, а дураки говорять правду. Нашъ, говоритъ, Евстигиъй—всего свъта умиъй.
- Обойдется, сказалъ Миша. Прочелъ книжку, Алеша? — прибавилъ онъ, обращаясь къ брату и садясь за ужипъ. Опъ заботился, какъ могъ, о развити Алеши и заставлялъ его читать книжки по своему выбору.
- Прочелъ, сказалъ Алеша уныло. Его патріотическое раздраженіе совершенно улеглось и ему было стыдно своей ссоры съ Гутниковымъ. Но писецъ постоянно говорилъ съ нимъ тономъ какого-то особаго городского и ученаго превосходства, который выводилъ Алешу изъ себя.
- -- Ну, давай мириться, Алешенька,—началь опять Гутниковъ.

Мальчикъ не отвъчалъ.

— Алексъй, человъкъ Божій, обитъ кожей, набитъ рогожей, никуда не гожій... Полно, не сердись. Скажи, мальчишечка, какія дъвушки лучше, городскія или деревенскія?

Алеша продолжалъ хмуриться, но на лицѣ его противъ воли проступила улыбка и постепенно распустилась широ-

кимъ румянымъ лучомъ.

Младшій братъ Миши быль необычайно влюбчивъ. Онъ старался пос'вщать дома, гдъ были невъсты на выданьъ и гдъ по субботамъ иногда устраивались вечеринки. Алеша называлъ ихъ по деревенски посидълками, но городскихъ барышень предпочиталъ деревенскимъ дъвкамъ.

— Деревенскія, небось, сопливыя, продолжаль неутоми-

мый Гутниковъ. -- А городскія вальяжненькія.

Алеша не вытерпълъ и утвердительно кивнулъ головой.

 Фабричныя дѣвицы, — запѣлъ неугомонный писецъ Наливочку всѣ пьютъ.
 Красотки мастерицы По Невскому снуютъ.

Хозяйка внесла самоваръ.

— А я тебъ новую книжку принесъ,—сказалъ Гутниковъ со смъхомъ, обращаясь къ Мишъ,—во всемъ твоемъ вкусъ, стихи. Нашего же брата, путиловскаго рабочаго, Шувалова.

Миша нахмурился. Онъ тоже писалъ стихи и язвитель-

ность писца обратилась теперь по его адресу.

— Посмотри, чего пишеть,—продолжалъ Гутниковъ.— Сейчасъ видно. Дай, я прочитаю:

Я въ деревнѣ пасъ скотину Да ходилъ сторожевымъ. А теперь повыше чиномъ Здѣсь я сталъ мастеровымъ.

- Мишенька, вдругь заговорилъ Алеша, опредъли меня на заводъ.
- Я теб'в говорилъ,—н'вту станка свободнаго,—возразилъ Миша такъ же хмуро.

Мъста для Алеши выходили неоднократно, но все плохія, объщавшія мало заработка. Миша непремънно хотълъ пристроить брата къ токарному станку, гдъ заработная плата была выше всего. Но Алеша былъ другого мнънія.

- Хоть куда-нибудь, настаиваль онъ, хоть въ литейную.
- Подобное къ подобному тянетъ,—насмѣшливо сказалъ Гутниковъ.

Литейная была самая необразованная мастерская, гдѣ Августь. Отдъль I.

требовалась только физическая сила и куда иные рабочіе поступали прямо изъ деревни.

Чаепитіе окончылось.

Алеша всталъ изъ-за стола и, по привычкъ, обратившись въ передній уголъ лицомъ, сталъ торопливо креститься и бормотать молитву.

— Да ты чему молишься,—со смъхомъ спросилъ Гутниковъ,—пустому углу?..

Въ комнатъ Миши не было никакой иконы. Алеша сначала удивился этому, но потомъ ръшилъ, что, должно быть братецъ знаетъ лучше. Самъ же онъ продолжалъ поступатъ такъ, какъ его учила бабушка въ деревнъ. По его понятіямъ, напримъръ, войти въ чужую квартиру и не перекреститься въ красный уголъ, было такъ же невъжливо, какъ остаться въ шапкъ и не поздороваться. Но только теперъ Гутниковъ прямо и грубо обратилъ его вниманіе на различіе между внъшнимъ поведеніемъ его и брата.

Алеша вынесъ самоваръ, убралъ чашки, потомъ сълъ на свою кровать. По лицу его было видно, что онъ кръпко думаеть о чемъ то.

- Ложись спать, Алеша!—сказаль Миша. Гутниковь сталь прощаться.
- A почему вы не молитесь, братецъ?—спросилъ вдругъ Алеша неувъреннымъ тономъ.

Миша молча пожалъ плечами.

— Ну такъ и я не буду!—ръщилъ вдругъ Алеша.

Это была съ его стороны капитуляція. Онъ какъ бы даваль об'вщаніе признать вс'єхъ друзей Миши, учительницу школы и ея учениковъ и даже Гутникова умн'ве себя, и выражаль готовность принять ихъ образъ мыслей и подражать ихъ д'вйствіямъ.

— Я еще посижу!—сказалъ Миша, вынимая изъ стола толстую тетрадь, въ мягкой черной клеенкъ. Это были его нъмецкіе переводы, въ которые онъ не заглядывалъ мъсяца три, но которые теперь почему-то пришли ему на умъ.

Вставать на работу нужно было къ шести часамъ, но Миша спалъ мало и часто засиживался за полночь, особенно съ праздника подъ будни.

Черезъ десять минуть Алеша уже спалъ крѣпкимъ сномъ. Въ комнатѣ было тихо, но нѣмецкіе переводы не клеились у Миши. Онъ сидѣлъ съ сухимъ перомъ въ рукахъ и думалъ о своей новой знакомой. Его представленіе объ Еленѣ какъ то странно двоилось. Одна Елена, та, которая стояла на эстрадѣ въ красивомъ черномъ платъѣ и съ деракой рѣчью на устахъ, была для него, какъ фигура изъ исторіи, какъ прекрасная гравюра изъ художественной книги, какъ

муза призыва и вдохновенія, съ горящимъ взоромъ и голосомъ, звонкимъ и высокимъ, какъ труба.

Другая Елена, та, которая вышла съ нимъ изъ школы и говорила такъ откровенно, казалась ему страннымъ существомъ какой-то особой породы, не похожей напримъръ, на породу людей, населявшую переулки Кузнецкаго тракта.

Миша не быль чуждъ сознанія своихъ способностей и развитія, но всетаки онъ думаль объ этой Еленѣ приблизительно такъ, какъ могъ бы думать молодой пудель о ручной канарейкѣ, которая щебечетъ на вѣткѣ комнатнаго дерева въ нѣсколькихъ шагахъ надъ головою собаки.

Экспансивное поведеніе Елены и ея настойчивость даже не поражали его. Ему казалось, что поступать такъ ей столь же свойственно, какъ птицъ летать. Онъ не могъ составить себъ опредъленнаго сужденія объ этой второй Еленъ и не вналъ, напримъръ, нравится она ему, или нътъ.

Зато попутно онъ подумалъ о Палашъ Ядренцовой и въ душъ его снова шевельнулось брезгливое чувство.

— Калошница, —подумалъ онъ, —пахнетъ отъ нея.

Работницы резиновой мануфактуры двиствительно повсюду приносили съ собою благоуханіе пахучихъ составовъ, употребляемыхъ въ ихъ занятіи. Запахъ этотъ былъ такъ тяжелъ, что матери, кормившія двтей, по возвращеніи съ работы должны были мыться и мвнять одежду. Иначе ребенокъ отказывался брать грудь.

Палаша впрочемъ уже два года не работала надъ резиной, но въ представлении Миши, она была тъсно связана съ ея матерью и со всей резиновой арміей.

- Со всячиной живуть калошницы,—думаль Миша,—по полкровати въ углахъ снимають, а другую полкровати мужчина сниметь, ну и спять вмъстъ.
- Несчастныя петербургскія работницы, продолжаль Миша свою мысль, — въ сто разъ несчастнъе мужчинъ.

Но послѣ этого онъ вызваль въ памяти образъ Елены, благоухающій чистотой и свѣжестью, и на душѣ его стало легче и свѣтлѣе.

Нъмецкие переводы не подвигались впередъ. Миша отложилъ въ сторону тетрадь и досталъ другую въ зеленой оберткъ и болъе подержаннаго вида.

На заглавномъ листъ было написано крупнымъ почеркомъ: Мои Надежды, и нарисованъ корабль, вродъ греческой триремы. На триремъ было три ряда веселъ, на каждомъ веслъ было написано: Трудъ, и въ срединъ мачта съ широкимъ четырехугольнымъ парусомъ и надписью: Свобода. На верху мачты былъ флагъ съ девизомъ: Идеалъ. На кормъ было выведено имя триремы: Жизнь, и двъ широкія доски, вдъланныя въ бока корабля, назывались Наука и Борьба. Руль корабля назывался: Сила Воли. Это была тетрадь стиховъ собственнаго сочиненія Миши. Аллегорическую картину заглавнаго листа Миша нарисоваль, когда ему было только 18 лътъ. Впрочемъ и теперь Миша любилъ рисовать въ своей тетради женскія головки, собакъ, пейзажи. Миша недурно чертилъ, зналъ также начатки рисованія и его эскизы имъли довольно приличный видъ.

Миша раскрылъ тетрадь на последней исписанной странице и тихо прочиталъ:

Отъ гудка до гудка я стою у станка, По желѣзу желѣзомъ стучу. Цѣлый- день я стучу, я желѣзо точу. Кто узнаетъ, чего я хочу?

Колесо зажужжитъ, и ръзецъ завизжитъ, И ремень зашипитъ, какъ змъя.
Та змъя, это горькая доля моя, Никуда не уйти отъ нея.

На заводѣ—въ тюрьмѣ, на работѣ—въ ярмѣ, У станка на желѣзной цѣпи. И хохочетъ гудокъ на зарѣ въ полутьмѣ: Покоряйся, молчи и терпи!

Не хочу, не могу покориться врагу, Задушу я злодъйку змъю. Ничего не боюсь, я свободы добьюсь И желъзную цъпь разобью.

Миша перевернулъ страницу, прежде всего нарисовалъ женскую головку въ широкополой шляпъ съ вуалью, подумалъ и написалъ заголовокъ: *Муза*.

Муза съ горящими ярко очами, Муза съ текущими смъло ръчами, Черноволосая, звонкоголосая, Юная муза моя...

Михаилъ Васильевъ Васюковъ, молодой токарь по металлу, изъ пушечной мастерской Череповскаго завода, поддался опасному влеченю къ красивой парижской курсисткъ Еленъ Григензамеръ.

Танъ.

(Окончаніе слъдуеть).

## Рабочіе и "политика" \*)

Живо вспоминается мнѣ картинка выборовъ въ коммиссію Шидловскаго на одномъ изъ крупныхъ заводовъ Петербурга.

У размѣточной плиты механической мастерской толпа народу. Работа пріостановлена и только одинъ электрическій подъемный кранъ гремитъ своими цѣпями и гулко перекатывается съ одного мѣста на другое. На плитѣ стоитъ выбранный рабочій. Между нимъ и избирателями происходитъ «обмѣнъ мнѣній».

- Васютка, а Васютка, говорить старый, заросшій бородой рабочій.—Ты тамъ, въ коммиссіи-то на счеть политики не больно... Ну ее къ лѣшему!..
- Кто? Я о политикъ?—Да Боже меня сохрани, отвъчаетъ избранный. Перво-на-перво скажу, чтобъ свободу слову дали; чтобъ говорить, значить, можно было безъ опаски...

Въ толиъ минутное раздумье, потомъ кто-то отвъчаетъ:

- Да, это правда. Развѣ можетъ быть толкъ, ежели не успѣлъ еще рта разинуть, а тебя уже въ тюрьму тянутъ.
- Конечно,—продолжаль выборщикъ.—Посудите сами, сколько теперь народу по тюрьмамъ сидитъ. А въдь это все наши лучшіе товарищи. Вотъ и нужно будеть еще сказать, чтобы ихъ выпустили.

<sup>\*)</sup> Настоящій очеркъ является попыткой освѣтить хотя отчасти то, поистинъ трагическое, положеніе, которое переживаетъ рабочій классъ въ настоящее время. Во всѣхъ слояхъ его происходитъ полнъйшая ломка старыхъ убѣжденій и понятій. Передъ темнымъ, неподготовленнымъ умомъ рабочаго возникла цѣлая вереница огромныхъ вопросовъ, требующихъ опредѣленнаго отношенія къ себѣ. Возникла «политика», чуждаться которой, какъ бывало прежде, рабочій ужъ не можетъ. Въ этомъ отношеніи переживаемый моментъ является историческимъ; отъ него зависитъ многое, что можетъ случиться въ будущемъ, и будетъ очень жаль, если для литературы онъ пройдетъ незамѣтно. Съ своей стороны, я не претендую датъ читателю яркую картину настроенія рабочихъ массъ и могу предложить только бѣглыя указанія на то, какъ отражались нѣкоторые факты общественной жизни на понятіяхъ и убѣжденіяхъ средняго, рядоваго рабочаго.

П. Т.

- Митька Горшковъ третій місяць сидиты! донесся чей-тоугрюмый голось.
- Жена надысь последнюю юбку заложила. Плачеть, бедная, добавиль другой.
- Ну да,—сказаль третій, это тоже нужно упомянуть. Что, на самомъ дѣлѣ! Сажаютъ людей ни за что, ни про что. Вотъ который мазурикъ или воръ тѣхъ и сажай, а рабочаго нечеготрогать!
- Еще я думаю сказать, чтобы наши засёданія въ газетахъ печатались, и все полностью, конечно.
  - Это тоже нужно.
- А потомъ еще скажу на счетъ «собраній» \*). Закрыли ихъ и не даютъ намъ нигдъ собраться. Какъ мы можемъ поговорить о нашихъ нуждахъ? Нужно, молъ, намъ свободу союзовъ, собраній, а самое главное—свободу стачекъ. Безъ нея совсъмъ нельзя жить, потому что нечъмъ бороться съ хозяиномъ, какъ только забастовкой.
  - На счетъ длинноты дня тоже бы надо сказать.
- '— Вѣрно, это тоже скажу.—То же самое скажу и на счетъ государственнаго страхованія. Заграницей тамъ, брать, такъ устроено: какъ только мастеровой доработался до старости сейчасъ ему пенсію отъ казны, или въ пріютъ какой отправятъ. А у насъ— старость пришла умирай гдѣ-нибудь подъ заборомъ, ежели въдеревнѣ никого нѣтъ.
- Васютка, заговорилъ бородатый, ты, слышь, на счетъэтого непремънно скажи. Самъ посуди: въдь мнъ 62 года, силы, почитай, никакой нътъ...

Итакъ, не употребивъ ни разу слова «политика», выборщивъ провелъ всю политическую программу и рабочіе, расходясь уже по домамъ, говорили ему:

— Такъ ты смотри же, не забудь чего-нибудь... Однимъ словомъ, какъ сегодня все говорили, такъ и тамъ валяй. А политики не нужно. Ну ее къ шуту!..

Мнѣ кажется, что эта сценка очень типична для характеристики развитія массового рабочаго вскорѣ послѣ 9-го января. Напуганная этимъ днемъ, средняя и наиболѣе многочисленная частъ рабочихъ была поставлена въ какое-то неопредѣленное положеніе. Гдѣ политика, гдѣ экономика? Разобраться въ этихъ вопросахъмало кто могъ. Былъ, напр., у нихъ о. Гапонъ, который, какъ ни какъ, а пользовался широкой популярностью. Онъ всегда подчеркивалъ, что рабочему «политики» совсѣмъ не нужно, и доходилъдаже до того, что чуть не собственноручно изгонялъ изъ «Собранія»

<sup>\*) «</sup>Собранія русскихъ фабрично-заводскихъ рабочихъ гор. Петербурга». Закрыты градоначальникомъ послъ 9-го января.

ораторовъ-политиковъ. И дъйствительно, до 9-го января «политика» являлась въ рабочихъ массахъ чъмъ-то не совствиъ желательнымъ, хотя бы уже по одному тому, что за нее слишкомъ тяжело было расплачиваться.

Были и другіе «дівльцы», подвизавшіеся съ благословенія С. П. Зубатова во всевозможных обществах взаимопомощи, гдів они расточали медоточивыя різчи о прелестях экономики, не останавливалсь ни передъ чітмъ, лишь бы оградить рабочую массу отъ вліянія политических агитаторовъ.

Страя масса, пожалуй, и не прочь была разсуждать въ такомъ духт: «Какое мнт дтло до царя, министровъ и всего прочаго. Важно имть одно: хорошій заработокъ и короткій день. Все же остальное ерунда и никакой существенной пользы мнт принести не можетъ». Но время шло. Наступила эпоха «довтрія», а вслтдь за нею и 9-е января. Независимая печать встми силами пробивалась впередъ, поминутно разоблачая то чиновничье воровство, то творящіяся беззаконія. Прежде рабочіе охотно откладывали свои 2—3°/о на нужды войны или на Красный крестъ, теперь же все чаще закрадывалось сомнтніе: да полно, дойдуть ли эти деньги по своему назначенію? Не разворують ли ихъ? А сознательные рабочіе пользовались такимъ положеніемъ, сравнивая дтятельность правительства на Востокт съ его дтятельностью здть, въ Россіи.

Къ этому времени печать давала уже достаточно матеріала для этого. Жизнь съ каждымъ днемъ выдвигала все новые и новые вопросы, и рабочей массъ становилось все яснъе, что всъ эти вопросы неразрывно связаны съ ея благополучіемъ. Масса стала вдумываться въ разыгрывавшіяся вокругъ нея событія, перебирать свои столкновенія съ окружающимъ міромъ и все, на что она обращала вниманіе, приводило ее къ заключенію, что на пути улучшенія ея быта стоитъ никто иной, какъ само правительство. Въ эту сторону направляли проснувшуюся мысль рабочаго самые мельіе факты его обыденной жизни.

Рабочіе собрались у конторы директора, чтобы заявить, положимь, о томъ, что необходимо прорубить новыя ворота на Прицъниловку. Является городовой и кричить:

«Разойдись!» Рабочіе въ недоумѣніи. Возникаетъ вопросъ: «Какое ему дѣло?» и кто-нибудь кричитъ: «Уходи къ чорту, на тачкѣ не катался, такъ покатаемъ». Этого достаточно, чтобы появился отрядъ казаковъ и началось безсмысленное, звѣрское избіеніе. Но вѣдь нагайками не выбъешь этого вопроса: «Какое имъ дѣло?»...

Или другой случай.

Въ заводъ идетъ сборъ подписей на прошеніе къ директору о томъ, чтобы, по примъру другихъ заводовъ, по субботамъ работать не до четырехъ часовъ, а до двухъ. Подписи идутъ довольно, успъшно, и никто не можетъ заподозрить здъсь что-нибудь политическое, но тъмъ не менъе въ одну прекрасную ночь всъ сборщики подписей арестованы. Опять вопросъ: «За что ихъ арестовали?»

Или еще случай.

Рабочіе, по предложенію директора, вибрали депутатовъ для переговоровъ съ нимъ относительно расцѣнокъ, но на другой же день всѣ депутаты арестованы. Кто причиной этому? Подозрѣніе падаетъ на самого директора, но тотъ даетъ честное слово, что арестъ произошелъ безъ его вѣдома и что онъ самъ приметъ всѣ мѣры къ тому, чтобы освободить арестованныхъ. Но его попытки оказываются безуспѣшны.

Кто виновникъ всѣхъ этихъ событій и происшествій? Отвѣтъ одинъ — правительство. Стало быть, надо бороться съ нимъ и нельзя обойтись безъ «политики».

Но въдь за политику сажають въ тюрьму!.. Такъ что же дъ-

Такимъ образомъ, рабочему приходилось чувствовать себя заключеннымъ въ кругѣ мучительныхъ противорѣчій. Когда эти противорѣчія бывали распутаны, рабочій выходилъ на прямую дорогу. Пока же они оставались не разрѣшенными, въ рабочихъ кругахъ царили крайне неопредѣленные взгляды на «политику», и эта неопредѣленность создавала почву даже для такихъ отрицательныхъ явленій, какъ «черная сотня».

Что изъ себя представляетъ «рабочая черная сотня»—отвътить не трудно. Главарями ея являются завъдомые негодяи, почуявшіе возможность стать ближе къ полиціи и подъ ея покровительствомъ заняться форменнымъ грабежемъ. Достаточно сказать, что у главнаго вожака черносотенцевъ Невской заставы А. Снъсарева (или Слесарева, какъ его ошибочно называли въ газетахъ) послъ его смерти осталось 1600 руб. денегъ, 8 золотыхъ часовъ, 15 серебряныхъ, десятка два кошельковъ и масса каракулевыхъ шапокъ, тогда какъ до его «политической» деятельности, по увереніямъ близко знавшихъ его лицъ, онъ ходилъ въ рваныхъ опоркахъ и велъ почти нищенскую жизнь. А полиція относилась къ черносотенцамъ дъйствительно хорошо. Стоило какому-нибудь бродягь или громиль, попавшему въ участокъ, предъявить значекъ союза русскихъ людей, какъ его немедленно освобождали, да еще и извинялись за происшедшее недоразумение. Это покровительство имъло такое послъдствіе: многіе рабочіе, преимущественно изъ среднихъ и совершенно индифферентныхъ ко всякой общественной жизни, захотъли оградить свою личность и имущество какъ отъ полиціи, такъ и отъ истинныхъ членовъ черной сотни, и тоже стали записываться въ союзъ русскихъ людей, а многіе нашли еще иной способъ: стали собственноручно чеканить значки Георгія. Эту подделку они довели до такой степени совершенства, что лично я, напр., когда мнъ подали два значка, ръшительно не могь опредълить, какой изъ нихъ настоящій, а какой поддъльный.

Но это, однако, еще не всѣ разряды черносотенцевъ. Мнѣ встръчались рабочіе, которые говорили буквально слѣдующее:

— Здёсь всему причиной—забастовки. Не будь ихъ—ничего бы подобнаго не было. Сами посудите—сегодня бастуемъ, завтра бастуемъ, послёзавтра бастуемъ... Да когда же работать-то будемъ? Вёдь этакъ совсёмъ съ голоду можно подохнуть... Да еще былъ бы какой-нибудь смыслъ, еслибъ за расцёнки или изъ-за мастера какого бастовали, а то такъ, здорово живешь. У поляковъ военное положеніе ввели, а мы голодать будемъ!..

И почти то же самое я услышаль въ котельной мастерской Семянниковскаго завода во время «разоруженія черносотенцевъ». Вст ртчи записаны мной почти дословно.

- ... У большой плиты, гдв правятся листы желвза, собралась толпа рабочихъ. На плитв стоить маленькій, несчастнаго вида рабочій и часто-часто мигаеть глазами. Ему, видимо, очень неловко подъ взглядами громадной толпы.
- Негодяй ты!—слышится сильный голосъ выборнаго—ты Іудапредатель, и нѣтъ тебѣ отъ насъ никакого сочувствія. Развѣ ты самъ не видишь, какъ тяжело приходится нашему брату рабочему, развѣ твоя собственная жизнь и здоровье не висятъ на волоскѣ каждую минуту? И неужели ты никогда не думалъ о томъ, что нужно намъ всѣмъ бороться за одно общее дѣло, чтобы сдѣлать нашъ трудъ человѣческимъ, что бы не умирать голодной смертью и не остаться калѣкой?!. А ты, точно Каннъ, вздумалъ убивать сво-ихъ же собственныхъ братьевъ, которые о тебѣ же, негодяй, заботятся...
  - Братцы, братцы!—лепечетъ рабочій.
- Н'ятъ теб'я зд'ясь братцевъ. Ты подлецъ, а такихъ братцевъ у насъ никогда не было...
- Ну, постойте же, дайте мив слово сказать. Я не виновать, ей-Богу! Судите сами: жена, четверо ребять, старуха теща... Была забастовка... придешь домой, а жена: «Ты что пришель?»—Забастовка, говорю.—«А жрать чего будемь?» и пошла ругаться. Теща тоже ворчить. Потомь вторая была забастовка, туть совсвиь чуть не загрызли... А чвмъ я виновать? Потомъ еще третій разъ забастовка... воть вамъ истинный кресть—три дня домой не ходиль. А Мишка говорить: «Это все забастовщики, жиды да революціонеры намъ двлають. Хочешь, чтобъ у насъ больше не было забастовокъ?»—Ну-да, хочу, отвъчаю я. «Пойдемъ, говорить, запишу тебя въ союзъ русскаго народа. Тамъ, говорить, пособія дають и значки Георгія, а въ придачу еще и револьверъ. Когда всѣхъ ихъ перебьемъ, тогда все тихо и смирно будеть». А я дуракъ былъ, взялъ да и пошелъ. Товарищи, простите меня. Все по глупости своей... и жена еще тоже, дура проклятая... Она-то

больше меня и сбила. Върно вамъ говорю. Простите, товарищи.

Онъ снялъ свой помятый картузъ и сталъ кланяться толпъ.

- Такъ какъ же, простимъ, что ли его?—обратился прежній голосъ къ толиъ.
  - Да ладно!.. Шутъ съ нимъ. Прощаемъ...

Рабочій облегченно водохнуль и слівзь съ плиты.

— Кто тамъ еще? Алекинъ Николай.

Сквозь толпу сталъ пробираться новый рабочій. Подойдя къ выборному, онъ положилъ передъ нимъ большой, казеннаго образца, револьверъ, значекъ, свидътельство и сталъ въ какой-то неръшительности.

— Чего же ты, лъзь на плиту!--раздались голоса.

Онъ нехотя поднялся на плиту и сталъ, опустивши голову.

- Вотъ измѣнникъ нашему рабочему дѣлу,—сказалъ опять выборный.—Іуда Искаріотскій, предавши Христа, повѣсился на осинѣ, а нашъ предатель еще живъ. У него совѣсти меньше, чѣмъ у Іуды.
- Товарищи, не предатель я и не Іуда... а вышло дёло воть какого рода. Прівхаль я изъ деревни. Сунулся на одинъ заводъ, не принимають, на другой—тоже, на третій тоже... Одиннадцать заводовъ исходиль—нигдѣ работы нѣть. Что дѣлать? Денегъ ни копѣйки, два дня крошки хлѣба не видѣлъ и знакомыхъ никого нѣтъ. Оставалось одно: идги побираться. Попробовалъ было—да не могъ. Стыдно, не дай Богъ какъ. Сѣлъ это я на лавочку и думаю, что мнѣ теперь дѣлать: либо руки на себя наложить, да въ Неву броситься?..

А какой-то человѣкъ подходить и говорить: «Никакъ безработный?»—Да, говорю, безработный.—«Все это, говорить, вамъ жиды надълали. Небось, которые подстрекали, такъ тъ голодными не бывають, имъ жалованье жиды, кому 30, кому 40 рублей, платять, а воть русскій народь страдаеть и поработаль бы, да все черезъ нихъ ничего не сдълаешь... Надо, говорить, всъхъ жидовъ да крамольниковъ сначала вывести, а потомъ и работа будетъ и все по хорошему пойдеть»... Хотыть я его туть по-русски пустить, а онъ, точно дьяволъ соблазнитель, вынимаеть серебряный рубль и говорить: «Вотъ тебъ цълковый, поди закуси чего-нибудь». Загорилось во мни все. Эхъ, думаю, видь на эти деньги во-какъ наъсться можно, и щи съ мясомъ, и каша, и стаканъ водки будетъ, да еще и на завтра останется. Взялъ я отъ него эти деньги... и такъ оно все къ одному и пошло. На другой день получиль отъ какой-то барыни (Варварой Николаевной называется) и билетъ «активной борьбы», и револьверъ съ разрѣшеніемъ полиціи. «Ты, говорить, только къ намъ на собранія приходи, а то и на заводъ устроимъ». Ну, и устроила!.

Онъ на минуту замолчалъ а потомъ обратился къ толпъ.

- Простите меня, товарищи. Въдность да голодуха заставили меня поступить въ этотъ союзъ. А на счетъ револьвера не сомнъвайтесь, когда дъло коснулось, вотъ вамъ крестъ, ихъ бы первыхъ началъ стрълять.
- A почему же мы при бѣдности и голодѣ не дѣлали такъ, какъ ты?—спросилъ кто-то.
- Простите, братцы, хотя и зналъ я про это, а другого пути не было, или въ Неву, или къ Варваръ Николаевнъ...

Вслъдъ за ними проходить еще нъсколько человъкъ, но мотивъ вступленія въ черную сотню у всъхъ оказывается приблизительно одинъ и тотъ же.

Не нужно забывать и слѣдующаго. Условія, при которыхъ русскій рабочій можеть имѣть хоть до нѣкоторой степени сносный заработокъ, ставять его въ большую зависимость отъ мастера. У всякаго за плечами нѣсколько голодныхъ ртовъ, которые побуждають его какъ можно больше зарабатывать денегъ, и если только мастеръ чувствуетъ симпатію къ черносотенцамъ, то и рабочему приходится считаться съ этимъ. Право на трудъ русскаго рабочаго находится въ громадной зависимости отъ политическихъ убѣжденій начальника, и чѣмъ темнѣе комплектъ рабочихъ, тѣмъ больше можетъ имѣть начальникъ «своихъ» приверженцевъ.

Вернемся, однако, къ прежнему. Какъ мы видѣли, «политики» рабочіе боялись, но боялись не самой сущности ея, а только слова, боялись, какъ жупела, плохо разбираясь въ томъ, гдѣ кончается экономика и начинается политика.

- Коммиссія Шидловскаго сыграла въ этомъ отношеніи благодарную роль. Прежде всего она пробудила у рабочихъ интересъ къ дъятельности правительства. Многіе въ первую минуту было повърили, что правительство дъйствительно думаетъ позаботиться объ ихъ нуждахъ, потому собраніе выборщиковъ происходило въ довольно таки торжественной обстановкъ. Впрочемъ, сознательные рабочіе и тогда не особенно поддавались иллюзіямъ. Многіе избранные ръшительно отказывались идти въ эту коммиссію, мотивируя свой отказъ тъмъ, что имъ совсъмъ не хочется садиться въ тюрьму, другіе заключали съ товарищами словесное условіе, чтобы не дали умереть съ голоду ихъ семьямъ, если депутатовъ посадять въ тюрьму. Никто не сомнъвался, что правительство способно засадить въ тюрьму всехъ депутатовъ, и даже широкимъ. массамъ казалось необходимымъ, чтобы избраннымъ ими людямъ была до начала работъ коммиссіи обезпечена неприкосновенность личности и свобода слова. Правительство отказалось это сделать. Начались аресты, а въ лучшемъ случав увольненія выборщиковъ съ заводовъ и фабрикъ. Тогда уже всемъ стало ясно, что, созывая коммиссію, правительство им'то одну ц'ть: поманить рабочихъ дешевыми объщаніями, не предполагая выполнить ихъ на дълъ.

Возникшая вследъ за темъ другая коммиссія, Коковцева, уже

совсёмъ не представляла интереса въ глазахъ рабочихъ. Только по временамъ въ мастерскихъ прочитывались отчеты ея засёданій и то лишь затёмъ, чтобы поглумиться надъ разыгрываемой комедіей, такъ какъ въ это время правительству не вёрилъ уже никто.

- Придется, върно, подождать до января, чтобы къ годовщинъ подогнать, да и снова къ Зимнему дворцу...
  - Только не съ голыми руками!
  - Да ужъ, конечно. Дело ясное...

Такіе многозначительные разговоры слышались повсюду.

Среди захваченныхъ уже «политикой» рабочихъ рано или поздно неизбъжно возникалъ вопросъ о партійной организаціи. Въ Петербургъ до послъдняго года наибольшею популярностью въ рабочей средъ пользовалась соціалъ-демократическая партія. Но эта популярность далеко не устраняла возможности многихъ недоумъній даже среди рабочихъ, причислявшихъ себя къ соціалъдемократамъ.

Мнѣ вспоминается небольшой конспиративный кружокъ, куда въ качествѣ рабочаго входилъ и я. Это было приблизительно въ 1900 г. Кружокъ считался соціалъ-демократическимъ, но не потому, чтобы всѣ мы знали Маркса и раздѣляли программу с.-д. партіи, а просто въ силу популярности слова «соціалъ-демократъ». Въ немъ намъ слышался оппозиціонный духъ, символъ борьбы, но борьбы не одного со многими, а организованной, дружной силой. Нашъ студентъ-пропагандистъ называлъ себя соціалъ-демократомъ, и развѣ мы, его ученики, могли именоваться иначе?

Каждую субботу онъ прівзжаль къ намъ и подъ его руководствомъ мы изучали политическую экономію. Однажды онъ привезъ намъ «Коммунистическій Манифестъ», познакомиль съ его значеніемъ для пролетаріата и принялся читать. Мы слушали внимательно. Все казалось такъ ясно и просто, что возражать было рѣшительно не на что.

Вотъ и последнія слова: «Коллективисты не скрывають своихъ целей... Они обращаются со своимъ призывомъ къ пролетаріату. В предстоящей борьбо пролетаріямь нечего терять, они потеряють только свои цели а пріобретуть весь міръ»...

- Какъ это нечего терять?--спросилъ мой товарищъ Н.
- Очень просто. Жизнь рабочаго такъ тяжела, что она совсвиъ не имъетъ для него цънности.
  - Вотъ тебъ и разъ! А какъ же жена, дъти... а я самъ?!.
  - То есть, вы что хотите сказать?
- Да въдь люблю я ихъ, или нътъ? Или вотъ возъмемъ нищаго, самаго настоящаго. Почему онъ мучается, а не хочетъ либо утопиться, либо повъситься? Жизнь стало быть дорога.

- Вы не такъ понимаете. Нищіе не могуть быть пособниками дълу соціализма. Для нихъ, какъ и для всякаго лумпенъ-пролетарія, даже выгоднъе, если по прежнему будеть существовать капитализмъ.
- Я съ этимъ не спорю, но опять таки спраниваю, почему, не смотря на всё свои лишенія, они все же не хотять разстаться съ жизнью, почему даже для нихъ она имѣетъ такую громадную цённость. Насъ призываютъ къ открытой борьбе и многимъ, быть можетъ, очень многимъ, придется умереть. Конечно, это такъ и будетъ, но представьте себе, пріятно ли будетъ погибшимъ за дёло всего народа слышать, что «они, молъ, умерли потому, что имъ терять было нечего?»—Да какъ это—терять нечего?

Студентъ заговорилъ было объ экономической зависимости, но Н. не далъ ему договорить.

— Бросьте вы эту самую «экономическую зависимость». Разв'я однимъ рублемъ, однимъ брюхомъ измѣряется революція? Есть что-то такое, что превыше рубля и брюха стоить. Есть идея, и только она одна заставить пойти на баррикады. Послушайте-ка, я вамъ разскажу такую штуку. Предположимъ, у насъ была революція и мы вдвоемъ съ вами убиты. На наши похороны приходить человъкъ и, памятуя эти слова манифеста, говорить следующее: «Это лежить человекь, который могь пользоваться всъмъ, что только произвела наша культура: у него былъ собственный домъ, у него были деньги, у него были лошади, но онъ все это отдаль дёлу революціи и, мало того, отдаль даже свою жизнь.» Потомъ, обратившись ко мнв, скажетъ: «Но человъкъ, лежащій рядомъ съ нимъ, совсемъ другого типа. При жизни онъ принужденъ былъ влачить жалкое существованіе. Женившись, онъ пріобрълъ жену, а черезъ два года и двоихъ дътей. Послъ этого жизнь стала еще тяжелье. Онъ не могь заплатить за квартиру, онъ не могъ накормить даже семью... Его смерть является результатомъ желанія добиться лучшей жизни. И для насъ совершенно ясно и понятно...» Скажите, пожалуйста, развъ это не оскорбило бы васъ? Развъ правъ быль бы этоть человъкъ, давъ мнъ такую оцънку... А въдь съ точки зрвнія манифеста онъ быль бы совершенно правъ. Выходить, значить, такъ: если умираеть интеллигенть, то делаеть это по своей доброй воли, приносить свою жизнь въ жертву народу, следовательно-онъ герой; умираетъ же нашъ братъ, рабочій, такъ и нужно; другого исхода у него не было. Рабочіе следовательно должны это делать по закону природы, а вся интеллигенція въ силу особой филантропіи или отъ н'яжности вашихъ чувствъ.

Пропагандисть, насколько я помню, ничего существеннаго не возразиль. Бывали въ нашихъ бесёдахъ съ пропагандистомъ и другіе случаи, когда у насъ получалось ощущеніе какой-то недосказанности, чего-то такого, что не давало намъ возможности вполнё понимать своего учителя. Кое-кто объясняль это врожден-

ной чертой всякаго интеллигента относиться къ рабочимъ немного свысока и не иначе, какъ покровительственнымъ тономъ, другіе просто думали, что причиной этого является отсутствіе знанія жизни той среды, куда соціалъ-демократы направили всю свою дъятельность.

И тогда уже въ рабочихъ сферахъ возникалъ вопросъ о деревнѣ. Какъ поступить? Какъ улучшить ея положеніе, хотя бы до какой степени, чтобы тамъ не нуждались въ несчастныхъ 5—10 рубляхъ, которые рабочій ежемѣсячно высылаетъ туда? И рабочій былъ въ правѣ требовать отъ партіи разрѣшенія этихъ вопросовъ: если лично для него партія выработала довольно большую программу всякихъ улучшеній, то почему же она забыла про деревню, гдѣ житье гораздо хуже, чѣмъ въ городѣ?

Въдь нужно же и тамъ что-нибудь сдълать, хотя бы для того, чтобы онъ могъ развязаться съ деревней и чувствовать себя свободнымъ.

На этотъ вопросъ партія не давала отвъта. Идея же пролетаризаціи крестьянъ мало кого удовлетворяла въ рабочей средъ.

— Да будь у меня 10—15 десятинъ земли, развѣ бы я поѣхалъ на заводъ? Будь онъ трижды проклятъ! Миѣ тысячу разъ пріятнѣй ходить за сохой, чѣмъ здѣсь печься въ огнѣ и дышать копотью... Тамъ нѣтъ надъ тобой ни мастера, ни подъ-мастера, ни чорта, ни дьявола. Самъ себѣ хозяинъ, что хочешь, то и дѣлаешь.

Такія слова я слышаль отъ интеллигентныхъ, вполнѣ развитыхъ рабочихъ, которые вдобавокъ зарабатывали хорошія деньги и, казалось, должны были бы привыкнуть къ театру, книгѣ и многимъ другимъ удовольствіямъ городской жизни.

Но, помимо того, многимъ казалось, что даже и въ вопросахъ чисто рабочаго быта соціалъ-демократія не вполнѣ компетентна. Многихъ, напр., удивило: какъ это на ряду съ другими требованіями с.-д. программы партіей не выставляется требованія отмѣны задѣльныхъ работъ и замѣны ихъ поденными, тогда какъ это принесло бы рабочимъ громадное облегченіс. Сами рабочіе какъ разъ настаивали на такомъ требованіи.

Я знаю около 15-ти крупныхъ заводовъ, которые выставили свои требованія весной проплаго года, и въ громадномъ большинствъ случаевъ въ числъ этихъ требованій стояло и такое: «во всъхъ отрасляхъ труда ввести поденную плату, гарантировавъ ее извъстнымъ минимумомъ».

Эти и подобныя недоумѣнія приводили нѣкоторыхъ рабочихъ къ мысли, что соціаль-демократическая партія слишкомъ оторвана отъ рабочей жизни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ имъ казалось, что дѣло сразу приметъ другой оборотъ, если только самимъ рабочимъ удастся войти въ комитетъ существовавшаго въ то время «Союза борьбы за освобожденіе рабочаго класса». На тотъ же случай, если бы это оказалось невозможнымъ, нѣкоторые рабочіе помышляли даже осно-

вать свою собственную соціаль-демократическую рабочую органивацію. Собственно говоря, эта идея была уже не нова. Еще въ въ 1897 году рабочіе обращались къ «Союзу борьбы» съ этимъ же предложеніемъ, но тогда союзъ категорически отказался принять его. Послъ того возникла отдъльная рабочая группа «Рабочей мысли», съ газетой того же названія, но она продержалась очень недолго, года два, и выпустила всего 10 — 12 номеровъ газеты. Впрочемъ ея короткое существование провело заметную черту въ исторіи нашей соц.-демократіи. На «Рабочую Мысль» посыпались обвиненія, что она удъляеть слишкомъ много мъста экономическимъ вопросамъ. Одни находили, что это случайныя ошибки, которыя впоследствіи сгладятся, другія же выражали опасенія, что, благодаря этому экономизму, рабочій классъ легко можетъ подпасть подъ вдіяніе буржуазныхъ классовъ, и стали противупоставлять «экономическому» соц.-демократизму рабочихъ свой «революціонный» с.-демократизмъ. Но какъ бы то ни было, а съ фактомъ возникновенія чисто рабочей соціаль-демократической группы приходилось считаться. Видный представитель Р. С.-Д. Р. П. г. Ленинъ, въ программной книжкв «Искры» «Что делать» пришель къ заключенію, что къ голосу рабочаго дъйствительно надо прислушиваться, и предложиль перестроить всю партію такь, чтобы центральный комитеть оставался въ прежнемъ составъ, но отъ него уже, спускаясь ниже, шли группы, въ которыхъ могли принимать участіе и сами рабочіе. Отъ такого предложенія рабочіе отказались, и предложили совершенно организацію обратную, «снизу вверхъ», т. е. чтобы всв высшія учрежденія партіи были составлены изъ выборныхъ представителей рабочихъ группъ и кружковъ. Но съ этимъ, въ свою очередь, не согласились интеллигенты.

И вотъ между двумя одноименными группами началась борьба. На сторонъ «революціонной» соціалъ-демократіи было все, что нужно для дѣла: образованность, литературныя силы, конспиративный опытъ и даже небольшія средства, на сторонъ же рабочихъ—ничего этого не было. Нъсколько интеллигентовъ, перешедшихъ на ихъ сторону, мало, въ сущности, помогли дѣлу и послъ нъсколькихъ арестовъ «Рабочая Мысль» прекратила свое существованіе.

Послѣ того вмѣсто «Рабочей Мысли» возникаетъ «Петербургская рабочая организація». Пріобрѣтается шрифтъ, собственноручно изготовляется станокъ для печатанія и на свѣтъ Божій начинаютъ появляться «Листки Рабочей Организаціи». Но одновременно начинаются и аресты, и черезъ полтора года, послѣ цѣлаго ряда арестовъ съ одной стороны, и постоянныхъ нападокъ искровцевъ—съ другой, эта организація распалась. Такимъ образомъ попытка создать «самоуправленіе пролетаріата» и на этотъ разъ потерпѣла крушеніе.

Прошло два съ лишнимъ года. Наступилъ моментъ всеобщей забастовки. Точно изъ земли выросъ Совътъ рабочихъ депутатовъ.

И какъ быстро! Первое засъдание делегатовъ было 13 октября, на второмъ засъдании присутствовали представители 40 заводовъ, а на третьемъ—226 депутатовъ отъ 96 предпріятій, представители объединеннаго стачечнаго комитета желъзнодорожныхъ служащихъ и рабочихъ и пяти профессіональныхъ союзовъ \*).

Откуда же взялся этотъ Совътъ рабочихъ депутатовъ и въ чемъ была его сила?

Отвѣть ясень: «Сила Совѣта рабочихъ депутатовъ»—говорить г. Махновецъ-Акимовъ—объясняется тѣмъ, что корни его создались задолго до октябрскихъ событій и теперь только обнаружилась давняя и упорная работа, которая совершалась уже много лють внутри пролетарскихъ массъ Петербурга \*\*) и которую упорно не хотѣли видѣть ни его невѣжественные враги, ни его близкіе друзья» («Рабочій Голосъ» № 1).

«Совътъ рабочихъ депутатовъ» явился олицетвореніемъ постоянной идеи рабочихъ—создать свое рабочее самоуправленіе и если не совсъмъ оградиться отъ вліянія интеллигентской соціалъдемократіи, то, во всякомъ случать, имътъ право ръшающаго голоса въ своихъ собственныхъ дълахъ.

Правда, всв члены «Рабочей Мысли» и «Петербургской организаціи» именовали себя «соціалъ-демократами», не было бы слишкомъ рисковано заключать изъ этого, что всв они давали себв точный отчеть въ ученіи соціалъ-демократической партіи и вполнѣ принимали всв ея выводы.

Наступила эпоха митинговъ. Повсюду устраивались собранія, произносились рѣчи на политическія темы, и въ эту-то эпоху рабочая масса услыхала еще другихъ поборниковъ революціи, и тоже соціалистовъ. Слыхать-то, впрочемъ, о нихъ рабочіе и раньше слыхали, но въ подробностяхъ мало кто зналъ, что это за люди, куда они стремятся и какими путями. Соціалъ-демократы, работавшіе на заводахъ, отнюдь не склонны были разъяснять ученіе соперничающей съ ними партіи, и въ массѣ рабочихъ о соціалистахъреволюціонерахъ складывалось понятіе, чисто механически вывонившеся изъ самаго ихъ названія: «соціалисть» такъ значить онъ и остается соціалистомъ, а «революціонеръ»—значить съ револьверомъ или бомбой. Иначе говоря, соціалисты-революціонеры представлялись стремящимися насильственнымъ путемъ, при помощи оружія, ввести соціалистическій строй.

Отъ такого представленія пахло смертью и динамитомъ, и въдушу рабочаго закрадывалось чувство не то боязни, не то недовърія. А рядомъ была другая партія, которая ръшительно заявляла свой протестъ противъ политическихъ убійствъ, говорила о борьбъ съ правительствомъ и капиталистами путемъ мирнаго объединенія

<sup>\*) &</sup>quot;Начало" № 2. Статья г. Мартынова.

<sup>\*\*)</sup> Курсивъ мой. П. Т.

пролетаріата, и симпатіи рабочихъ клонились скорте на сторону этой партіи.

Продолжалось это долго, до тъхъ поръ, пока по всей Россіи не прогремъли имена героевъ-мучениковъ принадлежавшихъ къ партіи соціалистовъ-революціонеровъ. И вотъ въ души рабочихъ стало закрадываться другое чувство, чувство безграничнаго уваженія къ этой партіи.

Но одно это еще не измѣняло въ сущности взглядовъ рабочей массы. По прежнему соціалисть-революціонеръ рисовался ей съ бомбой или браунингомъ, и на первыхъ митингахъ соціалистовъ-революціонеровъ рабочіе относились къ нимъ нѣсколько подозрительно. Къ тому же и соціаль-демократы часто не давали возможности соціалистамъ-революціонерамъ развивать свою программу. Между ораторами обѣихъ партій нерѣдко завязывались безконечныя и мелочныя пренія, въ которыхъ для слушателей затеривалась сущность программы. Бывало и хуже. Одно время митинги соціалистовъреволюціонеровъ упорно срывались соціалъ-демократами. Шумъ, крики, свистки, раздававшіеся при этомъ, производили самое подавляющее дѣйствіе на рядовыхъ, полусознательныхъ рабочихъ и заставляли ихъ переживать глубокое разочарованіе въ своихъ передовыхъ товарищахъ.

— «Ну, что они дѣлаютъ? Что они дѣлаютъ? —говорилъ мой сосѣдъ, пожилой, степенный рабочій на одномъ изъ такихъ митинговъ.—Сраму-то сколько! Вотъ такъ, скажутъ, рабочіе, вотъ такъ молодцы!»—и по взволнованному лицу его было видно, какое огорченіе переживаетъ онъ въ эту минуту.

Въ концъ концовъ, соціалистамъ-революціонерамъ на осеннихъ митингахъ 1905 года удалось выяснить главнъйшія черты своей програмы, но все же многое въ ней для средняго рабочаго осталось неяснымъ. Основное различіе объихъ партій для такого средняго рабочаго свелось къ тому, что у соціалистовъ-революціонеровъ имъется требование земли для народа, но обставленное непонятными терминами «націонализація» и «соціализація», а у соціальдемократовъ почти ничего не говорится о земль. Между тымъ рабочій уже знаеть, что безъ земли-то никакъ не обойденься, что все крестьянство, какъ одинъ человъкъ, жалуется на недостатокъ ея. И, пожалуй, неудивительно, что среди рабочихъ порою зарождается такое настроеніе, которое какъ-то у одного изъ моихъ товарищей вылилось въ мечтательномъ возгласъ: «Эхъ, кабы у всвхъ этихъ соціалистовъ хвосты отрубиты!» Когда я спросиль, что онъ хочеть этимъ сказать, онъ отвътиль: «Очень просто: ежели онъ соціалисть-революціонеръ, отруби ему «революціонеръ», ежели соціаль-демократь-отруби ему «демократь». Тогда все хороше будеть, потому-одни соціалисты останутся.»

Говоря объ отношеніи петербургскихъ рабочихъ къ «политикѣ» вообще, я не могу обойти молчаніемъ и отношенія ихъ къ Государственной Думѣ.

Въ свое время обнародование закона о Думѣ никакихъ восторговъ у рабочихъ не вызвало. Всюду, гдѣ только мнѣ случалось наблюдать настроение рабочихъ массъ, кт Думѣ до самаго момента выступления трудовой группы относились отрицательно. Для такого настроения были, конечно, свои глубокия причины.

Въ періодъ между январемъ и августомъ мѣсяцами прошлаго года вездѣ и всюду, на каждомъ шагу повторялось: «конституція», «всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право».

Слово «конституція» было понятно всёмъ.

— «Хотять, чтобы все просто было: вотъ тебѣ царь, вотъ тебѣ народные представители. Что они захотять, то царь и дѣлай»!

Правда, такое объяснение вызывало много побочныхъ вопросовъ въ родъ того: «А если царь не захочеть дълать по ихнему»? или: «Если представители не согласятся съ царемъ, что тогда»? Такіе вопросы возникали довольно часто, но въ общемъ идея конститупіи была понятна.

Зато много недоумъній порождали на первыхъ порахъ слова: прямое, равное и тайное избирательное право. Въ концъ концовъ, однако, и эти понятія были усвоены и восприняты рабочей массой, слившей съ ними и самое понятіе конституціи.

Наконецъ, «конституція» 6 августа была опубликована. Рабочіе въ первую минуту пришли даже въ недоумъніе: конституція ли это? Все время и имъ, и они сами твердили о всеобщемъ, прямомъ, равномъ и тайномъ избирательномъ правъ, а тутъ вдругъ преподносятъ что-то такое, надъ чъмъ и самъ чортъ ногу сломитъ и главное—безъ единаго намека на какое-нибудь, хотя бы одно изъ вошедшихъ уже въ сознаніе массы понятій.

— Да полно, конституція ли это на самомъ дѣлѣ? Можетъ быть что-нибудь другое, «конституція» же потомъ будеть... — Но нѣть, тѣ же газеты сообщили, что «это» именно и есть наша русская конституція

Волей-неволей пришлось доискиваться ея сущности и темныя бюрократическія фразы переводить на челов'яческій языкъ.

- Рабочіе обойдены! Рабочихъ въ Думѣ не будетъ! пронеслось по всѣмъ заводамъ и фабрикамъ Петербурга, и на головы творцовъ «конституціи» посыпался градъ непечатныхъ словечекъ.
- Это всегда такъ бываетъ,—съ мрачнымъ пессимизмомъ говорили многіе:—кто больше всего добивается, тому всегда шишъ на маслѣ даютъ.

Выли и другіе, которые открыто заявляли, что хорошаго давать даромъ никто не станетъ. Хорошее пріобретается въ борьбе, берется силой, и только тогда можно надъяться на участіе пролетаріата въ парламентъ, когда онъ заставитъ правительство признать его за организованную, мощную силу.

Нѣкоторые изъ помнившихъ еще ужасы 9-го января заявляли было, что довольно борьбы, что тогда они не мало своей крови пролили, но ихъ сейчасъ же сбивали съ позиціи указавши на то, что совсѣмъ и не нужно было свою кровь проливать, а скорѣй наоборотъ...

Цензовая система, принятая за основаніе булыгинской Думы, вызвала самыя різкія осужденія. Никто не могь уяснить себі, какимъ образомъ народное представительство можеть ужиться съ цензовыми выборами. Всімъ казалось, что такимъ путемъ правительство устраиваеть величайшій подлогь, фальсифицируеть народное представительство. Идеальныя понятія, почерпнутыя изъ хорошихъ книжекъ, всосались въ плоть и въ кровь рабочей массы и внушили всімъ, что въ парламенть должны раздаваться главнымъ образомъ голоса тіхть, кому плохо живется, а плохо живется ужъ отнюдь не «лицамъ, имінощимъ отъ 300 до 500 дес. земли».

Были, конечно, и исключенія. Въ числѣ сознательныхъ рабочихъ находились и такіе, которые считали нужнымъ проникнуть даже въ булыгинскую Думу и съ этою цѣлью собирались ѣхать въ деревню (могли это сдѣлать, конечно, только тѣ, кто имѣлъ тамъ какую-нибудь «зацѣпку»). Но громадное большинство разсуждало приблизительно такъ: пролетаріатъ имѣетъ всѣ права на то, чтобы выставить своихъ собственныхъ представителей. Идти же косвенными путями для него унизительно; поэтому нужно требовать отъ правительства, чтобы оно признало правоспособными всѣхъ гражданъ, живущихъ въ Россіи.

Это требованіе предлагалось выставить 9 января 1906 г., чтобы такимъ образомъ подогнать новое выступленіе къ годовщинъ перваго. До тъхъ же поръ—говорилось въ рабочей средь—съ Думой считаться нечего: ее нужно бойкотировать.

Итакъ, бойкотъ Думы въ рабочихъ массахъ возникъ совсѣмъ не отъ вліянія «злонамѣренной пропаганды». Онъ явился, какъ органическій протестъ противъ штнорированія пролетаріата Думой и вылился въ такой же точно формѣ, въ какой вылилось и само игнорированіе: булыгинская Дума бойкотируетъ пролетаріатъ, пролетаріатъ, въ свою очередь будетъ бойкотировать Думу. Вліяніе интеллигенціи здѣсь отнюдь не имѣло рѣшающаго значенія.

Не помогь дѣлу и законъ 11 декабря, расширившій избирательныя права пролетаріата. Онъ не разубѣдиль рабочихъ въ томъ, что идти въ Думу не слѣдуетъ. Напротивъ, произволъ и насилія правительства, разгулявшіеся во всю мочь послѣ подавленія московскаго возстанія, еще болѣе убѣдили рабочихъ, что идти въ Думу не слѣдуетъ, идти туда значить поддерживать то правитель-

ство, которое какъ воду льетъ кровь народа и заточаетъ въ тюрьмы ихъ лучшихъ товарищей. Давать ему новыя жертвы они не желаютъ. Тогда были уже случаи, что правительство арестовывало выбранныхъ населеніемъ людей.

Раздавались и находили себъ слушателей даже такія проповъди.

«Рабочіе, вы поняли, что именемъ народа правительство царское хочетъ прикрыть свои мрачныя преступленія, грязпыя дѣянія и подлыя цѣли; вы поняли, вы разгадали игру правительства; вы поняли и видите, что на эту приманку идетъ богатая буржуазія, потому что сама хочетъ стать у власти, сама мечтаетъ править народомъ... Вы поняли все это и презрительно отказались отъ участія въ выборахъ. Вы не повѣрили въ Думу, въ эту плохую поддѣлку парламента,—и вы правы, но вѣдь вы вѣрите еще въ парламентъ, «настоящій парламентъ» и вы ошибаетесь. Знайте, что нигдѣ, ни во Франціи, ни въ Бельгіи, ни въ Германіи, ни въ Англіи... нигдѣ парламенты не выражають интересовъ рабочаго народа, что въ нихъ царствуетъ исключительно буржуазія и за 50 лѣтъ, какъ существують парламенты въ Зап. Европѣ, тамъ не нашлось времени поговорить даже о восьмичасовомъ днѣ! Хотите ли вы подождать 50 лѣтъ?! \*).

Еще болье укрыпило отрицательное отношение рабочихъ въ Дум'в то обстоятельство, что въ день 5 марта, когда должны были производиться выборы уполномоченныхъ, всв фабрики и заводы Петербурга были буквально заполнены войсками и полиціей и всякому, желавшему пройти на выборы, приходилось идти въ полномъ смысл'я слова подъ штыки, шашки и нагайки. Конечно, желающихъ производить выборы въ такой обстановкъ оказалось очень немного. На Невскомъ судостроительномъ заводъ изъ 5814 человъкъ явилось около 300, причемъ 100 чел. прислали письменныя заявленія о томъ, что не желають принимать участія въ фальшивой полицейской Думъ. На *Путиловскомъ*—избирателей было 10500 чел., изъ нихъ явилось около 1600. На Спасской бумагопрядильню совсемъ никто не явился. Такъ же не явились на заводъ у Глъбова (200 ч.) и Арт. Коппеля (500 ч.). На фабрикъ Максвеля рабочіе собрались съ твиъ, чтобы заявить черезъ депутатовъ, что ихъ правительство не Витте-Лурново, а Совъть рабочихъ депутатовъ и они будутъ выбирать только по его приглашенію, а потому требуютъ немедленнаго его освобожденія, и т. д.

Но даже тамъ, гдѣ приступали къ выборамъ, они нерѣдко оканчивались курьезами. Такъ, въ одномъ мѣстѣ избрали заводскую собаку Розку, мотивируя ея избраніе тѣмъ, что нашей истощенной казнѣ слишкомъ тяжело будетъ платить всѣмъ депутатамъ по 10 руб. въ день, тогда какъ для Розки вполнѣ достаточно будетъ

<sup>\*)</sup> Изълистка «Петербургской организаціи анархистовъ-коммунистовъ»

и 15 коп. Въ другомъ мѣстѣ избрали фабричную трубу, какъ несомнѣнно обладающую дѣйствительной неприкосновенностью личности; въ третьемъ избрали глухонѣмого, но и тотъ, узнавщи въ чемъ дѣло, отказался.

Дума, однако, собралась. Въ первые дни отношеніе къ ней было такое же отрицательное. День 27-го марта у рабочихъ прошель демонстративно тихо. Не смотря на предложенія начальства отпраздновать его, какъ за Невской заставой, такъ и за Нарвской работали всё заводы и фабрики. Мало того, паровая конка, идущая изъ-за Невской заставы и обыкновенно всегда переполненная пассажирами, въ этотъ день была совершенно пуста. Видимо, рабочіе умышленно избёгали ёзды въ городъ. Точно такъ же и флаги, которыми былъ убранъ весь городъ, за заставой совершенно отсутствовали.

— Къ чорту Думу. Не нужно намъ ее... Да здравствуетъ Учредительное собраніе, на основѣ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго права. Вотъ чего мы хотимъ и требуемъ.

Такъ говорили даже средніе рабочіе въ то время, когда нашъ парламенть начиналь уже шумёть.

Прошло два мѣсяца и отношенія рабочихъ къ Думѣ рѣзко измѣнились. Даже тѣ, кто не могъ прежде говорить о ней безъ негодованія, стали относиться къ ея дѣятельности очень внимательно. Уже отвѣтный адресъ на тронную рѣчь вызвалъ живѣйшій интересъ и сочувствіе. Еще большій фуроръ произвелъ инцидентъ съ министрами. Требованіе ихъ отставки, выраженное въ рѣшительной и откровенной формѣ, понравилось всѣмъ.

— Вотъ, братъ ты мой, министровъ-то какъ поперли!—говорили самые простые рабочіе, и нужно было вид'ють, сколько удовольствія звучало въ этихъ словахъ.

Но особенно сильное впечатлѣніе на петербургскихъ рабочихъ произвело образованіе въ Думѣ трудовой группы и ея выступленія. До тѣхъ поръ вопросъ о деревнѣ, о землѣ никогда не выступалъ передъ рабочими съ такою яркостью. До Думы крестьяне сидѣли гдѣ-то тамъ, далеко. Они напоминали рабочему о себѣ только письмами съ назойливыми требованіями выслать деньжонокъ, да еще паспортами, которые нужно было выписывать изъ волости. Въ Думѣ рабочіе увидѣли крестьянъ въ новомъ освѣщеніи. Твердый и рѣшительный голосъ трудовой группы: «земли и воли!» нашель откликъ и въ рабочихъ. Передъ послѣдними во всей своей грандіозности всталъ земельный вопросъ, не терпящій никакихъ отлагательствъ, и трудовая группа приковала къ себѣ ихъ симпатіи. При всемъ томъ, сознательные рабочіе хорошо понимали и то. что вѣдь Дума-то создана въ значительной мѣрѣ ихъ руками

и, не смотря на это, они не имѣють въ ней своихъ представителей. Они помнили, что бойкотъ Думы съ ихъ стороны явился результатомъ полной невозможности выбирать тѣхъ людей, которые, по ихъ мнѣнію, являлись истинными выразителями ихъ интересовъ. Въ виду этого при всей симпатіи къ отдѣльнымъ дѣйствіямъ Думы, рабочіе все же могли признать за ней только одну миссію—осуществить амнистію, установить свободы и создать всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право. Послѣ того Дума по ихъ мнѣнію, должна была бы немедленно уступить свое мѣсто правильному народному представительству, въ рядахъ котораго нашлось бы мѣсто и представителямъ пролетаріата.

Раньше, однако, чѣмъ эти новыя представленія успѣли укрѣпиться въ рабочей средѣ,—разгонъ Думы измѣнилъ всю постановку вопроса о народномъ представительствѣ.

П. Тимофеевъ.

## Стихотворенія.

I.

Зловіній мракъ кругомъ... Сомкнулись грозно тучи, Порою тяжкій громъ встревожить тишину— И вздрогнеть все вокругъ... И гонитъ вихрь могучій На груды черныхъ скалъ мятежную волну!

И полонъ мракъ ночной набатнымъ грознымъ звономъ---Мятущихся стихій гремитъ живой органъ! И въ блескъ молній злыхъ, съ проклятіемъ и стономъ, Бунтующій бурунъ летитъ, какъ ураганъ.

Π.

Кровавый смерчъ несется надъ страной! Онъ слъпъ и глухъ,—не видитъ и не слышитъ... Смывая все жестокою волной, Онъ местью злой, онъ ненавистью дышетъ!

Спасенья нѣтъ! Застигнетъ на пути, Ворвется въ домъ, разрушитъ всѣ преграды... Отъ грозныхъ волнъ не скрыться, не уйти— И не проси у нихъ пощады!

Будь гордъ и смѣлъ! Съ открытой головой Иди впередъ безъ дѣтскаго смущенья... И въ часъ борьбы великой, роковой И жизнь отдай безъ сожалъ́нья!

Н. Шрейтеръ

возвышенность скрыла ее оть глазъ, затъмъ фигура ея снова появилась, вырисовываясь на фонъ то краснаго клевера, то зеленой пшеницы. Лицо ея было скрыто отчасти букетомъ лютиковъ, отчасти большими полями шляпки. Онъ отошелъ отъ лъсенки, чтобы дать ей дорогу, и стоялъ, глядя на нее съ замираніемъ сердца. Неужели всъ англійскія дъвушки ходятъ такимъ твердымъ шагомъ и такъ держатъ голову?

Она взяла лютики въ другую руку, и онъ увидълъ ея лицо. Въ слъдующую секунду она тоже узнала его и остановилась среди дорожки, неподвижная, какъ статуя. Лютики выскользнули изъ ея рукъ и упали къ ногамъ.

Кароль наклонился и, прежде чѣмъ заговорилъ, тщательно подобралъ ихъ всѣ до послѣдняго цвѣтка. Онъ не торонился, а она все время стояла, не певелясь.

- Я никакъ не могъ прівхать раньше, сказаль онъ, наконецъ, поднимая послівдніе стебельки.—У меня все время было много работы.
- Въ самомъ д'бл'ь?—проговорила она.—А я ничего не д'влала, да нечего и д'влать.

Они прошли перекрестокъ и повернули по лъсной дорожкъ.

— Посмотрите,—сказала она, остановившись среди высокой травы:—это одуванчики.

Она сорвала нѣсколько головокъ и, смѣясь, сдула со стеблей нѣжный пушокъ.

- Смотрите, вотъ ихъ уже и нѣтъ! Они исчезли. Такъ и все исчезаетъ.
  - Нътъ, не все.

Она посмотръла на него, прищурившись.

— Вы прівхали съ 12-ти часовымъ повздомъ? Навврно, вамъ хочется пить? Пойдемъ, выпейте у насъ чаю.

Онъ послъдоваль за ней въ садъ. Она шла, гордо поднявъ голову, и въ то же время съ досадой чувствовала, что находится въ положении насъкомаго, которое разсматриваютъ подъ микроскопомъ.

— Папа,—сказала она, когда мистеръ Латамъ вышелъ изъ бесъдки навстръчу имъ,—это докторъ Славинскій, съ которымъ я познакомилась въ Россіи. Онъ пріъхалъ на нъсколько дней въ Гетбриджъ.

Скрытая непріязнь промелькнула на лиц'є отца; зат'ємъ онъ любезно пожалъ руку гостю, но Кароль зам'єтилъ и понялъ.

— У него предубъждение противъ ея русскихъ знакомыхъ, — подумалъ онъ, повернувшись, чтобы поклониться Джени, которая вошла, повъсивъ на руку свою соломенную шляпку.—И у хорошенькой сестрицы то же. Они готовы бы выгнать меня изъ дома, да не см'єютъ.

Дъйствительно, роднымъ Оливіи нужна была значительная доля самообладанія, чтобы соблюдать обычную любезность относительно ея гостя. Они всв трое были глубоко убъждены, что этотъ волосатый, загорълый иностранецъ владъеть ключемъ къ той замкнутой двери, въ которую они напрасно стучали цълыхъ иятнадцать мъсяцевъ. И всъ трое въ различной степени подозръвали, что онъ безсовъстно пользуется тою властью, какую, повидимому, имфеть надъ Оливіей. Она, съ своей стороны, все время держала его на разстояніи, ни на минуту не отходила отъ матери и сестры и точно будто боялась, что ее оставять наединв съ нимъ. За чаемъ мистеръ Латамъ два раза сжималъ кулаки подъ столомъ, замъчая ея боязливые взгляды. Мать съ трудомъ скрывала свой страхъ и свою непріязнь къ этому непрошенному гостю; Джени сидъла противъ него съ видомъ сердитой собачки, готовой перегрызть ему горло, если онъ сдълаетъ какое-нибудь зло ея сестръ, и была необыкновенно мила съ этимъ выраженіемъ личика.

Кароль, по обыкновенію, все видѣлъ, но не высказывалъ своихъ зам'ьчаній. На холодное приглашеніе миссисъ Латамъ остаться объдать онъ отвѣчалъ, что никакъ не можетъ, такъ какъ долженъ написать нѣсколько спѣшныхъ дѣловыхъ писемъ и, выходя изъ дому, опъ зналъ, что Оливія перенесла опасную нервную болѣзнь, что она скрыла отъ родныхъ причину этой болѣзни, и что они подозрѣвали въ немъ виновника какихъ-то невѣдомыхъ имъ бѣдствій, обрушившихся на нее.

- --- Папа, —проговорила Джени, какъ только сестра ен ушла спать, —Оливія боится этого человъка.
- -- Почему это тебѣ кажется?—сухо спросилъ мистеръ Латамъ, не глядя на нее.
- Мнѣ не кажется, я навѣрно знаю. У меня упалъ моточекъ шелку, я наклонилась поднять его и дотронулась рукой до ея колѣнъ: она вся дрожала, съ головы до ногъ.
- Ну, полно, полно, моя милая, бери свою св'вчку; ты слишкомъ увлекаешься фантазіями.

Когда дверь за ней закрылась, мужъ и жена посмотръли другъ на друга.

- Альфредъ, что это значить? Какое у нея можетъ быть съ нимъ дѣло?
- Не знаю, —отвъчалъ онъ, —но постараюсь узнать, прежде чъмъ онъ уъдетъ въ Лондонъ. Я не ръшался ни о чемъ разспрашивать ее, но если ей что нибудь грозитъ, если она чего-нибудь боится...

Миссисъ Латамъ всплеснула руками.—Альфредъ, неужели ты думаешь...

Она посмотръла на него широко открытыми испуганными глазами.

- Помнишь... когда телеграфисть разбудиль ее... Какъ ты думаешь... неужели она въ сношеніяхъ съ нигилистами или какими-пибудь другими ужасными людьми...
- Я самъ не знаю, что думать. Можетъ быть, этотъ человъкъ шантажистъ или что-нибудь въ такомъ родъ. Но наши догадки совершенно безполезны. Возможно и то, что онъ просто напоминаетъ ей о какомъ-нибудь постигшемъ ее горъ. Но мнъ и самому показалось, что она его боится.

Когда Оливія сошла съ верху на слѣдующее утро, блѣдная, съ опухшими глазами, родители ея уже отзавтракали и стояли у окна, разговаривая другъ съ другомъ. При ея входѣ они замолчали.

- Извините, мама, сказала она, я опять опоздала.
- У тебя такой видъ, точно ты не спала ночь?
- У меня немножко больла голова, больше ничего.

Мать съминуту смотръла на нее печальнымъ, тревожнымъ взглядомъ, затъмъ вздохнула и вышла изъ комнаты. Мистеръ Латамъ барабанилъ пальцами по окну. Теперь онъ повернулся къ дочери.

— Оливія, я об'віцаль въ прошломъ году не д'влать теб'в никакихъ вопросовъ. Но теперь я обязанъ предложить теб'в одинъ вопросъ. Тотъ челов'вкъ, который былъ зд'всь вчера, твой пріятель?

Чашка, которую она ставила на столъ, ударилась о блюдечко.

- Что вы хотите сказать, папа
- То, что говорю, дитя мое. Я не касаюсь твоихъ тайнъ, разъ тебъ приходится имъть тайны. Я только хочу знать, что этотъ человъкъ тебъ—другъ, или врагъ?

Она отвернулась и закрыла лицо руками. Онъ нагнулся къ ней.

- Оливія, не нужно ли теб'в помочь? Не говори мн'в ничего другого, скажи только одно. Ты боишься этого челов'вка?—Она вскочила со стула и открыла лицо.
- Нътъ, нътъ, онъ мой лучшій другъ. Ахъ, вы не понимаете, вы ничего не понимаете!
- Развъ ты дала мнъ возможность понимать, моя милая?

Въ его голосъ не слышалось упрека, но молодая дъвушка опустила глаза. Смутное сознаніе, что она была жестока къ своимъ родителямъ, въ первый разъ мелькнуло въумъ ея.

Мистеръ Латамъ снова забарабанилъ по стеклу и съгрустью говорилъ себъ, что напрасно затъялъ этотъ разговоръ, что только испортилъ дъло. Вдругъ онъ почувствовалъ, что ея рука легла ему на шею. Онъ затаилъ дыханіе. Это была ея первая ласка послъ возвращенія домой.

— Папа...

Ея рука дрожала на его плечв.

— Папа, я надълала много горя и вамъ, и мамъ... но я не виновата... Я не могу всего разсказать вамъ. Кароль, докторъ Славинскій... одинъ только знаетъ все, что со мной случилось. Можетъ быть, онъ поможетъ мнъ; кромъ него никто не можетъ. Мнъ очень, очень жаль, папа, но мнъ бы хотълось, чтобы вы не безпокоились обо мнъ. Я не такая дочь, какую вамъ надо бы имъть. И потомъ... у васъ въдь есть Джени.

Онъ прижалъ ее къ себв и поцвловалъ, чувствуя, какъ судорога сжимаетъ ему горло.

Ему хотълось крикнуть ей, что она для него дороже, чѣмъ тысяча Дженей; но когда она попыталась возвратить ему поцѣлуй, онъ замѣтилъ, что она слегка содрогнулась отъ невольнаго чувства физическаго отвращенія, и поспѣшно отодвинулся отъ нея.

— Да,—сказалъ онъ, отвернувшись,—у насъ, къ счастью, есть Джени.

Когда онъ снова повернулъ голову, ея уже не было въ комнатъ.

Миссисъ Латамъ и Джени вернулись изъ церкви къ раннему объду съ нъкоторымъ опасеніемъ, что непріятный гость опять у нихъ. Но его не было, и Оливія просидъла все утро одна въ своей комнатъ. Она сошла къ объду, все еще блъдная, но съ такимъ спокойнымъ лицомъ, какого онъ давно у нея не видали.

- Что твой знакомый надолго прівхаль въ Гетбриджъ?— спросила у нея мать, когда они вышли изъ-за стола.
  - Онъ вернется въ Лондонъ завтра.
  - Онъ живетъ въ Лондонъ?
- Не знаю, гдѣ онъ будетъ жить; онъ недавно пріѣхалъ въ Англію.

Миссисъ Латамъ тщательно складывала свою салфетку и старалась говорить какъ можно проще.

- Какъ ты думаешь, онъ придеть къ тебъ еще разъ передъ отъъздомъ?
- Я посылала къ нему Джими Ботсъ сегодня утромъ и просила его придти ко мнъ послъ объда.

Присутствующіе были удивлены и почувствовали нѣко-

торую неловкость. Джени посмотръла въ окно и прервала непріятное молчаніе, замътивъ ядовито:

- A вотъ, онъ и самъ идетъ по дорогъ. Неужели всъ русскіе ходятъ такъ неуклюже и такъ поднимаютъ пыль ногами?
- Джени, Джени!—остановила ее миссисъ Латамъ, бросивъ тревожный взглядъ на Оливію, которая отв'єтила просто:
  - Онъ не русскій.
- Ну, все равно, во всякомъ случав, онъ ходить ужасно нехорошо. Воть, я такъ и ожидала, что онъ запнется за матъ. Да, онъ, кажется, и волосы не причесывалъ послв...
- Перестань, Джени!—прерваль ее отець такимъ тономъ, какой ей ръдко приходилось слышать отъ него.
- Я думаю, обратился мистеръ Латамъ къ Оливіи, тебъ будетъ пріятно поговорить съ твоимъ знакомымъ наединъ. Послъ чаю, когда мама пойдетъ полежать, мы съ Джени оставимъ васъ вдвоемъ.
- -- Благодарю васъ, -- отвъчала она; мать и Джени посмотръли на него съ недоумъніемъ.

Разговоръ шелъ скучный, о разныхъ обыденныхъ мелочахъ, а въ воздухѣ чуядась гроза. Джени поведа гостя въ саль, при чемъ все время следила за нимъ подозрительными глазами, и тщательно приподнимала свое кисейное платье отъ той пыли, какую онъ поднималь погами. Хозяйка не могла скрыть свою нервность, безпокойство и лишь временами вставляла въ разговоръ какое-нибудь любезное замъчаніе, а мужъ ея курплъ и молчалъ. Кто или что такое этотъ высокій, спокойный человъкъ, — онъ не представляль себъ; въроятно, какой-инбудь соціалисть или что - нибудь столь же предосудительное. Мистеръ Латамъ не былъ сторонникомъ крайнихъ мивній, особенно когда представителями ихъ являлись волосатые иностранцы; онъ почти подозръвалъ, что какой-то субъектъ именно въ такомъ родв похитилъ его дочь и подмънилъ ее этимъ несчастнымъ существомъ. Но въ теченіе пятнапцати м'всяцевъ онъ всячески старался облегчить ея страданія и не им'влъ усп'вха. Конечно, онъ не станетъ мъщать никому, будь то соціалисть или не соціалистъ, кто только можетъ вылъчить ее. Онъ готовъ принять съ распростертыми объятіями даже анархиста, если только тотъ сумбетъ прогнать страшно утомленное выражение ея глазъ.

Нъсколько Джениныхъ подругъ завернули случайно къ чаю на открытымъ воздухъ. Въ первую минуту ихъ поразилъ высокій ростъ и неуклюжая внъшность Кароля, но его мягкое любезное обращеніе успокоило ихъ, и онъ гораздо лучше хозяевъ сумъли поддерживать пошлую болтовню, по-

видимому, приноровленную къ низкому умственному уровнюэтого добродушнаго великана. Оливія была необыкновенновесела и разговорчива; отецъ ея, взглядывавшій по временамъна Кароля, вид'ыль, что онъ зам'ытиль и это, какъ вообще
все зам'ычаль.

— У этого человъка двъ пары глазъ, —думалъ онъ. — Онъвидитъ, что эти господа настолько глупы, что принимаютъ его за дурака; и онъ тоже видитъ, что она хочетъ оставитъ ихъ въ этомъ заблужденіи. Да, и онъ видитъ, что я это понимаю.

Послѣ чая мать пошла въ свою комнату. Джени по знаку отца отправилась вмѣстѣ съ своими гостями навѣстить сосѣдей, а мистеръ Латамъ ушелъ съ своей книгой въ комнаты.

Кароль держалъ открытой калитку, пока выходили барышни, болтавшія, словно стая скворцовь, затѣмъ спокойно заперъ ее и вернулся къ Оливіи. Она сидѣла на скамейкѣ, подъ цвѣтущимъ каштаномъ и вертѣла въ рукахъ пучекъ скороспѣлыхъ вишень. Никогда еще не видалъ онъ ее такой моложавой, такою настоящей англичанкой, такой похожей на Джени. Ея лицо, ея поза, ея нарядное лѣтнее платье, блестящіе завитки ея каштановыхъ волосъ, все гармонировалосъ окружающей обстановкой, съ этимъ красивымъ лугомъ, съ этими стройными деревьями. Онъ наблюдалъ за ней нѣсколько секундъ, и на лицо его набѣжала мрачная тѣнь.

— Ну, дорогая моя,—заговориль онь,—скажите же, пожалуйста, какъ вы думаете, долго это еще протянется?

Рука, вертъвщая вищни, остановилась — и затъмъ опустилась къ ней на колъни, а пальцы сжали стебельки. Она оглядълась во всъ стороны и бросила пучекъ ягодъ вътраву.

Воробей спустился съ куста и принялся клевать ихъ. Его каждое утро кормили крошками, и онъ былъ совсвиъручнымъ.

— Какая умная птица, не правда ли?—сказала она.— Пока есть люди, которые бросають вишни...

Она встала и прислонилась спиной къ дереву, лицо ея было неподвижно, одив только ноздри слегка вздрагивали.

Кароль снова заговорилъ сдавленнымъ, глухимъ голосомъ.

- Видите ли, у меня очень мало времени. Я прівхалъ сюда посмотръть, не могу ли я чъмъ-нибудь помочь вамъ.
- Въ самомъ дълъ, Кароль? Я долго искала какого-нибудь выхода и не нашла. Я не знаю, чъмъ вы можете мнъ помочь. Развъ одно только...

Голосъ ея замеръ. Онъ подошелъ ближе.

— Одно? Что такое?

- Помогите мнъ... достать паспортъ.
- A! Кароль не сказалъ ничего больше. Она быстро взглянула на него и увидъла, что онъ догадался, что ей нужно. Она схватилась руками за горло.
- Ахъ! Меня преслъдують фуріи! Кароль, дъло не можеть кончиться иначе. Я гнала прочь эту мысль, я боролась съ ней, а она все возвращается... Въ концъ концовъ, я не выдержу, я должна это сдълать!

Она опустилась на скамейку и закрыла лицо.

Кароль стоялъ неподвижно и глядѣлъ на птицу, клевавшую вишни. Если бы онъ не понималъ вполнѣ ясно ея положенія, онъ, можетъ быть, нашелъ бы для нея слова утѣшенія. Но теперь онъ чувствовалъ, что языкъ его связанъ. Она боролась такъ долго, такъ отчаянно и не могла справиться съ какимъ-то пустымъ призракомъ!

— Давайте, потолкуемъ о подробностяхъ вашего плана, сказалъ онъ, наконецъ. —Вы хотите вхать въ Россію подъ чужимъ именемъ? Въроятно, изъ-за вашихъ родителей?

Дрожь пробъжала по ея тълу.

- Они не должны никогда узнать, что это сдѣлала я. Подумайте, какой это будеть для нихъ ударъ! Я просто исчезну...
- Хорошо, это не трудно устроить, въслучав надобности. Но, если вы хотите, чтобы я вамъ помогалъ, я долженъ знать, что именно вы затваете. Вы не можете сказать мнв? Я долженъ угадать? Хорошо. Я думаю, вы хотите кого-нибудь убить. Кого именно?

Она посмотръла на него, точно ребенокъ, широко раскрытыми, полусознательными глазами.

— Не знаю. Я никогда объ этомъ не думала.

Онъ положилъ руку ей на плечо.

— Подумайте теперь, подумайте хорошенько. Такого рода дѣла надо дѣлать навѣрняка, такъ какъ вы умрете прежде, чѣмъ вамъ удастся поправить свою ошибку.

Голова ея медленно опустилась. Она дышала быстро и неровно, его рука давила ей плечо. Наконецъ, она снова взглянула на него.

- Я не могу думать. У меня все путается въ головъ. Да и не все ли равно кого? Мадейскаго, или кого-нибудь другого. Это единственный выходъ.
- Мы поговоримъ объ этомъ послъ, —сказалъ онъ. —Но постарайтесь теперь же остановиться мысленно на одномъ вопросъ: вамъ безразлично, какимъ оружіемъ дъйствовать, или вамъ непремънно нуженъ ножъ?

Она повторила это слово, содрогаясь,

**— жон** —

— Вамъ въдь нужно что-нибудь, что прошло бы сквозь твердое тъло, вамъ нужно убъдиться, что это не тънь...

— Кароль! Кароль! Вы, значить, знаете...

Она вскочила съ мъста съ отчаяннымъ крикомъ, Кароль снова усадилъ ее на скамейку.

— Знаю, моя бѣдная! Не думайте, что это бываетъ только съ вами олной!

Она громко рыдала и хваталась за него, какъ утопающій. Онъ прижаль ее къ себъ и гладиль ел волосы, лаская ее, какъ огорченнаго ребенка.

Въ головъ его мелькала мысль, какъ ничтожны муки ада, изображаемыя разными проповъдниками, въ сравненіи съ тъмъ, что приходится человъку перепосить иногда на землъ и переносить молча.

Когда она перестала рыдать и снова прислонилась къ дереву, закрывъ глаза рукою, ему удалось искусными вопросами выпытать у нея понемногу всъ подробности того страха, какой нападалъ на нее, ся конмаровъ и галлюцинацій, исчезавшихъ картинъ и мелькавшихъ призраковъ.

-- Это ужасно!—говорила она.—Пока Володя былъ живъ, я мучила его своими сомивніями въ томъ, насколько нравственна его политическая двятельность. Я не знала положительныхъ фактовъ, за которые могла бы упрекнуть его; но у меня было общее представленіе, что онъ признаеть необходимымъ на насиліе отввчать насиліемъ; мив это казалось въ высшей степени неправильнымъ. Я съ твхъ порънисколько не измвнилась; я и теперь думаю, что насиліе всегда несправедливо и всегда нелівпо; я не вврю, чтобы оно могло кому-нибудь принести пользу. Я это говорю сама себв каждый день и цвлый день; а когда я ложусь въ постель, я цвлыми часами придумываю, какъ бы кого-нибудь убить... кого-нибудь убить!..

Она стала быстро водить руками взадъ и впередъ по своему платью. Кароль наклонился, дотронулся до ея рукъ, и онъ сразу легли спокойно.

- Мив хочется выяснить еще одно, сказаль онъ. —Уверены ли вы, что вами руководить не желаніе личной мести?
- Мести? Зачъмъ мнъ мстить? Никакая месть не вернетъ мнъ Володю.
- Значить, вы хотите только избавиться отъ своихъ призраковъ? Вы хотите уничтожить что-нибудь, что имъетъ видъ осязаемаго тъла, и убъдиться, что оно существуетъ. Но почему же это непремънно долженъ быть русскій чиновникъ? Попробуйте найти логическое основаніе вашего желанія.

Она покачала головой и опять отв' тила:

- Я не могу.

- -- Еще одинъ вопросъ, и я кончу. Вы мнъ говорили, что совътовались съ однимъ лондонскимъ докторомъ. Говорили вы ему о своихъ видъніяхъ?
- Нътъ, нътъ; съ какой стати было говорить ему? Кароль, о, вы не думаете... вы не думаете, что я схожу съ ума?..

Глаза ея страшно расширились.

— Нѣтъ, я думаю, что вы были больны, а теперь выздоравливаете. Что касается вашего намѣренія, намъ не стоитъ толковать о немъ, пока вы не выздоровѣете окончательно. Если черезъ полгода вы его не оставите, я подумаю, какъ это устроить. А теперь мнѣ нужна ваша помощь для чисто практическаго дѣла. У меня есть въ Лондонѣ одна паціентка, беременная, за которой нуженъ уходъ опытной сидѣлки; я боюсь опасныхъ осложненій.

Она отшатнулась.

- Н'ыть, н'ыть, пожалуйста, не это. Я никогда больше не буду ухаживать за больными.
- Я, конечно, не могу неволить васъ, но я сильно разсчитывалъ на васъ. Это имъетъ отношение къ одному дълу, которое Володя считалъ очень важнымъ, и я былъ увъренъ, что вы не откажете миъ.
  - Какое дѣло?
- Забота о нашихъ крестьянамь, бъжавшихъ вслъдствіе региніозныхъ преслъдованій. Въ Польшъ и въ Литвъ живу въ въ деревняхъ такъ называемые уніаты. Русскіе стараются обращать ихъ въ православіе, и тъ изъ нихъ, которые твердо держатся въры отцовъ, бъгутъ въ Америку. Больные и слабые часто поневолъ останавливаются въ Лондонъ. Передъ самой своей болъзнью Володя тайно устроилъ въ пользу ихъ подписку среди петербургскихъ студентовъ и рабочихъ.
  - -- А что же это за беременная женщина?
- Это крестьянка, мужъ которой сосланъ въ Сибирь за то, что не хотълъ причащаться въ православной церкви. Если она умретъ, послъ нея останутся двое совершенно безпризорныхъ дътей, вотъ почему я ищу сидълку, которая приложитъ всъ усилія, чтобы спасти ей жизнь. Съ этимъ народомъ очень трудно обращаться; они не знаютъ никакого языка кромъ стараго литовскаго, который никто не понимаетъ; они грязны, невъжествены и страшно запуганы. Они такъ привыкли къ дурному обращенію, что подозрительно относятся ко всякому, кто хочетъ сдълать имъ добро...
  - Когда я вамъ буду нужна?
  - На будущей недълъ.
  - Хорошо, я прівду.

— Я зайду завтра, и мы переговоримъ о разныхъ подробностяхъ. А теперь мнъ нужно идти писать письмо.

Онъ пожалъ ей руку и ушелъ, какъ будто они говорили о повседневныхъ мелочахъ. Она медленно обвела глазами окружавшую картину. Солнце садилось. Она стояла одна среди надвигавшихся сумерокъ и — не боялась; видънія исчезли.

## IV.

На сл'вдующій день мистеръ Латамъ, вернувшись изъ банка, нашелъ въ гостинной жену, которая вм'вст'в съ Дикомъ и Джени обсуждала приготовленія къ школьному празднику.

- Папа, тотчасъ же объявила Джени, онъ опять былъ здёсь.
  - Знакомый Оливін?
  - Да, и она ушла съ нимъ вмъстъ.
- Я не понимаю, почему онъ вамъ такъ не нравится. Я встрътилъ его сегодня на дорогъ изъ Гетбриджа, и мы разговорились. Это первый человъкъ, который выяснилъ мнъ вопросъ о биметализмъ.
  - Вы съ нимъ объ этомъ разговаривали?
- И объ этомъ, и о рабочихъ союзахъ, и о правѣ убѣжища, и о низшихъ животныхъ, и о подоходномъ налогѣ, и деревенскихъ клубахъ для игры въ мячъ. Онъ, во всякомъ случаѣ, очень умный человѣкъ.

Джени съ удивленіемъ посмотрѣла на него. Ей и въ голову не приходило, что кому-нибудь можетъ быть интересно разговаривать съ Каролемъ. Миссисъ Латамъ промолчала; но, оставшись наединѣ съ мужемъ, она замътила ему:

- Альфредъ, я увърена, что этоть человъкъ знаетъ, отчего такъ измънилась Оливія.
  - Очень можетъ быть.
- Онъ, въ сущности, кажется, порядочный человѣкъ. Онъ можетъ разсказать тебъ...
- Я не думаю, чтобы онъ сталъ что-нибудь разсказывать безъ ея разръшенія, и я, конечно, не сталъ бы его слушать.
- Альфредъ, въдь я не прошу тебя сдълать что-нибудь нечестное, но надобно же, наконецъ, разъяснить эту тайну. Въдь это прямо неестественно, что молодая дъвушка такъ скрытна съ собственными родителями. Онъ возвращается въ Лондонъ сегодня вечеромъ. Я надъюсь, что ты вывъдаешь у него что-нибудь, пока онъ здъсь.

Онъ ушелъ къ себъ въ кабинетъ съ давно знакомымъ безнадежнымъ чувствомъ отчужденія и жалости, смъщанной съ нѣкоторымъ отвращеніемъ. Бѣдная женщина, какъ она терпѣлива и самоотверженна, какъ часто мучится угрызеніями совѣсти, и въ то же время съ полною невинностью совѣтуетъ ему вывѣдать тайну дочери отъ гостя, въ своемъ собственномъ домѣ! Безполезно объяснять ей, что самая мысль объ этомъ претитъ ему; она никогда этого не пойметъ. Джени добрая дѣвочка, но чувство чести въ мелочахъ такъ же мало присуще ей, какъ и ея матери. Одинъ разъ, когда она была еще ребенкомъ, онъ замѣтилъ, что она плутуетъ, играя въ крокетъ. Впослѣдствіи это не повторялось, но этотъ фактъ вспомнился ему теперь. Изъ всѣхъ близкихъ къ нему женщинъ одна только Оливія была чиста отъ этихъ мелкихъ, незначительныхъ, но страшныхъ проступковъ. Оливія съ своей тайной замкнулась отъ него, и ничто не заставитъ его проникнуть за ту преграду, какую она поставила между ними.

Онъ облокотился на столъ и закрылъ лицо руками. Въ дверь раздался стукъ, онъ выпрямился съ досадой и проговорилъ:—Войдите.

Вошелъ Кароль.

- Не можете ли вы удълить миъ и всколько минутъ? Миъ хотълось бы поговорить съ вами передъ отъ вздомъ въ Лондонъ.
- Сдѣлайте одолженіе!— съ холодною вѣжливостью отвѣчалъ мистеръ Латамъ.—Въ чемъ дѣло?

Кароль взялъ стулъ съ своею обычною непринужденностью.

— Я сейчаст разговаривалъ съ миссъ Латамъ о ея дълахъ, и она хочетъ, чтобы я объяснилъ ихъ вамъ. Прежде всего мнъ надо разсказать вамъ, что съ нею случилось.

Мистеръ Латамъ поднялъ руку.

- Позвольте! Долженъ ли я понять, что вы пришли ко мнѣ по ясно выраженному желанію моей дочери? Я не любопытствую узнавать ея тайны, если она сама не желаетъ открыть мнѣ ихъ, но въ такомъ случаѣ мнѣ было бы пріятнѣе услышать все отъ нея лично.
- У нея нътъ никакихъ тайнъ, но она испытала нервное потрясеніе и до сихъ поръ не въ состояніи говорить объ этомъ. Я былъ съ нею въ то время; она поручила мнъ передать вамъ всъ касающіеся ея факты и просить васъ не упоминать о нихъ никогда въ разговорахъ съ ней.

Мистеръ Латамъ слушалъ, закрывъ лицо рукой, исторію дочери, которую гость излагалъ ему въ самыхъ краткихъ чертахъ.

— Теперь, —продолжалъ Кароль, —является вопросъ о ея будущей жизни. Физически она, какъ видите, почти здорова, въ умственномъ отношении она тоже поправляется,

хотя болъе медленно. У меня было нъсколько паціентовъ съ такою же формой, и я убъжденъ, что чъмъ скоръй она уъдетъ изъ дома и примется за работу, тъмъ лучше. Она взялась ухаживать за одной моей паціенткой въ Лондонъ, потомъ я найду ей и еще больныхъ. Если вы довърите ее миъ на нъсколько мъсяцевъ, я надъюсь, что вылъчу ее. Но я попрошу первое время оставить ее исключительно на моемъ попеченіи.

- То есть, вы хотите сказать, что мы совсёмъ не должны вилъться съ ней?
- Ни видъться, ни писать ей. Если вы не довъряете моему діагнозу, передайте вашему домашиему врачу то, что я вамъ сказалъ; онъ, навърно, подтвердитъ вамъ, что въ ея настоящемъ положеніи для нея всего вредиве жить среди родныхъ, которые боятся за нее и заботятся о ней.

Мистеръ Латамъ нъсколько минутъ не говорилъ ни слова.

- Вы требуете отъ меня тяжелой жертвы,—сказайъ онъ, наконецъ,—но я не имбю права отказать вамъ. Мы обязаны вамъ спасеніемъ если не жизни, то разума нашей дочери.
- Ну, это не совсѣмъ вѣрно,—отвѣчалъ Кароль.—Она, по всей вѣроятности, и одна нашла бы дорогу домой, хотя, конечно, потерять душевное равновѣсіе въ Петербургѣ далеко не безопасно, особенно для женщины.

Въ этотъ вечеръ мистеръ Латамъ вошелъ въ компату Оливіи.

— Дорогая моя,— сказалъ опъ,—я слышалъ, что ты собираешься въ Лондонъ на будушей недълъ. Я объщалъ твоему другу, что въ теченіе трехъ мѣсяцевъ никто изъ насъ не будетъ видъться съ тобой, если ты сама не позовещь насъ. Помин только одно, что мы всегда здѣсь, дома, всегда готовы пріъхать къ тебѣ и принять тебя, когда ты только захочешь, и... вернись къ намъ какъ можно скорѣе!

Она заговорила шенотомъ, быстро, прерывающимся голосомъ, то сжимая, то разжимая пальцы.

- Папа... вы были... я знаю, вы были очень терпѣливы... Я не могу говорить о нѣкоторыхъ вещахъ... я не могу... Пожалуйста, не разсказывайте мамѣ. Она только будетъ плакать, и...
- Не безпокойся, милая. Я никогда не разсказываю ничего такого мамъ.

Впослъдствіи она постоянно вспоминала съ благодарностью, что онъ ушель отъ нея, не дълая тъхъ замъчаній, какихъ она боялась, не надоъдая ей ласками, не сказавъ ни одного лишняго слова. Настоящая тъсная дружба между ними зародилась именно въ эти минуты.

Оть допросовъ и слезливыхъ восклицаній миссисъ Ла-

тамъ и Джени онъ не въ состояніи быль защитить ее, и то, очевидно, вредное вліяніе, какое они оказывали на Оливію, до нѣкоторой степени примирило его съ ея отъѣздомъ. Когда Кароль встрѣтилъ ее на лондонскомъ вокза̀лѣ, онъ сразу замѣтилъ, что за эту недѣлю она измѣнилась къ худпіему. Руки ея дрожали больше прежняго, и въ глазахъ было растерянное выраженіе.

— Лучше прямо скажите мнѣ правду, — заявила она на слъдующій день. — Мнѣ кажется, я не въ полномъ умѣ. Въдь это върно? Я должна знать это, прежде чѣмъ опять возьмусь за должность сидълки. И, пожалуйста, не бойтесь говорить мнѣ все; я, во всякомъ случаѣ, не сдѣлаю никакого скандала.

Кароль посмотрълъ на нее мягкимъ взглядомъ.

— Дорогая моя, вы принадлежите къ числу тѣхъ паціентовъ, которымъ всегда говорятъ правду. Я думаю, что вы одно время были на границѣ безумія и могли бы перейти эту границу, не будь у васъ такой крѣпкій организмъ; но я совершенно увѣренъ, что всякая опасность теперь миновала. Вы больше не будете видѣть призраковъ. Они никогда не являются тѣмъ, кто въ состояніи свободно говорить о нихъ. А теперь мнѣ бы очень хотѣлось, чтобы вы обратили все свое вниманіе на предстоящую вамъ работу и не думали ни о чемъ другомъ. Мы должны поднять на ноги эту женщину, а это далеко не легкая задача.

О ея намъреніи совершить убійство онъ ничего не говориль; онъ зналъ, что черезъ нъсколько мъсяцевъ она забудеть, какъ оно ее мучило, или будетъ вспоминать о немътакъ, какъ человъкъ, избавившійся отъ горячки, вспоминаетъ фантастическіе образы, являвшіеся ему въ бреду.

Когда роженица выздоровъла, онъ поручилъ Оливіи ухаживать за ребенкомъ, больнымъ корью, потомъ за человъкомъ, вывихнувшимъ себъ ногу, потомъ за рабочимъ, пострадавшимъ на сахарномъ заводъ. Всъ паціенты были неимущіе иностранцы изъ самыхъ бъдныхъ кварталовъ, евреи, работавшіе на какого-нибудь продавца готоваго платья, польскіе или литовскіе крестьяне, покинувшіе родину вслъдствіе экономическаго гнета или религіозныхъ преслъдованій.

- Какъ это случилось, что у васъ есть практика въ Лондонъ?—спросила она его одинъ разъ.—Я думала, что вы прівхали сюда всего на нъсколько недъль.
- У меня нѣтъ настоящей практики; я пріѣхалъ въ Лондонъ по другому дѣлу; но такъ какъ эти люди знаютъ, что я былъ врачемъ, то они и обращаются ко мнѣ въ случа в надобности.
  - А по какому дѣлу вы пріѣхали?

- Я взялся редактировать польскую газету, которая издается здъсь и перевозится контрабандой въ Россію. Тамъ ее нелься печатать по цензурнымъ условіямъ.
  - Значить, вы поселитесь здёсь и не скоро уёдете туда?
  - Мнъ совсъмъ нельзя туда ъхать.

Что-то въ его голосъ заставило ее быстро повернуть голову.

- Что это значить? Вамъ нельзя туда **\* Вы стали** эмигрантомъ?
- Это должно было случиться рано или поздно. Я и то очень долго продержался.
- Кароль, —проговорила она посл'в минутнаго молчанія, мнѣ бы такъ хотѣлось, чтобы вы побольше поразсказали мнѣ о своемъ дѣлѣ. Видите ли: вѣдь у меня не осталось ничего въ жизни кромѣ... того дѣла и тѣхъ друзей, которыхъ любилъ Володя, и миѣ постоянно кажется, что я совсѣмъ одна и окружена толпой, всегда одна и всегда среди толпы. Я думаю, я чувствовала бы себя спокойнѣе, если бы вы не отстраняли меня такъ усиленно отъ вашей работы. Я не прошу васъ открывать миѣ какія-нибудь тайны, я только хотѣла бы знать, чего вы хотите достигнуть.

Онъ сидёлъ и глядёлъ въ окно. При послёднихъ словахъ ея, онъ повернулся къ ней.

— Можетъ быть, вы согласитесь немного помогать мив? У меня такъ много работы, что одному мив съ нею не справиться; если бы кто-нибудь взялся ипогда читать вмъсто меня корректуры или дълать справки въ библіотекъ Британскаго музея, это было бы для меня громаднымъ облегченіемъ. Мив...—онъ остановился и опять повернулъ голову къ окну,—мив иногда бываетъ очень трудно ходить и тому полобное.

Она была удивлена. Кароль всегда казался ей однимъ изъ самыхъ дъятельныхъ людей въ свътъ.

- Я готова дёлать все, что могу,—отвёчала она,—но какъ это случилось, что вы...
- Что я попалъ въ бъду? Вотъ какъ. Съ тъхъ поръ, какъ я получилъ амнистію и вернулся на родину, я работалъ, какъ одинъ изъ организаторовъ польскаго рабочаго движенія. Чтобы дъйствовать въ этой области и не попасть въ тюрьму, необходимо убъдить русскихъ чиновниковъ, что вовсе не интересуешься общественными дълами; тогда они перестаютъ наблюдать, и можно дълать, что угодно. Благодаря этому, я получилъ разръшеніе жить въ городахъ Польши и даже иногда пріъзжать въ Петербургъ. Тамъ я не видался ни съ къмъ изъ подозрительныхъ личностей, исключая одного Володи. Полиція была вполнъ убъждена, что я

исправился и превратился въ безобиднаго обывателя, увлекающагося исключительно научными вопросами. Виленскій губернаторъ какъ-то даже сказалъ мнъ: "Я былъ увъренъ, что Акатуй вылъчить васъ".

- А теперь они все узнали?
- Да, нынче весной мнѣ пришлось выступить открыто; и теперь я взялся быть представителемъ нашей партіи здѣсь. Я редактирую газету, я долженъ заботиться о всѣхъ нашихъ, прівзжающихъ сюда, и тому подобное. У насъ здѣсь есть клубъ для рабочихъ, школа и безплатная библіотека. Со мной вмѣстѣ работаетъ кружокъ образованныхъ молодыхъ людей, по большей части студенты польскихъ университетовъ; кромѣ того два, три спеціалиста, живущіе въ Лондонѣ, помогаютъ намъ своими профессіональными знаніями; такъ, напр., для юридическихъ дѣлъ у насъ есть бывшій присяжный повѣренный изъ Варшавы, есть и другія лица. Я познакомлю васъ съ ними, вы узнаете, въ чемъ состоитъ наша работа, и сами увидите, захочется ли вамъ принять въ ней участіе. Въ такомъ случав вамъ придется выучіться потольски.
  - Отчего, вы сказали, вамъ трудно ходить?
- Пустяки, немного болять ноги. Это неудобно, когда приходится долго ходить. А что, вашъ отецъ завтра пріъдетъ?

Условленные три мъсяца прошли, и м-ръ Латамъ прислалъ короткую записочку, извъщавшую, что онъ пріъдетъ въ Лондонъ одинъ. Очень тяжело было ему терпъливо ждать конца этихъ тринадцати недъль, но та перемъна, которую онъ сразу замътилъ въ лицъ Оливіи, показала ему, что лъченіе ведется правильно. А между тъмъ, никогда еще не было у нея такого выраженія страданія, какъ именно теперь. Тяжело было видъть черты его на этомъ молодомъ лицъ, но въ глазахъ незамътно было прежней растерянности, прежняго страха.

— Потерпите еще немножко, убъждалъ его Кароль, — она поправляется быстръе, чъмъ я надъялся, но пройдетъ еще нъсколько мъсяцевъ прежде, чъмъ она окончательно придетъ въ равновъсіе.

Мистеръ Латамъ вздохнулъ.

- Богъ свидътель, что я готовъ терпъть! Я вполнъ понимаю, что вы можете помочь ей, а я не могу. Если бы только она была не такъ несчастна... у нея видъ болъе страдальческій, чъмъ былъ въ прошломъ году.
- Противъ этого ничего нельзя сдълать. Не легко перенести снъжную бурю и затъмъ вернуться къ жизни, это не можетъ пройти безслъдно. Но она прилежно работаетъ и

черезъ нѣсколько времени станетъ работать съ интересомъ.

Онъ не прибавилъ, что это время наступитъ еще не скоро. Сама молодая дъвушка мужественно старалась сосредоточить всъ свои мысли на работъ. Она добросовъстно исполняла всякое дъло, за которое бралась; она работала съ какою-то упрямою настойчивостью, съ приложеніемъ всъхъ своихъ силъ, но безъ надежды на успъхъ, безъ радости по окончаніи работы. Она, точно извозчичья лошадъ, глядъла только на ту дорогу, какую предстояло проъхать, и чувствовала благодарность къ разумной рукъ, управлявшей ею, къ спасительнымъ наглазникъмъ, скрывавшимъ отъ нея страшные призраки, которые выступали изъ мрака, окружавшаго дорогу.

У нея не хватало ни силы, ни нервной энергіи ни для чего, кром'в ежедневных заботь и обязательной работы, среди гнетущей нищеты окружающих в. Такъ жила она м'всяць за м'всяцемъ, точно сл'впая, въ ежедневных сношеніях в съ Каролемъ. Она работала съ нимъ вм'вств, читала съ нимъ, ухаживала за его паціентами, исправляла его корректуры и не зам'вчала на немъ печати смерти.

- Когда на будущій годъ газета будетъ выходить въ увеличенномъ объемъ, —спросила она его одинъ разъ, —вы всетаки останетесь ея редакторомъ?
  - Да, если буду жить здёсь.
  - А я думала, вы навсегда поселились въ Лондонъ.
  - Я никогда не загадываю на далекое будущее.

Мистеръ Латамъ прівзжаль къ ней каждый мвсяцъ, а на Рождествв она сама повхала домой на нвсколько дней. Кароль находилъ, что теперь она совершенно здорова, и что свиданіе съ родными не можетъ повредить ей. Доставитъ ли ся прівздъ удовольствіе роднымъ, это былъ другой вопросъ.

Мать, несомнънно, успокоилась, увидъвъ ее. Чужая, жесткая дъвушка, являвшаяся вмъсто ея дочери и пугавшая ее своимъ видомъ, исчезла, а взамънъ прівхала настоящая Оливія. Она казалась старше своихъ лътъ и не совсъмъсчастлива, но это была настоящая—кроткая, ловкая, не эгоистичная Оливія. Когда она высказала это замъчаніе мужу, онъ наклонился надъ своей книгой и не отвътиль ни слова.

— Я не такъ довольна ею, мама,—сказала Джени, глубокомысленно наморщивъ свой хорошенькій лобикъ:—у нея какъ-то нътъ ничего молодого. Мнъ кажется, человъкъ можетъ иногда быть не эгоистомъ, потому что ничто въ жизни не радуетъ его. Мистеръ Латамъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на нее изъза книги. Положительно Джени развивается.

— Конечно, мы должны быть очень благодарны,—говориль онь на другой день Дику.—Она выздоровъла и тъломъ, и душой, она занимается хорошимъ дъломъ и приносить пользу другимъ, но все это убило ея молодость. Она стала пожилой женщиной, а между тъмъ—ей всего двадцать девять лътъ.

Дикъ былъ единственнымъ человъкомъ, кромъ Кароля, съ которымъ онъ говорилъ объ Оливіи. Послъ того, какъ онъ узналъ о любви къ ней викарія, ему казалось, что въ немъ онъ пріобрълъ себъ сына. Въ послъднее время онъ ясно видъль, что эта любовь постепенно переходила въ нъжное и грустное воспоминаніе объ Оливіи прежнихъ лътъ, но онъ считалъ это вполнъ естественнымъ, и это не уменьшало его отеческихъ чувствъ къ Дику. Оливія, думаль онъ, будетъ до конца жизни принадлежать другому міру, чуждому и неизвъстному для Дика. Съ точки зрънія этого міра даже отецъ долженъ казаться ей съдымъ ребенкомъ.

Прогостивъ нѣсколько дней дома, она вернулась къ своей лондонской работѣ. Отецъ повезъ ее на станцію и по дорогѣ спросилъ, когда можно ожидать, что она опять прі-ѣдетъ домой. Оливія опустила глаза и отвѣтила не сразу.

- Это съ моей стороны большая неблагодарность, всъ были такъ добры ко мнъ; но, кажется, будетъ лучше, если я не стану часто ъздить домой.
- Дорогая моя, если ты чувствуешь, что это тебъ вредно...
- Нътъ, не въ томъ дъло; я думала о матери: ей лучше поръже видъть меня.
  - Твой прівздъ доставиль ей громадное удовольствіе.
- Да, но если она будеть часто меня видъть, она разочаруется.
- Ты думаешь, она увидить, какова ты въ дъйствительности, и какъ мало между вами общаго? Этого тебъ нечего бояться, моя милая; узнать, какова ты въ дъйствительности, не очень легко.
- Она увидитъ не меня, существо, котораго она не будетъ понимать, и это покажется ей мучительнымъ. Онъ съ Джени такъ счастливы вмъстъ; если я войду въ ихъ жизнь, я только испорчу ее. Пережить нъкоторыя вещи—все равно что имъть въ себъ нъсколько капель черной крови: чувствуещь себя отръзанной отъ другихъ людей.
  - Отъ всѣхъ другихъ?
  - Только не отъ васъ, папа.

- Это очень для меня пріятно. Я, какъ видишь, не принадлежу ни къ какому міру.
  - Папа...-она просунула свои пальцы въ его руку.

Углы его губъ задрожали, когда онъ посмотрълъ на ея руку. Онъ подумалъ, какъ далеко она отошла отъ того времени, когда положила на его приборъ лепешечки съ пепсиномъ.

- Знаешь ли ты, моя дорогая, что ты дочь неудачника, им'вющаго достаточно ума, чтобы сознавать это? Не то, что мы переживаемъ, отр'взываетъ насъ отъ другихъ людей, а то, что намъ не удается пережить. Я тоже въ свое время мечталъ недаромъ прожить жизнь, а употребить ее съ пользой.
  - Ну, и что-жъ?
  - Я женился на твоей матери.

Послѣ минутнаго молчанія онъ продолжаль:

— Пойми, что ты и твои друзья, посвящающе себя работъ, полезной для человъчества, вы являетесь въ моихъ глазахъ представителями не только самаго симпатичнаго мнъ направленія, но и того, чъмъ я самъ могъ бы быть. Конечно, теперь это мало замътно, но въдь и я родился въ Аркадіи.

Онъ замолчалъ, замътивъ слезы на ея глазахъ.

Она быстро смахнула ихъ.

— Вы не должны завидовать намъ, папа. Аркадія стала въ послъднее время далеко не пріятнымъ мъстожительствомъ. Она вся превратилась въ мастерскія и въ кладбища, на которыя каждый день льетъ дождь.

## ٧.

Оливія и ея отецъ были вполнѣ родственныя натуры, и потому каждый изъ нихъ отлично понималъ, что другой никогда не станетъ упоминать объ ихъ разговорѣ по дорогѣ къ Гетбриджской станціи. Но фактъ этого разговора и увѣренность, что онъ не будетъ повторенъ, скрѣпилъ ихъ дружбу тѣснѣе прежняго.

Мистеръ Латамъ сталъ часто сталъ вздить въ Лондонъ; когда у Оливіи было свободное время, они двлали большія прогулки вдвоемъ, или ходили по музеямъ и картиннымъ галлереямъ. При этомъ они или молчали, или говорили обо всемъ, кромъ того, что всего ближе касалось ихъ. Онъ зналъ и безъ словъ, что эти прогулки съ нимъ были единственными свътлыми точками въ ея жизни.

Кароль быль лишень даже такого общенія съ близкими

людьми. Онъ замкнулся въ суровомъ молчаніи и въ уединеніи ждалъ подкрадывавшагося къ нему удара. Иногда, когда онъ не замъчалъ, что Оливія смотритъ на него, страдальческое выраженіе его лица заставляло сердце ея сжиматься отъ жалости.

— Я до сихъ поръ не понимала, что значитъ изгнаніе изъ родной земли. Родина замѣняла ему и отца, и мать, и жену, и дѣтей; а теперь онъ никогда не можетъ вернуться въ нее.

Она не подозрѣвала, что его тяготить еще другое горе; а о томъ, которое она угадывала, она не рѣшалась заговаривать съ нимъ.

Въ сърыхъ улицахъ города настала холодная, поздняя весна, а за ней послъдовало сырое, мрачное, безрадостное лъто. Прошелъ годъ съ тъхъ поръ, какъ она начала работать съ нимъ; за этимъ годомъ пойдутъ другіе, совершенно такіе же, думалось ей. Они, безъ сомнънія, будутъ до конца жизни точно такъ же бокъ-о-бокъ тянуть свою лямку въ этомъ міръ, гдъ никогда не свътитъ солнце, гдъ никогда не поютъ птицы.

Въ одинъ дождливый осенній день онъ шелъ съ нею изъ Британскаго музея на ея квартиру. Они провели нѣсколько часовъ въ библіотекѣ, собирая статистическія данныя для статьи, которую онъ писалъ о гигіеническомъ состояніи польскихъ фабричныхъ городовъ. Переходя черезъ Оксфордскую улицу, онъ запнулся, качнулся безпомощно впередъ и тяжело упалъ на землю. Извозчики, усмѣхаясь, поглядывали на него съ высоты своихъ козелъ; двѣ грязныя цвѣточницы обмѣнялись нелестными замѣчаніями на его счетъ.

— Не ушиблись ли вы?—спросила Оливія, когда онъ медленно и съ трудомъ поднялся на ноги.

Онъ стоялъ, отвернувъ отъ нея лицо и счищая грязь съ платья.

— Нътъ, нисколько, благодарю васъ. Я наступилъ на что-то скользкое.

Она посмотръла внизъ, на мостовой ничего не было.

- У васъ, върно, высунулся гвоздь изъ башмака,—начала она, но взглянула на него и остановилась.
  - Кароль, вы, навърно, ушиблись?
  - Да, немножко, это сейчасъ пройдетъ.

Онъ нѣсколько времени былъ блѣденъ, но совершенно спокоенъ и, придя къ ней на квартиру, тотчасъ же сталъ раскладывать въ хронологическолъ порядкѣ тѣ данныя, которыя они собрали. Оливія затопила каминъ, такъ какъ вечеръ былъ холодный, и сѣла читать корректуры; до самаго ужина ни одинъ изъ нихъ не двинулся съ мѣста. Когла

она повернулась, чтобы позвать его къ столу, она съ удивленіемъ замѣтила, что онъ не работаетъ. Выраженіе его лица поразило ее; она наблюдала за нимъ нѣсколько минутъ, затѣмъ собралась съ духомъ и проговорила.

- Кароль, скажите, что васъ такъ безпокоить?

Онъ быстро поднялъ голову.

- -- О, ръшительно ничего особеннаго. Я думалъ о разныхъ дъловыхъ распоряженіяхъ, какія мнъ надо сдълать. Кстати, если Марцинкевичъ возьмется редактировать газету, будете вы и при немъ продолжать работать?
  - А вы разв'в оставляете газету?
- Да, въроятно, въ скоромъ времени. Марцинкевичъ привыкъ къ дълу, онъ можетъ хорошо вести газету, а мнъ придется уъхать, какъ только комитетъ партіи пришлетъ сюда кого-нибудь вмъсто меня.
- Вы собираетесь увхать на короткое время, или навсегда?
- Навсегда. Въ сущности, моя работа здѣсь, въ Лондонѣ, была только временная.

Ей показалось, какъ будто ея собственный голосъ доносится откуда-то издалека.

- А вы скоро собираетесь уфхать?
- Это еще не ръшено; можетъ быть, черезъ мъсяцъ, черезъ два.

Онъ всталъ и слегка потянулся, расправляя плечи.

Оливія стояла, не шевелясь; она прерывисто дышала, она слышала біеніе собственнаго сердца. Онъ такъ легко, между прочимъ сообщаеть ей такое извъстіе,—ей представлялось это оскорбленіемъ, прямо какою-то пощечиной.

- Я никакъ не ожидалъ, что пробуду здъсь такъ долго, продолжалъ онъ. Теперь дъло повидимому наладилось. Мнъ особенно пріятно то, что вы вполнъ вошли въ него до моего отъъзда; вы уже можете работать совершенно самостоятельно. Начало всегда всего труднъе.
- Да, ко всему можно привыкнуть, вы мнѣ это говорили еще въ Петербургѣ. Вы назначили мнѣ срокъ, два или три года. Съ тѣхъ поръ прошло два съ половиной. Такъ какъ вы уѣзжаете... впрочемъ, все равно, я передъ вашимъ отъѣздомъ хочу сказать вамъ, что привычка мало помогла мпѣ.

Она начала заваривать чай. Кароль ждалъ, чтобы она снова заговорила; онъ никогда не торопился со своими объясненіями.

— Я, можеть быть, слишкомъ требовательна, — продолжала она, положивъ ложку на столъ. — Но, въ сущности, въдь намъ дана только одна жизнь и мнъ непріятно отдавать.

ее, не получая ничего взамънъ. Поймите, я очень рада принести ее въ жертву за что-нибудь, что этого стоитъ. Но я хочу знать, какую пользу принесетъ моя жертва, кому нужна моя кровь.

Рука ея, лежавшая на подносъ, слегка дрожала.

- Если бы я была увърена, что Володя самъ върилъ въ успъхъ того дъла, за которое онъ умеръ... Нътъ, я не могу говорить объ этомъ. Будемъ говорить только о себъ и о своемъ дълъ, это практичнъе. Вотъ мы пережили нъкоторыя испытанія, на которыя рышили смотрыть, какъ на полезныя воспитательныя средства, и, въ концъ концовъ, пришли къ тому, что издаемъ маленькую газетку для рабочихъ. О, я знаю, что это превосходная газетка; въ нее вкладывается много труда, и она имъетъ громадное вліяніе. Но стоитъ ли она той цъны, которая за нее дана?
- Послушайте, сказалъ Кароль, садясь верхомъ на стулъ и положивъ руки на его спинку. Знаете вы, что говоритъ Эпиктетъ о лутукъ: его можно купить за копъйку, и кто хочетъ ъсть лутукъ, долженъ заплатить копъйку. Но люди не хотять понять, что въ извъстное время года лутукъ стоитъ полторы копъйки и бываетъ очень мелокъ. Васъ мучитъ какой-то червякъ абстрактной справедливости; вамъ непремънно хочется, чтобы міръ купилъ свое спасеніе за дешевую плату. Это невозможно: онъ долженъ платить по розничной цънъ даннаго времени и мъста. Я не...

Онъ остановился и докончиль фразу болье глухимъ голосомъ:

- Я не отрицалъ, что нынче цѣны очень поднялись. Она опустила руки съ видомъ полнаго унынія.
- Ахъ, не все ли равно? Неужели вы думаете, что я хочу торговаться? Вы мнѣ говорите, что мы должны отдать Кесарю то, что принадлежить Кесарю. Я не прочь отдать и копѣйку, и полторы копѣйки, и всякую монету съ изображеніемъ Кесаря. Но, Боже мой, какъ много этихъ маленькихъ Кесарей, и какую массу мелкихъ монетокъ должны вы выковать изъ собственнаго сердца.
- Вотъ какъ!—сказалъ онъ, вставая.—Ну, продолжайте! Что же изъ этого выйдеть?
- Это самое и я спрашиваю. Что выйдеть изъ всего этого?

Онъ молчалъ.

— Возьмите для примъра себя самого, — снова начала она послъ нъсколькихъ секундъ молчанія. — Вы помните Акатуй...

Складки вокругъ его губъ обозначились ръзче.

- Нътъ, -- сказалъ онъ, -- я никогда не вспоминаю подобныхъ вещей иначе, какъ случайно.
- Все равно, хоть случайно, да вы вспоминаете. Акатуй это, по моему, ваша копъйка.

Онъ тяжело перевелъ духъ.

- До нъкоторой степени, пожалуй.
- А гдѣ вашъ лутукъ?

Онъ поднялъ руку и заслонилъ глаза.

— Видите ли, продолжала Оливія неумолимымъ голосомъ:— если человѣкъ идетъ на смерть или на что нибудь подобное, онъ хочетъ знать, чего ради? Это вопросъ объ относительной цѣнности предметовъ. Какую справедливую цѣну можно назначить за жизнь и счастье человѣка? Возьмите для примѣра москвичей, которые на дняхъ были задавлены на смерть, толпясь, чтобы получить подарки по случаю коронаціи. Они умерли изъ-за куска плохой колбасы да изъ-за жестяной кружки съ портретомъ императора; а вслѣдъ за этимъ давался придворный балъ, на которомътанцовалъ и императоръ, и жена его. Можетъ быть, это-то и есть цѣна, по которой русскіе мужики продаютъ свою жизнь. А какъ вы думаете, не скажутъ ли послѣ будущія поколѣнія, что и мы свою жизнь цѣнили немногимъ дороже?

Кароль началь ходить по комнать, заложивь руки за спину и спрашивая себя, долго ли протянется этоть мучительный разговорь и можеть ли онъ вынести его еще пять минуть. Ему вдругь вспомнилась одна сцена изъ далекаго прошлаго. Когда онъ быль арестовань въ первый разъ и ждаль допроса, изъ комнаты, гдъ производилось слъдствіе, вышель молодой человъкъ и упалъ на полъ въ припадкъ истерики. При этомъ одинъ жандармъ сказалъ другому: "Это оттого, что генералъ сегодня самъ дълаетъ допросъ".

Въ то время онъ спрашивалъ себя, не грозить ли и ему такого рода припадокъ. Теперь онъ былъ спокоенъ; нервы его достаточно окръпли.

Въ голосъ Оливіи послышались болье жестокія ноты.

- Вы сказали "навсегда"; изъ этого я заключаю, что мы никогда больше не увидимся.
  - Очень можетъ быть.
- Въ такомъ случав скажите мнв правду разъ въ жизни, прежде чвмъ оставить меня совершенно одинокой. Лично вы, довольны вы твмъ, что получили за свою копвику?

Кароль повернулъ голову и посмотрълъ ей прямо въ глаза; губы его побълъли.

— Я думаю, что я получилъ неважное кушанье, немного попорченное, и, несомнънно, заплатилъ за него слишкомъ

дорого. Но ничего лучше я не могъ достать. Если бы вы предложили тотъ же вопросъ московской толпѣ, она отвѣтила бы вамъ, что куски колбасы раздаютъ не каждый день.

Она была такъ же блъдна, какъ онъ.

- Понимаю, проговорила она задыхающимся голосомъ. Кароль на минуту забылъ свою сдержанность, а являться безъ одеждъ, даже передъ самыми близкими людьми, было для него мучительно; поэтому онъ поспъшилъ снова погрузиться въ статистику.
  - Значить, за послъдніе три года смертность въ Лодзи... Она остановилась чтобы поставить чайникъ на огонь.
- Цифры, касающіяся смертности въ Лодзи стоять въ моихъ вчерашнихъ зам'єткахъ. Дайте мн'є заварить чай, и и вамъ ихъ принесу.

На слѣдующій день они съ Каролемъ видѣлись только при другихъ, а черезъ день къ ней пріѣхалъ отецъ и упросилъ ее провести конецъ недѣли въ Гетбриджѣ. Въ понедѣльникъ она вернулась въ Лондонъ и прежде всего пошла въ редакцію газеты узнать, какая работа предстоитъ ей на этотъ день. Марципкевичъ, помощникъ редактора, встрѣтилъ ее съ озабоченнымъ видомъ, но ничего не сказалъ ей. Такъ какъ въ комнатѣ были чужіе, то она ограничилась вопросомъ:

- Пришелъ докторъ Славинскій?
- Нътъ, онъ увхалъ за границу по дъламъ. Онъ оставилъ цълый списокъ того, что слъдуетъ сдълать безъ него, и поручилъ мнъ передать вамъ, что надъется вернуться черезъ двъ недъли.

Кароль часто уважалъ изъ города совершенно неожиданно. Оливія привыкла считать такія путешествія необходимыми для его двла; она взяла списокъ и усвлась за свою конторку, не спрашивая ничего больше. По разстроенному лицу помощника редактора она заключила, что повздка была вызвана какими-нибудь дурными известіями.

— Его, въроятно, послали во Францію или въ Швейцарію что-нибудь уладить, — подумала она.

Черезъ десять дней, когда она принесла свою оконченную работу въ редакцію, Марцинкевичъ громко читалъ какое-то письмо одному члену партіи, недавно прівхавшему во Францію.

- Ахъ, миссъ Латамъ; я только что хотълъ послать за вами. Вотъ письмо отъ Славинскаго съ порученіями къвамъ.
  - Скоро онъ вернется?
  - Боюсь, что нътъ; онъ раненъ.
  - Раненъ?

- Да, ему надо было перейти русскую границу, переодътымъ, конечно. Когда онъ возвращался въ Австрію, русская пограничная стража выстрълила въ него. Ему удалось уйти, но онъ слегъ и не можетъ ъхать.
- Онъ навърно, переходилъ границу ночью, съ контрабандистомъ?
- Да, съ однимъ изъ тъхъ евреевъ, которые берутся всякаго перевести черезъ границу за опредъленную плату.
  - А теперь онъ въ Австріи?
- Въ Галиціи, въ Бродахъ. Я вамъ прочту, что онъ пишеть: "Все устроилось вполн'в удовлетворительно..." Ну, туть идуть разныя дізловыя подробности... Воть оно: "Стража замътила насъ въ ту минуту, когда мы дошли кустами до австрійской стороны и выстр'влила въ насъ. Одна только пуля попала въ меня, но она раздробила мит берцовую кость на правой ногъ. Мой контрабандисть держаль себя очень хорошо. У него нашлись друзья въ австрійской пограничной стражь, и онъ убъдиль ихъ не замъчать меня; потомъ. когда тревога утихла. онъ досталъ гдъ-то телъгу и повезъ меня. Сюда я добхалъ благополучно; но дальше не въ состояніи быль фхать. Попросите миссъ Латамъ обратить вниманіе, чтобы ребенку въ улицъ Юніонъ, который быль боленъ дифтеритомъ, каждый день два раза прополаскивали горло; мать мало о немъ заботится. Женщина изъ № 15 пусть ходить въ лондонскую амбулаторную больницу. Если пришелъ отвътъ отпосительно глухо-нъмого мальчика въ Уайтчепелъ..." я не могу прочесть слъдующихъ словъ, почеркъ слишкомъ неразборчивый. Посмотрите, Бълинскій, не разберете ли вы?

Они принялись вдвоемъ разбирать письмо, но въ эту минуту пришла телеграмма. Марцинкевичъ вскрикнулъ, прочитавъ ее.

-- Что случилось?--спросиль его пріятель.

Онъ передалъ Оливіи телеграмму; она была изъ Бродъ. "Славинскій очень боленъ. Рана заражена. Не можеть ли кто-нибудь прі вхать".

Она возвратила телеграмму, не говоря ни слова.

- Рана заражена, повторилъ Бълинскій. Значить, онъ долженъ умереть? Умереть изъ-за того что какой-то дурацкій стражникъ выстрълилъ на угадъ въ темнотъ! Это ужасно!
- Іисусе! Марія! вскричалъ Марцинкевичъ. Неужели вы хотите, чтобы онъ остался живъ! Если онъ можетъ безъ особенныхъ страданій умереть отъ огнестръльной раны, это самое для него лучшее.

Оливія быстро подняла голову и посмотръла на него. Она чувствовала, что начинаетъ дрожать.

- Что вы хотите сказать? -- спросилъ Бълинскій.
- -- Развъ вы не знали, что ему грозитъ параличъ спинного мозга?

Навърно, вы замътили какъ онъ сталъ плохо ходить послъднее время. Это ужасная болъзнь: для него будетъ счастье, если онъ умретъ раньше, чъмъ она разовьется.

- Параличъ... вы хотите сказать, атаксія двигательныхъ сосудовъ?
- Нѣтъ, хуже. Атаксія рано или поздно приводитъ къ смерти. А при его болѣзни человѣкъ можетъ дожить до девяноста лѣтъ и цѣлые годы лежать безпомощнымъ калѣкой, постепенно превращаясь въ камень.

Онъ смяль въ рукв телеграмму.

- Матерь Божія! Только представить себ'в это! И особенно для Славинскаго, который всю жизнь работаль, какъ ломовая лошадь, начиная со школьной скамьи... Въ этомъ-то, говорять, и причина его бол'взни.
  - Онъ переутомился?
- Общій итогъ разныхъ недочетовъ: и холодъ, и голодъ, и утомленіе. Вѣдь онъ побывалъ въ Акатуѣ. Это никому не проходитъ даромъ. У одного развивается болѣзнь легкихъ, у другого слѣпота или эпилепсія, или какая-нибудь форма сумасшествія, или вотъ такое страданіе спинного мозга. Кътому же, онъ былъ тамъ во время большой голодовки. Этого одного довольно, чтобы подорвать какое хотите здоровье.
- Но въдь голодовка была десять лътъ тому назадъ. А онъ съ какихъ поръ замъчаетъ угрожающіе признаки?
- Болѣзнь подкрадывалась медленно. Онъ говоритъ, что замѣтилъ небольшую неловкость въ сгибѣ ноги, когда еще былъ въ Сибири; но это было такъ незначительно, что онъ не обратилъ на нее вниманія. Въ первый разъ онъ заподозрилъ. что съ нимъ дѣлается что-то неладное, года два, три тому назадъ, нѣтъ, не въ прошлую, а въ позапрошлую зиму. Онъ еще въ то время ѣздилъ въ Петербургъ, помните? Онъ запнулся, входя на лѣстницу, и началъ подозрѣвать болѣзнь; онъ посовѣтовался съ однимъ изъ тамошнихъ докторовъ. Но миссъ Латамъ можетъ лучше меня разсказать вамъ это, она въ то время тоже жила въ Петербургъ.

Мужчины обернулись къ Оливіи. Она все время сидъла неподвижно, какъ окаменълая. Когда она заговорила, голосъ ея былъ ровенъ и спокоенъ.

— Я ничего объ этомъ не знала. Я въ первый разъ слышу, что онъ боленъ.

Помощникъ редактора прикусилъ губу.

— Мий очень жаль, что я проговорился, миссъ Латамъ;



это было очень безтактно съ моей стороны. Но я былъ увъренъ, что онъ давно вамъ все разсказалъ.

- Онъ никогда не былъ особенно сообщительнымъ.
- Это правда. Онъ сказалъ мнѣ о своей болѣзни въ дѣловомъ разговорѣ на тотъ случай, если мнѣ придется замѣстить его въ чемъ-нибудь. Я спросилъ, не могу ли я помочь ему въ устройствѣ его личныхъ дѣлъ, а онъ отвѣтилъ: "Благодарю васъ, я уже сдѣлалъ свои распоряженія." Не знаю почему, но я былъ увѣренъ, что онъ передалъ эти распоряженія миссъ Латамъ.
  - Когда онъ съ вами говорилъ объ этомъ?
- Когда прібхалъ въ Англію въ мав прошлаго года. Понимаете, петербургскій докторъ сказалъ ему только, что есть нѣкоторыя указанія на возможность болѣзни. Потомъ онъ почувствоваль себя хуже и какъ только пріѣхалъ сюда, сейчасъ же отправился къ врачу, который считается авторитетомъ по болѣзнямъ спинного мозга; тотъ сказалъ ему, что нѣтъ никакой надежды. Онъ заявилъ объ этомъ оффиціально комитету партіи и принялъ на себя здѣшнюю работу съ тѣмъ, чтобы вести ее, пока будетъ въ состояніи. Недѣли двѣ тому назадъ онъ сказалъ мнѣ, что упалъ на улицѣ и долженъ немедленно принять мѣры, чтобы передать кому-нибудь свою работу. Для этого онъ и поѣхалъ въ Россію, чтобы повидать человѣка, который будетъ его замѣстителемъ. Но имѣйте въ виду, что объ этомъ не надо разсказывать. Дайте мнѣ за-курить, Бѣлинскій.

Свертывая папиросу, онъ топалъ ногой по полу. Марцин-кевичъ былъ человъкъ съ сердцемъ и любилъ Кароля.

Черезъ нъсколько минутъ онъ разгладилъ скомканную телеграмму.

— Кого жемы пошлемъ къ нему? Тутъ сказано: "Нельзя ли кому-нибудь прівхать."

Оливія встала. Она сид'вла совершенно спокойно, посл'в того какъ узнала правду.

- Я повду. Я вывду сегодня же вечеромъ. Пожалуйста, достаньте мив билеть, а я буду укладываться.
- Но...—началъ было Марцинкевичъ; затъмъ остановился и сказалъ серьезнымъ тономъ:
  - Да, конечно, лучше васъ никого не найти.

Она пошла къ себъ на квартиру, написала нъсколько строкъ отцу, размъняла чекъ, уложила свой чемоданъ и съла на поъздъ. Единственное ея чувство было смутное довольство тъмъ, что ей надо заниматься практическими дълами и некогда думать. Она пробыла въ дорогъ два дня и двъ ночи. Сидя въ углу вагона, не закрывая глазъ въ то время, какъ ея спутники дремали, она все время повторяла

себъ все съ большею и большею горечью: "А мнъ онъ ничего не сказалъ..."

Въ Броды она прівхала уже вечеромъ: это небольшой пограничный городокъ со смёшаннымъ населеніемъ изъ поляковъ, русинъ, евреевъ и нёмцевъ. Узкія улицы казались унылыми и обнищалыми; сёрое небо съ тяжелыми дождевыми тучами нависло надъ ними.

Кароль поселился въ домв одной почтенной семьи ремесленниковъ. Мужъ и жена, евреи по происхожденію и религіи, были въ то же время преданные польскіе патріоты, смотрвли на себя, какъ на поляковъ, и, самоотверженно отказывая себв во всякомъ излишествв, изъ своего скуднаго заработка двлали аккуратные взносы въ пользу національнаго движенія. Они не были знакомы съ Каролемъ лично; но они знали его, какъ двятельнаго сторонника освобожденія, знали, что онъ раненъ, работая для общаго двла, и готовы были двлиться съ нимъ всвмъ, что имвли.

Но имъли они весьма немного. Домикъ былъ сравнительно чистый, но темный, населенный массой народа, и потому очень шумный. Не смотря на все свое желаніе, ни хозяинъ, ни хозяйка не имъли времени, да и не умъли ухаживать за трудно больнымъ. Можно было бы помъстить его въ городскую больницу, но это оказывалось помногимъ причинамъ неудобно, и Кароль съ благодарностью принялъ гостепріимство евреевъ.

Они встрътили Оливію съ изъявленіями самой искренней радости.

— Кайя, Кайя!—закричаль мужь жень, когда ея извозчикь остановился. — Это прівхала сидвлка изъ Лондона. Бъги скорьй къ доктору, онъ вельль дать ему знать, какътолько она прівдеть.

Они почти втащили ее въ домъ, при чемъ что-то говорили оба разомъ громкимъ, ръзкимъ голосомъ на половину по-нъмецки, на половину польски. Они описывали ей, сопровождая свою ръчь выразительными жестами, какъ боялись за больного, какъ успокоились, когда пришла ея телеграмма. Повидимому, они нисколько не сомнъвались, что, разъ она прітхала, онъ долженъ выздоровъть.

- Подумать только, если бы онъ умеръ у насъ въ домѣ и, можетъ быть, по нашей винѣ! Вѣдь мы совсѣмъ не умѣемъ ухаживать за больнымъ. Правда, не умѣемъ, Авраамъ?
- Да, а его жизнь такъ нужна для родины! Ай, ай, какая это была бы потеря! Не думайте, что мы евреи, и потому не можемъ быть хорошими патріотами. Братъ моей жены, Соломонъ, сосланъ въ Сибирь за участіе въ одной

польской демонстраціи. Мы, видите ли, тоже пришли изъ Россіи; и мнъ также приходилось пробираться кустами.

Докторъ, серьезный молодой нѣмецъ, съ волосами, стоявшими щеткой, пришелъ въ эту минуту, и Оливія могла войти наверхъ вмѣстѣ съ нимъ.

- Вы находите, докторъ, что ему грозитъ смерть?
- Какъ сказать? Если намъ удастся дать ему покой и понизить температуру, онъ можетъ остаться живъ. Но положение серьезно. Онъ въ бреду уже третій день.
  - Переломъ берцовой кости?
- Сложный переломъ и нагноеніе. Его привезли въ маленькой тел'вжк'в; всю дорогу его трясло и качало. Вы говорите по-польски?
  - Немного.
- Я совсъмъ не говорю; это трудный языкъ. Я недавно пріъхалъ изъ Въны. Съ тъхъ поръ, какъ у него начался бредъ, онъ иначе не говоритъ, какъ по-польски. Я его совсъмъ не понимаю. Слышите?

Когда дверь въ комнату открылась, она услышала голосъ Кароля. Онъ говорилъ самъ съ собой и лежалъ, забросивъ одну руку себъ на лицо. Она опустила его руку и ловко приподняла подушки, чтобы ему было легче дышать.

Онъ пристально посмотрѣлъ на нее, но не узналъ, и продолжалъ бормотать что-то по-польски. Трудно было разобрать, но въ нихъ чувствовался размѣръ.

— Понимаете?—спросилъ доктотъ.—Онъ все время повторяетъ это. Что это такое? Молитва?

Она нагнулась и прислушалась.

- Я не могу разобрать словъ. Ахъ, постойте...
- ...Изъ могилъ раздавались жалобные голоса, какъ будто прахъ мертвецовъ взывалъ къ Господу...

Слова были ей знакомы, но она не могла вспомнить, гди ихъ слышала.

— Но вотъ ангелъ... ангелъ... простеръ крылья, и они затихли... Три раза могилы принимались стонать...

Она читала съ Марцинкевичемъ произведенія польскихъ писателей и вспомнила, что это была поэма "Anhelli".

— Онъ говоритъ стихи, — объяснила она.

Докторъ пробылъ нъсколько минутъ въ комнатъ, давая ей необходимыя указанія.

Онъ сразу заметилъ, что она развита и опытна; это дало ему надежду справиться съ болезнью. О поражени спинного мозга онъ ничего не зналъ.

— Не бойтесь,—сказалъ онъ ласково, пожимая въ дверяхъ руку Оливіи.—Я надъюсь, что онъ не умретъ.

Оливія посмотръла на него съ улыбкой.

— Я не боюсь. Если судьба ему умереть,—что-жъ... Но мы должны постараться вылъчить его; пусть онъ самъ ръшить, стоить ли ему жить.

Докторъ отшатнулся и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на нее. — Господи, Боже мой, —говорилъ онъ самъ себѣ, спускаясь съ лѣстницы, —что за странная женщина!

Когда онъ ушелъ, Оливія послала добродушнаго Авраама купить дезинфекціи и чистаго бѣлья, а Кайю позвала помочь ей убрать комнату больного. Кароль пересталъ метаться и бредить, онъ лежалъ тихо съ остановившимися, широко открытыми глазами. Когда она приподняла его, чтобы еврейка могла подложить подъ него чистую простыню, съ улицы раздалось пѣніе трехъ женскихъ голосовъ, хриплыхъ, разбитыхъ, визгливыхъ, а вслъдъ затѣмъ хохотъ и насмѣшливые крики уличныхъ мальчишекъ. Онъ тихо застоналъ при этихъ звукахъ.

- Опять пришли эти старыя, нарумяненныя вороны,—сердито сказала Кайя.—Онъ далъ имъ денегъ въ тотъ день, когда Мендель привезъ его, и теперь онъ все лъзутъ къ намъ.
- Тише!—остановила ее Оливія, доставая деньги изъ кошелька.—Пожалуста, дайте имъ это и попросите уйти. Для больного нужна тишина.

Жалкіе, старческіе голоса тянули на отвратительный мотивъ какую-то нелъпую нъмецкую пъсенку:

Ахъ, какъ красиво, какъ пріятно Мы всѣ втроемъ гулять идемъ...

Въ глазахъ Кароля мелькнуло выражение ужаса.

— Съ голоду, — прошепталъ онъ — съ голоду... Женщинъ прогнали... — и онъ впалъ въ полузабытье.

Поздно вечеромъ Оливія вдругъ услышала крикъ, отъкотораго сердце ея болъзненно сжалось.

--- Встань! Еще не время спать!

Въ умв его продолжала вертвться поэма "Anhelli".

Она подошла къ его кровати. Онъ былъ въ страшномъ жару и пытался вскочить. Черезъ нъсколько времени температура немного упала, и онъ лежалъ спокойно. Она накрыла лампу абажуромъ и съла у окна.

Она вспомнила Владиміра и въ первый разъ позавидовала ему: онъ не страдаетъ, онъ умеръ.

## VI.

Когда докторъ Бюргеръ сказалъ Оливіи, что больной внё опасности, она слегка подняла брови, какъ дёлалъ ея отецъ,

и не произнесла ни слова. Чувство отвращенія, почти ужаса, какое внушило ему ея безсердечіе при первой встр'яч'я ихъ, на минуту снова овлад'яло имъ съ удвоенной силой; но въ сл'ядующую минуту онъ уже вздыхалъ, что не можетъ им'ять такихъ сид'ялокъ для другихъ своихъ больныхъ. По дорог'я домой онъ все время раздумывалъ надъ этой странной аномаліей: она такъ старалась спасти ему жизнь и нисколько не обрадовалась, когда узнала, что жизнь спасена.

На самомъ дълъ, она думала объ одномъ: какъ бы поскоръй привезти больного въ Англію, чего бы это ни стоило. Близость къ русской границъ не давала ей покоя: во снъ и на яву она чувствовала эту близость; въ тъ короткіе часы когла ей можно было заснуть, ее мучили кошмары. При нъкоторомъ воздъйствіи на высшія сферы развъ нельзя было добиться выдачи его? А даже и безъ этого въ маленькомъ, темномъ, сонномъ городкъ, такъ близко отъ "кустовъ", такъ далеко отъ всякой гласности, развъ трудно подкупить мелкихъ мъстныхъ чиновниковъ? Примъры этого бывали, если не здъсь, то на Балканской границъ. При ловкости агентовъ это довольно легко устроить. Какой-нибудь легкій шантажъ, небольшая лесть, раздача денегь, кому следуеть; ночью производится быстрое похищение, затымь идеть яко бы разствдованіе, окруженное тайной; въ газетахъ появляются горячіе протесты; въ парламент в пълается запросъ; министерства обмъниваются дипломатическими нотами и - все кончено. Это бывало ифсколько разъ, — повторяла она себъ днемъ и ночью, --почему же не могуть и теперь этого сдълать?

Подъ давленіемъ такого опасенія другой ударъ, грозившій ея больному, казался ей менъе ужаснымъ. Только бы увезти его изъ сферы русскаго вліянія, все остальное легче перенести. Правда, конецъ придетъ скоро, но на англійской землъ онъ будетъ не такъ страшенъ.

Ей не съ къмъ было поговорить объ этомъ, и потому, какъ только Кароль былъ въ состояни понимать ее и отвъчать ей, она спросила у него самого, думаеть ли онъ, что русское правительство попытается захватить его законнымъ или незаконнымъ способомъ.

— О, нѣтъ!—отвѣчалъ онъ,—похищеніе здѣсь слишкомъ опасная штука, вѣдь это не Румынія и не Турція; а что касается высылки, австрійцы народъ порядочный. Они могутъ, пожалуй, выслать меня, если русскіе будутъ слишкомъ настаивать, но они предоставятъ мнѣ выѣхать черезъ какую я хочу границу.

Этимъ увъреніемъ она должна была удовлетвориться. Впрочемъ, его физическое состояніе было такого рода, что ей ничего не оставалось кромъ ожиданія. Заживленіе раз-

дробленной кости шло медленно; рана, засорившаяся при перевздв въ первую ночь, постоянно гноилась. Воспалительный процессъ продолжался иногда лишь нъсколько дней, но боль, причиняемая имъ, такъ истощала силы больного, что заставить его предпринять длинное путешествіе было бы и опасно, и жестоко. Онъ самъ въ короткіе промежутки облегченія хотъль только одного—спать, пока возможенть сонъ. Въ теченіе нъсколькихъ недвль даже двло, составлявшее для него главный смыслъ жизни, повидимому, потеряло для него интересъ. Онъ лежалъ неподвижно и не дълалъ никакихъ вопросовъ.

По мъръ того, какъ силы его возвращались, онъ сталъ замътно чуждаться Оливіи. Иногда казалось даже, что ея присутствіе непріятно ему. Когда послъ горячечнаго бреда онъ первый разъ пришелъ въ сознаніе и увидълъ ее около своей кровати, онъ долго глядълъ на нее, а затъмъ отвернулся и проговорилъ слабымъ голосомъ:—Напрасно они не прислали кого-нибудъ другого!—И послъ того онъ все время былъ холодно въжливъ съ нею, а изръдка въ обращении его прорывалось даже сдержанное раздраженіе, которое и удивляло, и пугало ее.

Для нея это были ужасныя недёли. Никогда прежде, при уходё за самыми трудными и опасными больными, она не чувствовала до такой степени всей тяжести своей отвётственности; никогда прежде спасаніе чужой жизни не казалось ей настолько безполезнымъ и жестокимъ. Положеніе, тяжелое само по себё, становилось еще болёе тяжелымъ для нихъ обоихъ, вслёдствіе странной стыдливости, мучившей ихъ. Чрезмёрная скромность, свойственная ранней молодости, охватила ихъ, мужчину и женщину зрёлыхъ лётъ. Въ первый разъ съ тёхъ поръ, какъ она исполняла должность сидёлки, необходимость оголять тёло больного и дотрогиваться до него, необходимость обмывать его рану и приподнимать его руками вызывала въ ней стыдъ; а онъ, то краснѣя, то блёднѣя, бормоталъ, стараясь не глядёть на нее: — Не можетъ ли Авраамъ это дёлать?

Она иногда спрашивала себя, забудеть ли онъ передь неизбъжнымъ концомъ ту непріятность, какую она ему причинила и станеть ли по прежнему въ простыя, дружескія отношенія къ ней. Вполнъ естественно,—говорила она сама себъ,—что у него теперь горькое чувство противъ меня, но будеть страшно тяжело, если эта горечь останется до конца.

Разбирая въ умѣ ихъ отношенія, она пришла къ выводу, что настоящей дружбы между ними никогда не было.

Онъ спасъ ее отъ страшной болъзни; онъ далъ ей мужество жить и дъло, ради котораго она могла жить; но самъ онъ

оставался для нея загадкой, и даже теперь, когда она знала его тайну, она ничего не знала о немъ самомъ. Даже тѣ мелочи, какія каждый больной говоритъ своей сидѣлкѣ, ей приходилось угадывать; онъ никогда не былъ разговорчивъ, а теперь почти все время молчалъ. Пока продолжалась острая боль, эту боль обыкновенно можно было замѣтитъ только по крѣпко сжатымъ губамъ его. Когда дыханіе становилось медленнѣе и губы разжимались, она видѣла, что боль утихла.

Черезъ семь недъль послъ прівзда, она вошла одинъ разъ въ его комнату перевязать рану и увидъла, что онъ читаетъ письмо, которое Кайя только что принесла ему. На конвертъ была лондонская почтовая марка.

- --- Марцинкевичъ опять не можетъ справиться съ нашими литовцами, сказалъ онъ, не поднимая глазъ. Опъ спрашиваетъ, скоро ли мы вернемся.
- Докторъ Бюргеръ думаетъ, что вамъ можно будетъ вывхать на будущей недълъ. Конечно, мы возьмемъ особый вагонъ для больныхъ.
- ну, нътъ, это слишкомъ дорого, у меня не хватитъ средствъ.
- Отецъ прислалъ мнѣ денегъ. Я получила отъ него сегодня письмо: онъ проситъ телеграфировать ему, когда мы будемъ въ Кале. Онъ хочетъ выѣхать къ намъ навстрѣчу.
  - Но въдь мы не можемъ тратить деньги вашего отца, и...
- Не мѣшайте ему, Кароль; для васъ это не имѣетъ вначенія, а ему доставить величайшее удовольствіе чтонибудь сдѣлать для васъ.

Онъ подумалъ съ минуту, поморщился и затъмъ сказалъ:

- Ну, хорошо, если ему такъ хочется. Въ такомъ случав мы можемъ вывхать, какъ только Бюргеръ позволить. Я могу теперь отлично перенести дорогу, а мнв надобно докончить разныя двла.
  - Да. конечно.

Она колебалась нъсколько секундъ, но затъмъ собралась съ духомъ и ръшила положить конецъ его неестественной скрытности.

- Кароль, я все знаю. Марцинкевичъ разсказалъ мнъ... Въ томъ молчаніи, которое послъдовало за ея словами, тиканье часовъ, лежавшихъ на столъ, казалось ей ръзкимъ, назойливымъ, почти оглушающимъ звукомъ. Когда онъ, наконецъ, заговорилъ, тонъ его голоса заставилъ ее покраснъть, какъ будто ее уличили въ чемъ-то грубомъ и низкомъ.
- Самый большой недостатокъ Марцинкевича, что онъ слишкомъ молодъ. Ему надо отучиться отъ этой привычки разсказывать людямъ то, чего не слъдуетъ.

- Онъ не думалъ, что разсказываетъ мнѣ что-нибудь новое,—проговорила она.—Онъ думалъ... я знаю... думалъ, вы мнѣ разсказали.
  - Оттого-то я и говорю, что онъ слишкомъ молодъ. Она посмотръла на него съ горестнымъ недоумъніемъ.
- А развъ я молода? Мнъ кажется, во мнъ не осталось уже ничего молодого, а я тоже... я думала, что вамъ слъдовало сказать мнъ.
- Дорогая Оливія, если то, что мы можемъ сказать, принесетъ какую-нибудь пользу людямъ, мы должны говорить. Въ противномъ случать, непріятныя вещи лучше хранить про себя.

И затъмъ онъ прибавилъ съ изысканною любезностью:

- Конечно, если бы это было что-нибудь пріятное, я счелъ бы своимъ долгомъ немедленно сообщить вамъ. Но зачъмъ мнъ надоъдать друзьямъ своими личными невзгодами? Вамъ и безъ того пришлось слишкомъ много безпокоиться изъ-за меня.
- Неужели, Кароль, мы съ вами начнемъ обмѣниваться любезностями? Понятно, вы имѣли полное право скрывать отъ меня свою тайну, если хотѣли. И не думайте,—голосъ ея слегка дрогнулъ, будто я настолько глупа, не понимаю, что я не должна была стараться вернуть васъ къ жизни. Я знаю, что вы сердитесь на меня за это: я помѣшала вамъ избѣжать долгихъ страданій...
- Напротивъ, я безконечно благодаренъ вамъ за то, что вы меня вылъчили. Мнъ было бы очень не кстати умереть именно теперь. Мои дъла еще не закончены.
  - Ваши... личныя дѣла?

Суровая складка на лицъ его предупредила ее, что она зашла въ запретную область.

- Я говориль объ общественныхъ дѣлахъ. Личныя никого не касаются, кромѣ самого человѣка.
- Въ такомъ случаъ...—Она неторопливо встала, пошла на другой конецъ комнаты и отомкнула ящикъ стола.—Я должна отдать вамъ вотъ это.

Онъ поднялъ на нее глаза. принимая изъ ея рукъ небольшую склянку; они глядъли другъ на друга, оба блъдные, какъ смерть.

- Вы это нашли на мнъ?
- Кайя нашла. Она отдала мнѣ, когда я пріѣхала. Она снимала съ васъ платье, когда вы были въ забытьѣ.
  - Она знаетъ, что это такое?
- Да, морфій... Когда она стала говорить объ этомъ, я ей сказала, что у васъ въ Лондонъ сильно болъли зубы, и вы принимали капли съ морфіемъ.

— Благодарю васъ,—сказалъ онъ спряча скляночку подъ рубашку.

Она взяла бинтъ и начала свивать его.

— Я сдълаю вамъ перевязку,--проговорила она безжизненнымъ тономъ.

Она сняла перевязку и почувствовала, что нога, до которой она дотрогивалась, сильно дрожала подъ ея рукой.

- Я вамъ сдълала больно? спросила она.
- О, нътъ, я только немного усталъ.

Онъ лежалъ съ закрытыми глазами, пока она не кончила, и ей показалось, что онъ дышетъ болѣе быстро и неровно, чѣмъ обыкновенно. Она сътревогой посмотрѣла на его страдальческое лицо, начиная приводить въ порядокъ постель.

— Благодарю васъ,—сказаль онъ, открывая глаза и слабо улыбаясь.—Мнъ очень жаль, что вамъ приходится такъ много возиться со мной.

Его правая рука, блъдная, исхудалая до того, что всъ кости выступали наружу, нервно теребила конецъ простыни. Она съ удивленіемъ смотръла на нее: безцъльныя движенія были слишкомъ несвойственны Каролю.

— Теперь, когда у насъ зашелъ объ этомъ разговоръ,— сказалъ онъ черезъ нъсколько минутъ, – я долженъ объясниться: морфій не предназначался для немедленнаго употребленія.

Она продолжала укладывать одъяло. Голосъ ея былъ спокоенъ и беззвученъ.

- Вы хотъли ждать, пока покончите всъ свои дъла?
- Можетъ быть, даже и дольше. Вы знаете, какъ медленно развивается эта болъзнь. Можетъ быть, пройдетъ нъсколько мъсяцевъ, можетъ быть, цълый годъ, прежде чъмъ у меня явится параличъ. Человъкъ съ частнымъ нараличемъ можетъ еще многое дълать. Я только хотълъ приготовиться заранъе, никто не можетъ знать, какой оборотъ приметъ болъзнь.
  - Значитъ, вы хотите ждать?..
- Когда я буду лишенъ возможности работать, я, понятно, стану считать себя въ правъ располагать своею жизнью, какъ найду для себя лучше.

Она стояла спокойно, держась рукой за кровать.

— Вы хотите сказать, что, пока физическія силы позволяють вамъ приносить пользу вашей партіи, вы считаете себя обязаннымъ жить при какихъбы то ни было условіяхъ?

Тиканье часовъ одно нарушало молчаніе, послѣдовавшее за этимъ вопросомъ.

— Когда я взялся за дѣло, я не выговаривалъ себѣ пріятныхъ условій...

Голосъ его ослабълъ и фраза была окончена шепотомъ.

— Къ тому же, это, можетъ быть, не долго протянется... Онъ быстро отвернулъ голову; ея лицо покрылось смертельной блъдностью.

Какь только докторъ Бюргеръ далъ разрѣшен ie, Оливія наняла вагонъ для больныхъ и сдѣлала всѣ необходимыя приготовленія къ путешествію. Но въ самую послѣднюю минуту всѣ ея приготовленія были отмѣнены. На ранѣ образовался новый нарывъ, и въ теченіе десяти дней больной не въ состояніи былъ двинуться.

Между тъмъ, настали холода. Разъ утро мъ, проснувшись рано, она нашла, что въ комнатъ невозможно-низкая температура, и принесла дровъ за топить печку. Она ходила въ мягкихъ туфляхъ, неслышны ми шагами, чтобы не разбудить Кароля. Онъ заснулъ послъ мучительной ночи и лежалъ въ совершенномъ изнеможени; лицо его казалось сърымъ въ предразсвътныхъ сумеркахъ.

Дрова, сохранявшіяся въ сыромъ подваль, трещали, дымили и никакъ не могли разгоръться. Она стояла на кольняхъ передъ печкой, аккуратно укладывала полънья и въ то же время поглядывала черезъ плечо на больного. Вдругъ она почувствовала, что слезы под ступаютъ ей къ горлу, и неожиданно для себя разразилась безпом ощными рыданіями. Она, конечно, тотчасъ же сообразила, что слезы вызваны у нея вовсе не горемъ, а просто утомленіемъ послъ безсонной ночи и досадой на дрова, которыя не хотъли загоръться.

Какъ только Кароль въ состояніи быль пуститься въ путь, она увезла его въ Англію. Дорогой они обмънивались другь съ другомъ только самыми необходимыми фразами. Оскорбленная его холодною сдержанностью, она приняла въ обращеніи съ нимъ манеру опытной сидълки. Видя, какъ она внимательно, спокойно и проворно исполняла все, что нужно для больного, равнодушно относясь къ его личности, никто не догадался бы, что онъ для нея не просто чужой человъкъ, за которымъ она нанялась ухаживать.

Мистеръ Латамъ, встрътившій ихъ въ Кале, замътилъ странное отчужденіе между ними, но былъ настолько уменъ, что не сталъ разспрашивать.

- Трудно сказать, кто изъ нихъ пережилъ болъе тяжелое время,—подумалъ онъ, переводя взглядъ съ одного исхудалаго лица на другое.
- Нашли вы намъ квартиру?—спросила она, прохаживаясь съ отцемъ по палубъ, пос лъ того, какъ кресло Кароля было поставлено въ спокойное мъстечко, защищенное отъ вътра.
  - Нътъ, я переговорилъ съ докторомъ Мортономъ, а

также съ вашимъ пріятелемъ... какъ его... какая-то непро-износимая фамилія.

- Съ Марцинкевичемъ?
- Ну, да. Они оба согласились со мной, что вамъ всего лучше прівхать прямо въ Гетбриджъ. У насъ больной будеть пользоваться большими удобствами и лучшимъ воздухомъ, чвмъ въ лондонской квартирв.
  - Что вы, папа! А какъ же мама?
- Мама увхала. Джени увезла ее на всю зиму на Ривьеру. Это двочка сама придумала. Она разсудила, что тебъ будеть гораздо удобнъе ухаживать дома за такимъ серьезнымъ больнымъ, и она уговорила мать попробовать, не поможетъ ли ей воздухъ Бордигеры отъ ея невралгіи. Въдь это очень умно съ ея стороны, не правда ли? И имъ объимъ будетъ пріятно жить тамъ.
  - Онъ, что же, уъхали на всю зиму?
- Да, ты можешь превратить домъ въ больницу, въ мастерскую, во что хочешь; пусть ваши иностранцы пріважають и гостять тамъ по нѣскольку дней, если не могуть оставить больного въ поков. Я буду жить въ своемъ уголкв и не стану мъшать вамъ, а Дикъ Грей будетъ исполнять ваши порученія въ свободное время отъ занятій клуба "Союза старыхъ женщинъ". Дикъ, къ слову сказать, отличнъйшій человъкъ.

Она погладила рукой рукавъ его пальто.

— Это вы, папа, отличнъйшій человъкъ.

Когда Каролю сообщили этотъ планъ, онъ остался не очень доволенъ и пробормоталъ, что ему "непріятно доставлять столько хлопоть и безпокойствъ", но путешествіе такъ утомило и обезсилило его, что онъ не могъ спорить и пассивно подчинился вол' Оливіи. Для нея жизнь въ родномъ домъ была громаднымъ облегчениемъ: успокоительно дъйствовавшее присутствіе отца, нъжная заботливость, какою окружали ее Дикъ и мистеръ Мортонъ, сознаніе, что больной въ безопасномъ мъсть, что друзья раздъляють съ ней отвътственность за его жизнь, - все это ободряло и подкръпляло ее. Что касается самого Кароля, свъжій воздухъ, тишина и комфортъ богатаго сельскаго дома подъйствовали благотворно на его физическое состояніе; рана перестала гноиться и начала заживать. Онъ сталъ добросовъстно заниматься дълами, по поводу которыхъ Марцинкевичъ спрашивалъ его совъта, но пока не обращались непосредственно къ его помощи, онъ оставался ко всему равнодушенъ, такъ какъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы о чемъ-нибудь заботиться.

Зима проигла безъ особыхъ проистествій. Послів новаго

тода Кароль взялъ на себя часть своихъ прежнихъ редакторскихъ обязанностей, насколько это было возможно для человъка, прикованнаго къ постели; онъ каждый день по нъсколько часовъ сидълъ, обложенный подушками, и читалъ дъловыя письма или присланныя статъи. Марцинкевичъ пріъзжалъ разъ въ недълю, сообщалъ о ходъ дълъ, получалъ указанія и совъты, а Оливія мало по малу перешла съ роли сидълки на роль секретаря. Ея письменный столъ былъ перенесенъ въ комнату больного, и онъ диктовалъ ей съ своей постели жесткимъ, ровнымъ голосомъ, со спокойнымъ, ничего не выражавшимъ лицомъ.

Въ одинъ мартовскій день, когда она писала подъ его диктовку длинный сводъ разныхъ отчетовъ, отецъ ея вошелъ въ комнату.

— Я вамъ помѣшалъ? Извините, но я пришелъ сообщить вамъ пріятную новость.

Кароль отложилъ въ сторону бумагу и приготовился слушать съ въжливымъ вниманіемъ. Никакія новости, ни худыя, ни хорошія, не интересовали его въ это время.

— Я сейчасъ встрътилъ доктора Мортона. Онъ убъдился, что ваша кость, наконецъ, срослась, и говоритъ, что завтра попробуетъ, не можете ли вы пройтись по комнатъ.

Оливія низко наклонила голову надъ своимъ писаньемъ и слышала, какъ Кароль отвътиль размъреннымъ тономъ:

- Наврядъ ли я въ состояніи буду совершить такой подвигъ, впрочемъ—попробую.
- Это будетъ счастливый день для Оливіи и для меня, сказаль, улыбаясь, мистеръ Латамъ и ласково погладилъ наклоненную голову Оливіи.—Правда въдь, моя дорогая?

Она закусила губу; онъ замътилъ, что она дрожитъ, и поспъшилъ уйти, чтобы не мъшать ихъ радости. Когда дверь за нимъ закрылась, она подняла голову. Короткое рыданіе вырвалось изъ груди ея, когда она встрътилась глазами съ Каролемъ, но она подавила его.

- Кароль, мы не можемъ скрывать этого дольше. Почему вы не хотите сказать имъ? Завтра они все равно узнають.
- Никакой имъ нѣтъ надобности узнавать, —проговорилъ онъ тѣмъ холоднымъ тономъ, передъ которымъ она всегда умолкала. —За эти полгода болѣзнь, вѣроятно, не сильно развилаоъ; я, можетъ быть, въ состояніи буду стоять. Если даже и нѣтъ, они припишутъ это слабости; вы знаете, что обыкновенно человѣкъ, пролежавшій нѣсколько мѣсяцевъ въ постели, не можетъ сразу держаться на ногахъ.

Она сдълала еще попытку уговорить его.

— Хорошо, допустимъ; вы, можетъ быть, въ состояніи

будете обмануть ихъ завтра. Ну, а послъзавтра, въ слъдующие дни?

- Мив надобно придумать предлогь, чтобы немедленно увхать въ Лондонъ. Марцинкевичъ долженъ прислать мив телеграмму. Во всякомъ случав, мив пора увзжать. Я и безъ того слишкомъ долго жилъ въ домв вашего отца.
- Вы знаете, что его очень огорчить, если вы уѣдете, пока еще не можете ходить, тогда какъ весь домъ въ вашемъ распоряжении. Мать и Джени останутся въ Швейцаріи до іюня. Кароль, отецъ такъ полюбилъ васъ, отчего вы не хотите сказать ему правду?
- Во-первыхъ, оттого, что я терпъть не могу причинять людямъ безпокойство. Вашъ отецъ и безъ того былъ слишкомъ добръ ко мнъ; если бы онъ зналъ все, онъ захотълъ бы оказать мнъ еще во сто разъ больше одолженій. Во-вторыхъ, потому, что именно теперь я не нуждаюсь въ сочувствіи добрыхъ друзей. Я хочу, когда придетъ время, уйти тихо и прилично, безъ всякихъ прощаній. Наконецъ,—если ужъ вамъ нужно поставить всъ точки на і,—я могу вынести самую эту вещь, но не разговоръ о ней. Во всякомъ случав, подождемъ, что скажетъ завтра. А теперь, пожалуйста, будемъ продолжать, мнъ бы хотълось кончить эту статью и отослать ее съ сегодняшней почтой.

## VII.

Оливія провела безсонную ночь и считала всё часы до самаго утра. Когда она после завтрака вошла въ комнату Кароля, отецъ ея быль уже тамъ и весело разговаривалъ съ гостемъ, какъ делалъ каждый день передъ отъездомъ изъ дому.

— Я постараюсь сегодня вернуться пораньше, чтобы узнать, какъ удался вашъ опытъ — сказалъ онъ, пожимая ему руку на прощанье. — Вечеромъ, если вы будете въ силахъ, мы можемъ заняться этою медицинскою рукописью четырнадцатаго столътія. Съ вашею помощью мнъ, надъюсь, удастся разобрать ее. Прощайте, желаю успъха! Это вы, Мортонъ? А я спъшу на поъздъ.

Оливія вышла изъ комнаты вм'єсть съ отцомъ. Когда Мортонъ позваль ее, Кароль быль од'єть и сид'єль на краю-постели. Неудача его первой попытки встать на ноги нисколько не встревожила доктора, который кивалъ головой, улыбался и весело повторялъ:

— Да, да, конечно, съ перваго раза трудновато. Попробуйте еще разъ! У васъ дъло сейчасъ пойдетъ на ладъ.

Оливія отвернулась и стояла у окна, безсознательно ло-

мая руки. Она сердилась на Кароля за эту мучительную сцену. Если самъ онъ могъ ее выносить, то онъ не имълъ права заставлять ее участвовать въ этой противной комедіи. Это было нечестно, это было жестоко.

— Ну вотъ, превосходно! Черезъ мѣсяцъ вы будете ходить не хуже меня. Да, надо сказать, у васъ богатырскій организмъ.

Эти слова били ее по нервамъ, точно молотомъ; въ ушахъ ея поднялся страшный шумъ, онъ постепенно затихъ и все смолкло.

Голосъ Дика, раздавшійся на лѣстницѣ, заставиль ее опустить руки, которыми она закрывала себѣ глаза. Докторъ Мортонъ позвалъ его съ выраженіемъ торжества.

- Мистеръ Грей! Придите, поздравьте нашего больного. Онъ три раза обощелъ вокругъ комнаты. Никогда въ жизни не видалъ я, чтобы кость такъ хорошо сросталась. Э, что? Голова кружится? полежите немножко. Оливія, принесите, пожалуйста, рюмочку водки.
- Нътъ, благодарю васъ, мнъ хорошо,—сказалъ Кароль. Онъ сълъ у стола, закрывая рукой глаза. Оливія подошла и дотронулась до его руки.
  - Кароль?..

Онъ схватилъ ея руку съ выраженіемъ отчаянья и быстро прошепталъ:

— Уведите ихъ изъ этой комнаты, пожалуйста!

Не сразу можно было избавиться отъ обрадованныхъ друзей. Распрощавшись съ мистеромъ Мортономъ у дверей подъвзда и придумавъ порученіе для Дика, она вернулась въ комнату Кароля. Онъ все еще сидълъ, опираясь локтемъ на столъ и прикрывая глаза рукой. Когда она вошла, онъ посмотрълъ на нее: лицо его было блъдно и мрачно.

— Будьте добры, испытайте мои рефлексы.

Она исполнила его желаніе. Машинальное подергиванье кольна, когда она ударила его рукой, показалось ей почти нормальнымъ, но она имъла мало свъдъній о бользняхъ спинного мозга и не могла судить о значеніи симптома, пока не увидъла его лица: оно было какое-то сърое и страшное.

— Хорошо, благодарю васъ. Пожалуйста, попросите ихъ не входить ко мив. Мив бы хотвлось остаться одному на сегодняшнее утро.

Въ самые худшіе періоды своей болѣзни онъ иногда обращался къ ней съ подобною же просьбой; и она привыкла къ тому, что эта потребность въ уединеніи являлась у него въ минуты острыхъ страданій, физическихъ или нравственныхъ.

Всю прошлую ночь, всъ послъдніе ужасные мъсяцы она

старалась приготовить себя къ страшному концу. Теперь, повидимому, конецъ этотъ былъ близокъ. Она встрътила бы его не спокойно, но, по крайней мъръ, мужественно, если бы не эта мимолетная вспышка безумной надежды, которая такъ быстро исчезла. Конечно, только близость смерти могла придать лицу то выраженіе, какое было у него.

Она не входила къ нему до самаго объда.

За это время обычное самообладаніе вернулось къ Каролю, и онъ съ спокойнымъ видомъ принималъ поздравленія ея отца. Н'всколько дней спустя онъ вышель къ об'вду на костыляхъ. По этому поводу были приглашены докторъ Мортонъ и Дикъ. Кароль явился передъ ними въ совершенно новомъ свътъ. Онъ все время смъшилъ гостей, разсказывая имъ своимъ пъвучимъ литовскимъ выговоромъ разные забавные анекдоты. Оливія изъ въжливости тоже смъялась, но судорога сжимала ей горло, и глаза ея горъли. Она замътила раза два, что по лицу отца скользнула твнь безпокойства, но, какъ любезный хозяинъ, онъ весь вечеръ раздёлялъ веселость присутствовавшихъ. Прощаясь съ Оливіей передъ сномъ, онъ ни слова не сказалъ ей о томъ, что замътилъ, и вообще замътилъ ли что-нибудь. Поднимаясь по лъстницъ къ себъ въ комнату, она въ глубинъ души еще разъ поблагодарила его за сдержанность.

Они продолжали жить въ одномъ домъ и таить другь отъ друга наиболъ задушевныя мысли.

Кароль или ходиль по комнатамъ на костыляхъ, или сидъль за письменнымъ столомъ и могъ показаться всякому постороннему веселымъ человѣкомъ, выздоравливающимъ отъ болѣзни. По вечерамъ онъ охотно разговаривалъ съ мистеромъ Латамомъ, или разбиралъ древнія рукописи по хирургіи и медицинѣ среднихъ вѣковъ; но днемъ, съ Оливіей, онъ говорилъ лишь самое необходимое. Она сама стала бояться тѣхъ часовъ, когда ей приходилось работать съ нимъ вмѣстѣ; ей казалось, что онъ живетъ одинъ, окруженный ледяной стѣною, и всякую попытку ея заглянуть за эту стѣну считаетъ дерзостью. Временами ей представлялось что она точно могильщикъ и ходитъ среди гробовъ...

Такъ какъ мистеръ Мортонъ сказалъ, что больной въ состояніи будетъ къ концу мая обходиться безъ костылей, то мистеръ Латамъ уговаривалъ его не уважать до твхъ поръ.

- Я хочу, чтобы при отъвздв вы вышли изъ моего дома совершенно самостоятельно, безъ всякихъ искусственныхъ приспособленій.
- Я страшно загоржусь, если это случится,—весело отвётилъ Кароль и перевелъ разговоръ на другое.

Въ половинъ мая погода стояла великолъпная, и мистеръ Латамъ отрывалъ Оливію отъ ея работы и заставлялъ ходить съ собой по полямъ и лъсамъ.

— Ты скоро опять повдешь въ Лондонъ,—заговорилъ онъ,—надо же намъ съ тобой насладиться весной, пока это возможно. Славинскій можеть немножко поработать и безъ тебя.

Кароль, см'ясь, объявиль, что возьметь свое въ Лондонъ и завалить ее работой.

— Ну, тѣмъ болѣе тебѣ надо теперь пользоваться временемъ, моя дорогая,—сказалъ мистеръ Латамъ.—Надѣвай шляпку, и пусть этотъ суровый эксплуататоръ хоть разъ одинъ почитаетъ корректуры.

Она шла одъваться, не ръшаясь взглянуть на Кароля. Какъ можетъ онъ шутить насчеть предстоявшей имъ жизни, и еще въ ея присутстви! Какъ можетъ онъ!..

Вернувшись вечеромъ послѣ длинной прогулки, отецъ и дочь вмѣстѣ вошли въ аллею, которая вела къ дому. Книги и бумаги Кароля были разложены на столѣ подъ каштановымъ деревомъ. Вѣроятно, онъ работалъ въ саду.

— Смотри-ка! — вскричалъ мистеръ Латамъ: — онъ идетъ безъ костылей!

Кароль шелъ впереди ихъ и несъ домой нъсколько книгъ. Онъ шелъ съ трудомъ, сильно прихрамывая.

— Но онъ не пылить ногами!..

Она нечаянно проговорила эти слова вслухъ.

Отецъ не слышалъ; онъ побъжалъ впередъ и догналъ гостя.

- Превосходно! Но всетаки не утомляйтесь. Дайте, я я снесу ваши книги. Не хотите опереться на мою руку?
- Нътъ, благодарю васъ, мнъ не трудно, услышала она отвътъ Кароля. Она стояла на дорожкъ и смотръла, какъ онъ идетъ рядомъ съ отцомъ.

У входной лъстницы онъ остановился на секунду, и она вспомнила восклицаніе Джени два года тому назадъ: "Ну, вотъ, я такъ и знала, что онъ запнется за матъ!" На этотъ разъ онъ вошелъ, не спотыкаясь, и свободно поднималъ ногу на ступеньки лъстницы.

— Что съ вами, Оливія? Отчего вы такъ взволнованы? Дикъ подошелъ къ изгороди сзади нея. Она вздрогнула, обернулась къ нему и увидъла, что онъ стоитъ у калитки.

— Ничего; я... я тороплюсь, Дикъ. Покойной ночи.

Она вбъжала въ домъ. Когда она проходила мимо дверей кабинета, отецъ позвалъ ее; онъ сидълъ вмъстъ съ Каролемъ.

- Славинскій ни за что не соглашается прожить у насъ

до будущаго мѣсяца. Теперь, когда онъ можетъ ходить безъ костылей, онъ непремѣнно хочетъ вернуться къ своей работѣ.

- Да неужели вы думали, что я навсегда поселюсь у васъ?—спросилъ Кароль.—Вѣдь я и то уже пять мѣсяцевъ пользуюсь вашимъ гостепримствомъ!
- Ну, хорошо, во всякомъ случав, останьтесь еще хоть будущую недвлю. Кстати, завтра я вду въ Лондонъ на собраніе Аристотелевскаго общества. Не присмотрвть ли вамъ квартиру?
- Я сама буду искать квартиру, быстро перебила его Оливія, хватаясь за первый попавшійся предлогь, только бы не остаться на весь вечеръ вдвоемъ съ Каролемъ. —Мнѣ надобно съъздить въ городъ купить себъ платье и разныя мелочи. Мы проведемъ весь день вдвоемъ и сходимъ на утренній спектакль.

Она остановилась, задыхаясь и чувствуя, что глаза Кароля устремлены на нее. Мистеръ Латамъ недоумъвалъ и слегка тревожился, но замътилъ только:

— Это будетъ превосходно,—и снова обратился къ своему гостю.—Мнѣ придется ночевать въ городѣ, такъ что мы отложимъ комментаріи на Авероэса до послѣзавтра. Можетъ быть, намъ удастся кончить рукопись на будущей недѣлѣ.

Утромъ Оливія увхала въ городъ вмѣстѣ съ отцомъ. Они разстались на вокзалѣ желѣзной дороги, сговорившись встрѣтиться за завтракомъ и пойти вмѣстѣ въ театръ. Оливіи пришлось проходить мимо Кавендишскаго сквера, и, обстнувъ уголъ одного дома, она замѣтила на дверяхъ его мѣдную дощечку съ надписью: "Сэръ Джозефъ Барръ". Она сдѣлала нѣсколько шаговъ, машинально повторяя это имя, какъвдругъ ей вспомнилось, что вѣдь это тотъ знаменитый спеціалистъ, который объявилъ болѣзнь Кароля неизлѣчимой.

Она на минуту остановилась въ нервшимости; затвмъ быстро повернула назадъ къ дому и поспвшно дернула звонокъ, не давая себв времени подумать. Въ пріемной комнатв она облокотилась на столъ и стала перелистывать какой-то журналъ.

— Я не имъю права дълать это безъ его разръшенія,— говорила она сама себъ.—Но я не могу такъ жить. Я должна узнать правду.

Она ждала цѣлый часъ; наконецъ, ее позвали въ кабинетъ доктора, и она объяснила ему цѣль своего прихода. Сэръ Джозефъ сразу вспомнилъ Кароля.

- Да, да, знаю, польскій эмигранть, не правда ли? Но позвольте, когда онъ собственно быль у меня?
  - Ровно два года тому назадъ.

Онъ отыскаль въ своей записной книжкъ отмътку о больномъ.

- И вы находите, что послѣ его продолжительный болѣзни походка его стала болѣе правильной?
- Онъ еще сильно хромаетъ и только что начинаетъ ходить безъ костылей; но онъ не волочить ногу такъ, какъ въ прошломъ году.
- Говорили вы съ нимъ по этому поводу? Въдь онъ, кажется, самъ докторъ?

Она покачала головой.

- Я не ръшалась; можеть быть, это просто моя фантазія, а возбудить напрасную надежду...
- Можетъ быть, вовсе и не напрасную. Болѣзнь эта обыкновенно считается неизлѣчимой; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, которые были констатированы за послѣднее время, полный покой иногда останавливалъ болѣзненный процессъ. Когда онъ былъ у меня, я посовѣтовалъ ему лечь въ постель и дать себѣ полный, довольно продолжительный, отдыхъ. Но онъ не соглашался на это, ссылаясь на необходимость работать, а я не настаивалъ, такъ какъ считалъ, что болѣзнь уже зашла слишкомъ далеко, и трудно надѣяться на излѣченіе. Очень можетъ быть, что эта рана спасла его. Да, мнѣ было бы очень интересно повидать его.
  - Онъ вернется въ Лондонъ черезъ двъ недъли.
- Меня не будеть здѣсь въ то время; я въ будущій понедѣльникъ уѣзжаю на мѣсяцъ за границу.

Она стиснула руки. Цълый мъсяцъ...

— Нельзя ли вамъ... не можете ли вы пожертвовать нѣсколько часовъ времени и съвздить къ нему въ Суссексъ? Я боюсь, что мнѣ не удастся уговорить его прівхать къ вамъ. Онъ такъ безнадежно относится къ своему состоянію. Я почти не рѣшаюсь и просить его объ этомъ...

Онъ посмотрълъ въ свой календарь.

- Я, конечно, охотно прівхаль бы, но у меня росписаны всв дни, исключая одного только сегодняшнаго вечера. Послв шести часовъ я буду свободенъ. Туда надо вхать по Брайтонской дорогв?
- Туда идеть повздъ въ восьмомъ часу, и вечеромъ же можно вернуться назадъ. Если бы вы были такъ добры, прівхали, это избавило бы его отъ мучительной неизвъстности.

Мостовая горъла подъ ея ногами, когда она шла отъ доктора. Быстро пославъ записку отцу, чтобы онъ не ждалъ ее, она съ первымъ же отходящимъ поъздомъ вернулась въ Гетбриджъ. Когда она вошла въ комнату, Кароль взглянулъ на нее съ удивленіемъ, и затъмъ лицо его стало мрачнымъ.

— Кароль...

Она не могла продолжать.

— Вы были у Барра?

Глаза ея расширились. Его способность все угадывать прямо пугала ее.

- Я... вы, конечно, имъете право сердиться... но я не могла дольше выносить. Онъ пріъдеть сегодня вечеромъ.
  - Сюда?
  - Да, я упросила его.

Кароль на минуту отвернулся къ окну.

— Разв'в вамъ не кажется, что жаль безпокоить такого занятого челов'вка и заставлять его прівзжать сюда? Я самъ хот'влъ сходить къ нему, когда буду въ Лондон'в. Но это, конечно, все равно, только лишній расходъ. Благодарю васъ, Оливія. Это было очень любезно съ вашей стороны.

Она отошла отъ него съ тяжелымъ сердцемъ. Хоть бы онъ сердился, нервничалъ, приходилъ въ отчаяніе, все было бы лучше, чъмъ это ужасное равнодушіе.

Все послѣ обѣда она безпокойно ходила по комнатѣ и по саду. Ей было невыносимо оставаться съ Каролемъ, пока продолжалась эта неизвѣстность. А онъ, сохраняя невозмутимо-спокойное лицо, сидѣлъ съ открытой книгой въ рукахъ; впрочемъ, прошелъ цѣлый часъ, а онъ не перевернулъ ни страницы.

Въ девятомъ часу шумъ колесъ по гравію аллеи заставилъ ее вернуться въ кабинетъ. Кароль отложилъ свою книгу, не говоря ни слова.

— Сэръ Джозефъ Барръ.

Она встала, держась дрожащей рукой за столъ. Комната покачнулась и поплыла такъ же, какъ утромъ улица Лондона; потомъ началось все самое простое и обыденное; она слушала вопросы доктора и отвъты больного такъ же равнодушно, какъ, бывало, въ больницъ слушала діагнозъ бользии какого-нибудь совершенно посторонняго человъка; ей было даже странно, что она такъ мало волнуется.

Сэръ Джозефъ замолчалъ и сталъ изслъдовать рефлексы.

Удивительное счастье!—проговориль онъ.

Кароль говорилъ такимъ тихимъ голосомъ, что она едва могла разслышать.

- Вы, значить, думаете, что выздоровление будеть полное?
- Теперь еще этого нельзя сказать. Вы должны избъгать тяжелой работы, переутомленія, ушибовъ. И если вы даже будете очень беречь себя, я не могу поручиться, что бользнь не вернется. Но, во всякомъ случав, вамъ очень посчастливилось. Два года тому назадъ я не считалъ возможнымъ такой исходъ. Сколько вамъ лътъ? Еще нътъ со-

рока? Ну, если вы будете вести по возможности спокойную жизнь и хоть немного заботиться о себъ, вы можете работать еще лъть двадцать, тридцать.

— Повидимому, жизнь дала мнѣ больше счастья, чѣмъ я заслуживаю,—съ улыбкой отвѣчалъ Кароль и повторилъ въ полголоса:—Тридцать лѣтъ...

Когда сэръ Джозефъ увзжалъ на повздъ, Оливія проводила его до вороть. Она долго стояла на подъвздв одна, смотря сквозь темныя верхушки деревьевъ на усвянное зввздами небо; но даже зввзды не радовали ее въ эту ночь. Наконецъ, она вошла въ комнаты и принялась аккуратно запирать окна и тушить лампы. Было уже поздно, и прислуга спала.

- Вамъ, кажется, не справиться съ этой тяжелой рамой? Она запирала окно на лъстницу и, обернувшись, увидъла Кароля, стоявшаго въ дверяхъ кабинета. Въ полусвътъ передней его лицо показалось ей маской трагическаго равнодушія. Она подошла къ нему съ неумолимымъ видомъ обвинителя.
  - -- Вы давно знали?
- Что мн'в становится лучше? Я, въ сущности, зам'втилъ это въ первый разъ, какъ попробовалъ ходить. Но мн'в, по правд'в сказать, очень не хот'влось бы говорить объ этомъ. И въ кабинет в надо тоже запереть окна?

Онъ вернулся въ комнату. Она послъдовала за нимъ, быстро стала между нимъ и окномъ и поглядъла на него гнъвными глазами.

— Кароль, я не... я не ожидала, что вы будете такъ относиться ко мнъ... Это было безсердечно... Я, пока жива, не прощу вамъ... Больше я вамъ ничего не скажу... Покойной ночи...

Она хотъла уйти, но онъ протянулъ руку и удержалъ ее.

- Постойте минутку. Разъ вы говорите такого рода вещи, вы должны объясниться. Чёмъ я заслужилъ вашъ гнёвъ?
- Чъмъ! Вы знали цълыхъ два мъсяца... была надежда... а я то думала... ахъ, какъ вы могли... какъ вы могли...

Ее вдругъ охватила сильная дрожь.

— Вы всегда сторонились меня... Вы, конечно, имъли право, если вамъ такъ нравилось.. Но скрывать отъ меня даже пріятное извъстіе...

Лицо его на секунду вспыхнуло.

Затъмъ онъ отвернулся отъ нея, пожимая плечами; и она сразу поняла, что онъ не считаетъ это извъстіе пріятнымъ. Она протянула къ нему руки.

— Кароль... Кароль... О, я не знала... Ея голосъ замеръ. — Видите ли,—сказаль онъ послѣ минутнаго молчанія, я уже привыкь къ тому.

Она закрыла лицо руками. Они молчали. Потомъ она

подошла къ нему и нъжно дотронулась до его руки.

Онъ вздрогнулъ и отступилъ.

- Нътъ, нътъ, не надо!
- Онъ повернулся къ ней, мрачный и раздраженный, глаза его потемнъли отъ гнъва.
- Мић просто надовло играть роль какого-то волана который должент постоянно перебрасываться изъ стороны въ сторону. Кажется, я имѣю право, наконецъ, устать отъ этой роли. Можно, если нужно, привыкнуть къ мысли о смерти, или, пожалуй, къ мысли о жизни; но вѣчно носиться между той и другой и постоянно мѣнять центръ тяжести... Нѣтъ, я положительно больше не въ состояніи!

Онъ быстро овладълъ собою.

— Простите меня, пожалуйста, Оливія. Я, кажется, сегодня въ сварливомъ настроеніи. Самое лучшее—избъгать такихъ разговоровъ о личныхъ дълахъ: они совершенно безполезны.

Онъ подошелъ къ письменному столу и принялся собирать свои бумаги съ торопливостью, ръзко отличавшеюся отъ его обычныхъ, медленно спокойныхъ движеній.

Небольшая кучка газетныхъ вырѣзокъ зацѣпилась за его рукавъ и выскочила изъ-подъ металлическаго прижима, поддерживавшаго ихъ. Онъ взялъ прижимъ и сталъ вертѣть его въ рукахъ, упорно стараясь не глядѣть на Оливію.

— Мнъ очень жаль, что я васъ обидълъ, — продолжалъ онъ. — Я, пожалуй, дъйствительно, долженъ былъ сказать вамъ. Но я... не радовался этому. Я бы сказалъ вамъ, если бы думалъ...

Она перебила его взволнованнымъ голосомъ.

— Если бы вы думали... что? Что это меня интересуеть? Ахъ, Господи, да что же другое можетъ интересовать меня?!

Прижимъ сломился въ его рукахъ. Онъ отбросилъ кусочки его, и они упали на полъ съ легкимъ звономъ.

— Что вы хотите этимъ сказать?—спросилъ онъ, подходя къ ней.—Неужели вы...

Они стояли другъ передъ другомъ и смотрѣли другъ другу въ глаза. Вдругъ онъ съ крикомъ ярости схватилъ ее за плечи и попѣловалъ въ губы. Но въ слѣдующую секунду онъ вырвался изъ ея объятій и отстранилъ ее рукой.

— Постойте, мы съ ума сошли, мы оба совсвиъ сошли

съ ума. Неужели вы думаете...

Онъ опустился на стулъ около стола и закрылъ глаза рукою.

-- Неужели вы думаете, я такая скотина, что ръшусь

жениться на васъ, когда мнв грозить такая судьба? Какъ могу я знать, что бользнь не вернется? Вы слышали, что онъ сказалъ... Любовь? Ахъ, Іисусе, Марія! Объ этомъ не стоить говорить! Я люблю васъ съ самаго перваго дня знакомства... Но развъ это что-нибудь значить? Я умеръ такъ же, какъ Володя. Я могу жить только для дъла, и я буду работать, пока силъ хватитъ. Но я ни съ къмъ не могу раздълить такого рода жизни... Этотъ уголокъ земного ада — мой, и я его оставлю для себя!

— Онъ вовсе не вашъ, Кароль, онъ-нашъ, онъ принадлежитъ намъ обоимъ.

Она стала передъ нимъ на колъни и обхватила его руками. Онъ отвелъ ея руки и кръпко держалъ ихъ въ своихъ.

- Вы хотите всю жизнь быть прикованной къ непогребенному трупу? Ахъ, вы не понимаете, что это значить!
  - Она чувствовала, что пальцы, державшія ея руки, дрожать.
- Помните, Оливія, въ параличъ человъкъ лежить неподвижно и съ каждымъ годомъ все болъ и болъ теряетъ способность шевелиться. Затъмъ болъзнь поднимается выше. Ахъ, лучше бы я умеръ въ Акатуъ!
- Но, Кароль, въдь можно же всегда прибъгнуть къ морфію.

Пальцы, державшіе руки, разжались. Она, все еще стоя на колѣняхъ, опять обняла его.

- Неужели ты думаешь, я захочу, чтобы ты жилъ ради меня, если самъ будешь тяготиться жизнью? Отчего ты не довъряешь мнъ? Твоя бользнь не разовьется, навърно не разовьется; но если бы это случилось, скажи только мнъ, что хочешь отравиться,—и все кончится.
  - И ты, ты дашь мнв ядъ?
- Разв'в ты не знаешь, что я скор'ве сама убила бы тебя, ч'вмъ допустить, чтобы ты попался въ руки русскихъ жандармовъ? Но пока... О, Кароль, Кароль, в'вдь пока ничего этого не надо! Изъ-за чего же! Она отшатнулась и спрятала лицо въ его кол'вняхъ. Она думала, что уже пережила всякіе ужасы, что ничто больше не испугаетъ ее. И вдругъ она услышала такія рыданія Кароля! Ей казалось, что пришелъ конецъ міру...

Разсвътъ засталъ ихъ вмъстъ. Они просидъли вдвоемъ всю ночь, не замъчая времени. Сначала они молчали, потомъ тихо разговаривали объ Акатуъ, о Вандъ и особенно о Владиміръ. Теперь, какъ всегда, покойникъ былъ связью, соединявшею ихъ.

— Пойдемъ, посмотримъ восходъ солнца,—предложилъ Кароль.—Володю надо вспоминать подъ открытымъ небомъ. Они безшумно открыли дверь, чтобы не разбудить спав-

шую прислугу, и рука объ руку вышли въ садъ, обрызганный росою.

Дорожка, окаймленная кустами, кончалась маленькой калиткой, которая открывалась на зеленый лугъ, усвянный золотистыми цвътами. Бълые лепестки боярышника виднълись въ волосахъ Оливіи, когда она изъ-подътъни деревьевъ вышла на открытое пространство, освъщенное солнцемъ. Высоко надъ ихъ головами пълъ жаворонокъ въ безоблачномъ небъ.

Кароль остановился, чтобы открыть калитку, и почувствоваль прикосновеніе пальцевь дівушки къ своей руків. Онъ подняль голову и увидаль, что она смотрить на лугь.

— Видълъ ты эту бабочку? Я вспомнила исторію, которую Володя разсказываль одинь разъ дътямъ, о Зеленой Гусеницъ и о странъ, называемой "Завтра", гдъ ночують всъ звъзды и гдъ всъ гусеницы превращаются въ бабочекъ. Я думала, очень долго думала, что это пустая сказка, что на свътъ такой нътъ Завтрашней страны. Но, ты видишь, онъ говорилъ правду: вотъ оно—Завтра!

Кароль указаль ей на траву.

— И всё звёзды здёсь. Эти маленькіе золотые цвёточки очень добры: они растуть даже въ Акатуё. Въ будущемъ мёсяцё то болото, въ которомъ лежитъ Володя, тоже по-кроется ими...

Ночныя звъзды упали на землю и разсыпались у ихъногъ золотистыми лютиками.

конецъ.

## Борьба партій и народная школа.

(Письмо изъ Франціи).

Спеціальные вопросы народнаго образованія не входять въ вадачу предлагаемой статьи. Чисто педагогическая сторона діла сознательно оставляется мною въ тіни, а на первый планъ выдвигается попытка представить тісную связь между результатами политической борьбы въ каждый данный моменть и судьбою народной школы во Франціи. Что преслідовало господствующее политическое направленіе въ сферіз народнаго образованія? Какими цілями задавалось при изміненіи школьныхъ программъ? Къ чему стремилось и чего старалось избітнуть, производя педагогическіе эксперименты надъ душой ребенка, — ребенка, принадлежащаго къ непривилегированной массті? — вотъ вопросы, которые я попробую изучить вмісті съ читателемъ въ настоящей стать в.

Время для постановки и рѣшенія этихъ вопросовъ самое подходящее: суть современной политической исторіи Франціи составляеть ожесточенная борьба, завязавшаяся между силами соціальной реакціи и силами соціальнаго прогресса изъ-за обладанія симпатіями народа, трудящихся массъ,—словомъ, большинства націп, играющаго теперь такую роль во французской демократіи. На нашихъ глазахъ происходить оживленная ловля человѣковъ, и самыя отсталыя, казалось бы, партіп ревностно участвують въ этомъ политическомъ спортѣ, наглядно выражая тѣмъ самымъ, до какой степени центръ тяжести современной исторіи перемѣстился теперь изъ небольшихъ сравнительно группъ привилегированнаго меньшинства въ среду общирныхъ слоевъ — народа. Малѣйшій фактъ текущей общественной, политической, умственной жизни ясно говорить объ этомъ измѣненіи въ направленіи равнодѣйствующей борющихся соціальныхъ силъ.

Но соперничающие изъ-за симпатій народа классы и группы съ большимъ или меньшимъ основаніемъ полагаютъ, что ничто такъ не завоевываетъ эти симпатіи, какъ возможность въ теченіе извъстнаго промежутка времени господствовать надъ душой народа въ первоначальной школъ и прививать массамъ въ школьномъ Августъ. Отдълъ II.

возрасть опредъленные идеалы или, върнъе, инстинкты и навыки. Въ этомъ тайна той энергін, съ которою побъдители стараются сдълать школу орудіемъ пропаганды выгодного имъ міровозорьнія среди народа; какъ въ этомъ же тайна того упорства, съ какимъ побъжденная оппозиція старается, наобороть, помъщать упомянутой пропагандъ и отстоять въ народной школь свой традиціонный общественно-политическій плажать.

Ивло объясняется очень просто. Попробуще отбросить неотравимое вліяніе стихійнаго культурнаго прогресса, который стремится изъ народнаго образованія сдёлать самодовийющее начало. «абсолютное благо». Попробуйте затъмъ отвлечься отъ просвътительной діятельности дучших в подей, живущих не столько интересами, сколько влеалами, в составляющихъ хотя и раступнее, но достинивания объе станина в меньшинетв в по потинных в работниковъ цивилизацін. И вы увидите, что политика привилегированныхъ классовъ по отношению къ народной школ заключается въ томъ. чтобы выростить молодое поколфніе трудящихся въ религіозномъ. можно сказать, почтеніи къ современному строю. Образповый школьный учитель должень, по мивнію верховь, прежде всего примирить массы съ философіей ихъ подчиненной, ихъ служебной роли въ обществъ. Не съ проніей, а съ умиленіемъ народный педагогъ долженъ развивать своимъ слушателямъ глубоко жизненный емысль той бугады, которую грамматики отживающаго Рима приписывали Виргилію:

> Sic vos non vobis fertis aratra, boves; Sic vos non vobis mellificatis, apes; Sic vos non vobis vellera fertis, oves; Sic vos non vobis nidificatis, aves!

«такъ вы, но не для себя, быки, тащите плугъ; такъ вы, не для себя, пчелы, собираете медъ; такъ вы, но не для себя, овцы, носите руно; такъ вы, но не для себя, птицы, строите гивада!»

Понятно, что чёмъ большее значеніе придаеть сама общественная эволюція трудящимся массамъ, тёмъ рельефнёе выступаеть въ школьной политикѣ имущихъ и правящихъ стремленіе заручиться сочувствіемъ и поддержкой народа въ лицѣ подростающаго поколѣнія. Этотъ выводъ очень рельефно вытекаетъ изъ исторіи школьной политики со времени Великой французской революціи въ связи съ общей политической исторіей страны. Я укажу на главнѣйшіе моменты этого взаимодѣйствія.

Мы знаемъ въ общихъ чертахъ довольно хорошо Францію «окараго режина». Но есть немало сторонъ тогдащилге стрея, ке-

торыя остаются не совству выясненными, за неимтніемъ точныхъ простаточно подробныхъ данныхъ.

Таковъ вопросъ о состояніи народнаго образованія наканунѣ французской революціи. Въ какомъ положеніи находилась тогдашняя школа? Въ какой степени была распространена грамотность? Насколько высокъ былъ уровень народнаго образованія? — всѣ эти вопросы ждуть до сихъ поръ окончательнаго отвѣта, такъ какъ, что касается до точныхъ свѣдѣній, тѣмъ болѣе цифровыхъ данныхъ,

Исторія объ этомъ Молчить и до сихъ цоръ,

выражаясь стихами русского историка-юмориста.

Одни писатели, въ родѣ Тэна, задаваясь предвзятою цѣлью во что бы то ни стало принизить прогрессивное значеніе Великой революціи, утверждають, на основаніи чисто гипотетическихъ выкладокъ, что въ старой Франціи было «безчисленное множество» народныхъ школъ, или «школокъ» (petites écoles), какъ называли ихъ въ то время; и что школы эти «дѣйствительно посѣщались» населеніемъ и оказывали благодѣтельное вліяніе на грамотность населенія. Тогда какъ, молъ, именно революція разрушила эти «естественно выросшія на мѣстѣ учрежденія», не замѣнивъ ихъ ничѣмъ, и въ результатѣ «народное образованіе почти не существовало въ послѣдніе годы Директоріи и даже въ первые годы Консульства; фактически имъ перестали совершенно заниматься лѣтъ уже восемь или девять, или же оно стало дѣломъ чисто частнымъ и потайнымъ» \*).

Другіе писатели, и часто какъ разъ такіе, у которыхъ Тэнъ заимствуетъ свъдънія, но по обыкновенію урѣзывая и искажая \*\*), далеко не раздъляють такого оптимизма по отношенію къ старому режиму. Они показываютъ намъ, на основаніи первоначальныхъ документовъ, какъ недостаточно было число «школокъ» въ королевской Франціи, а, главное, какъ неравномѣрно онѣ были распредълены въ странѣ и какими мизерными результатами довольствовались. Дъйствительно, если народныя школы были распространены въ Эльзасти и Лотарингіи, Франшъ-Контэ, Фландріи, Артуа, Нормандіи, Савойѣ, то уже въ Шампани значительная полоса территоріи была плохо снабжена ими. А по отношенію къ Бургундіи свъдънія отличаются поразительно противорѣчивымъ характеромъ:

<sup>\*)</sup> H. Taine, Les origines de la France contemporaine. Le regime moderne: Парижъ, 1891, т. I, стр. 217 и вообще passim стр. 213—222.

<sup>\*\*)</sup> Совътую читателю сравнить съ этою цълью хотя бы приблизительное исчисление Тэномъ общей цифры дореволюціонныхъ школъ (Ibid, стр. 213), и данныя тутъ же цитируемаго авторомъ большого справочнаго труда: F. Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire; Парижъ, 1887, въ двухъ частяхъ и четырехъ томахъ (см. въ особенности статьи "Епзеідпешент ргітаіге" и "France", въ первомъ томъ части первой).

одни документы указывають на много деревень, лишенныхъ школъ, а другіе отрицають этоть фактъ. Положеніе дѣлъ было значительно хуже въ Иль-де-Франсв, хотя и охватывавшемъ непосредственныя окрестности столицы и сравнительно близкія къ П рижу мѣста. За то народное образованіе стояло уже рѣшительно на низкомъ уровнѣ въ Бретани, Берри, Бурбоннэ и Нивериэ, Дофинэ, Лангедокъ и Провансъ, Гійенъ, Оверни, Лимузэнъ и т. д. Я позволяю себъ обратить вниманіе читателя на слъдующія строки уже упомянутаго педагогическаго Словаря, строки, принадлежащія — замѣчу кстати — перу Альфреда Рамбо, писателя, какъ извъстно, не отличающагося крайностью мнѣній:

«Если школы и учителя и были, какъ кажется, многочисленнъе въ старой Франціи, чъмъ то думали до сихъ поръ, то, съ другой стороны, чтобы избъжать иллюзіи, которую, повидимому, питають защитники стараго режима, слъдуеть отдать себъ отчеть, что такое были на самомъ-то дълъ эти школы и эти учителя. Въ наиболье просвъченныхъ провинціяхъ школьныя зданія зачастую представляли собою бъдныя лачуги, крытыя соломой; а въ другихъ мъстахъ даже не было опредъленнаго помъщенія для школы, а ею служили какая-инбудь рига, какой-нибудь сарай, погребъ и вплоть до конюшни... Нигдъ не существовало учительскихъ семинарій для подготовки хорошихъ учителей. Первый встръчный, за недостаткомъ другого заработка, могъ заняться этой профессіей; обыкновенно, кандидатъ на такую должность сдавалъ крайне поверхностный экзаменъ передъ коммиссіей, назначенной епископомъ, и получаль отъ него аппробацію, или общее разръшеніе преподавать» \*).

Зачастую въ деревняхъ мъсто школьнаго учителя занималъ, по рішенію членовъ коммуны, просто наиболье грамотный мужикъ, порою самъ мэръ, получая за то самое скудное вознагражденіе. Принимался порою за обученіе и священникъ; но такъ какъ у него были другія заботы и другія занятія, то онъ съ гръхомъ пополамъ успъвалъ проходить съ дътьми лишь катехизисъ, знакомая русскому читателю картина современной церковной школы! А когда кто-нибудь и посвящаль себя спеціально делу народнаго образованія, то плата (отъ общины или отъ самихъ родителей) въ громадномъ большинствъ случаевъ была настолько ничтожна, что несчастный педагогь не могь жить на нее и потому принужденъ бывалъ отыскивать себв еще какія-нибудь подспорныя хльбныя занятія. Онъ, напр., нанимался церковнымъ сторожемъ, звонаремъ, бралъ на себя функціи деревенскаго могильщика или деревенского скрипача, участвуя, такимъ образомъ, за . нищенское вознаграждение во всехъ, можно сказать, проявленияхъ сельской жизни, въ горестяхъ и радостяхъ крестьянъ. Порою школьный учитель совывщаль съ педагогическою двятельностью

<sup>\*,</sup> Dictionnaire, часть первая, т. I, стр. 1033.

ремесло кабатчика и тогда преспокойно открывалъ школу въ самомъ кабакъ. Порою онъ уговаривался съ общиною исполнять одновременно роль учителя и роль цирюльника, или, какъ говорилось на комично-напыщенномъ оффиціальномъ жаргонъ тогдашней деревни, «хирурга бородъ» (chirurgien des barbes). Не надо забывать, что неръдко мелкіе торговцы и ремесленники испрашивали у епископа учительскую аппробацію только затъмъ, чтобы нъсколько увеличить свои доходы. Если прибавить къ этимъ педагогамъ нъкоторыя мужскія конгрегацій, напр., пресловутыхъ «Братьевъ христіанскихъ школъ» (или Ignorantins), то мы исчернаемъ весь учащій персоналъ дореволюціонной Франціи.

И отъ кого только ни зависѣлъ въ то время бѣдный учителы! Онъ находился во власти членовъ коммуны, которые обыкновенно нанимали его всего на годъ, боясь, какъ бы педагогъ не «испьянствовался и не излѣнился». Онъ трепеталъ передъ мелкой административной сошкой, гнулся въ три погибели передъ состоятельнымъ мужикомъ, безропотно покорялся священнику, который имѣлъ обыкновеніе прилагать къ нему эпитетъ «мой» — «мой сельскій учитель»! Опять таки, знакомыя намъ, русскимъ, до послѣдняго времени картины!..

Понятно, что народные учителя старой Франціи были совершенными нев'єждами по части педагогіи и приб'єгали къ рутиннымъ способамъ обученія, которые были унасл'єдованы отъ злополучныхъ среднихъ в'єковъ и включали въ себ'є безжалостное истязаніе учениковъ. Т'єлесныя наказанія освящались регламентами, исходившими отъ епископовъ, которые, желая канализировать злоупотребленіе кулачной расправой со стороны учителей, запрещали, правда, такіе, напр., уб'єдительные педагогическіе пріемы, какъ битье палкой по голов'є или пинки ногами, но разр'єшали плетку (знаменитую ферулу, ferula, состоявшую, согласно уставу, изъ двухъ кусковъ кожи, сшитыхъ вм'єсть), разр'єшали кнуть (подъ условіемъ не обнажать всего т'єла наказуемаго), рекомендовали земной поклонъ и ц'єлованье земли учениками съ ц'єлью выработки христіанскаго смиренія.

Все только что сказанное относится къ воспитанію мальчиковъ. Что касается до воспитанія дѣвочекъ, то оно было поставлено еще хуже, если можно только употребить этотъ терминъ по отношенію къ вещи, которая почти не существовала. Заботясь о благочестіи и добрыхъ нравахъ, епископы строжайше воспрещали совивстное обученіе мальчиковъ и дѣвочекъ даже самаго малаго возраста. Понятно, что если общинъ трудно было въ то время завести мужское училище, то еще труднъе было устроить, сверхъ того, спеціальное училище для дѣвочекъ. Оттого, между прочимъ, женскія школы составляли большую рѣдкость до революціи. Были, правда, конгрегаціи монашенокъ, задававшіяся цѣлью обученія дѣвочекъ. Но эти учрежденія были такъ мало подготовлены къ

педагогической двятельности, что пребываніе въ этихъ школахъ было простою формальностью и тратою времени для ученицъ. Словомъ, не удивительно, что, разсматривая церковныя брачныя записи, въ которыя вънчающіеся должны были заносить свои имена, изслъдователи находятъ, что въ наиболъе просвъщенныхъ въ то время мъстностяхъ пропорція грамотныхъ (или, по крайней мъръ, умъющихъ хоть кое-какъ подписать свою фамилію) женщинъ не составляла и одной трети пропорціи грамотныхъ мужчинъ. Такъ, во Франшъ-Контэ на 79% подписей мужчинъ приходилось въ записяхъ не болъе 29% подписей женщинъ. А въ Беарнъ первая пропорція составляла 72%, вторая же всего 9°/о, т. е. на восемь грамотныхъ мужчинъ приходилась едва одна грамотная женщина, остальныя же ставили простые кресты.

Итакъ, даже и не претендуя на безапелляціонное ръшеніе вопроса о точномъ уровит народнаго образованія въ старой Франпін: даже «и не поднимая снова дебатовъ» по этому поводу, какъ совътуеть намъ Эжень Бруаръ, авторъ сравнительно недавней работы по исторіи народнаго образованія съ 1789 г., ябо, моль, «документы этого процесса исчезли и не находятся въ нашемъ распоряженіи» \*), мы все же можемъ сказать, что и состояніе народнаго образованія не представляло исключенія изъ общаго строя тогдашней жизни, которая характеризовалась роскошью, праздностью и испорченностью высшихъ классовъ и тяжелымъ матеріальнымъ и моральнымъ положеніемъ непривилегированнаго большинства. Великій перевороть, созидающая діятельность котораго шла рядомъ съ разрушительной, направилъ свой реформаціонный пыль и на область народнаго образованія и съ самаго же начала поставиль здёсь требованія, которыя были осуществлены, --- да и то не вполнъ, въ духъ первоначальныхъ проектовъ, шишь стольтіемъ позже. Посмотримъ, что новаго, если далеко не всегда фактически, то въ смыслѣ руководящихъ идей, сдѣлала революція для народной школы.

Отъ меня далека, конечно, мысль сказать что-нибудь оригинальное, если, приступая къ просвътительной дъятельности Великой революціи, я начну съ общаго замъчанія относительно значительнаго органическаго единства различныхъ реформъ, изъ которыхъ слагался переворотъ конца XVIII-го въка. Какъ бы строгіе критики этого мірового движенія ни относились отрицательно къ его итогамъ; какъ бы они ни старались доказать его якобы

<sup>\*)</sup> Eugène Brouard, Essai d'histoire critique de l'instruction primaire en France, de 1789 jusqu' à nos jours; Парижъ, 1901, стр. VII предисловія (книга интересна только съ фактической стороны, да и то главнымъ образомъ въ смыслъ оффиціальныхъ документовъ: уставовъ, циркуляровъ и т. п.; направленіе умъренно-либеральное, не безъ филистерства, и точка врънія узко-педагогическая).

исылючительно абстрактный, безпощадно резонирующій и книжный характеръ, далекій отъ жизни и реальныхъ потребностей, — безпристрастный изследователь революціи 1789 г. поражается, наобороть, тою внутреннею гармоническою связью, которая замічается между различными сторонами движенія и которая свидътельствуеть о его высокомъ органическомъ, а, стало быть, и жизненномъ типъ. Если Кювье, на основаніи закона такъ называемыхъ «соотношеній органовъ» (corrélations organiques), могь идеально возстановить по одному зубу ископаемаго мастодонта сначала его челюсть и голову, затъмъ туловище, потомъ ноги и, наконецъ, все животное, то мыслящій историкь - соціологь безъ труда могь бы возстановить общую схему Великой революціи по одному какому-нибудь крупному акту ея, не будь ему даже извъстны разнообразныя проявленія этого, повторяю, мірового переворога. Но мы, къ счастью, знаемъ главныя стороны движенія, основные принципы его; и въ последнее время каждый, можно сказать, день приносить новый документь и лишній штрихь къ характеристик Великой революціи. И воть, ніть ничего легче и вмітсті съ тімь привлекательнісе вадачи, какъ показать, что за тъсная и необходимая зависимость связываеть между собою различныя проведенныя революціей реформы, а въ иныхъ случаяхъ, по крайней мъръ, проекты реформъ.

Возьмемъ, напр., взгляды, выраженные въ знаменитомъ «Провозглашении правъ человъка и гражданина» (и слъдующей за этимъ политическимъ введениемъ конституции 1791 г.) на общежитие и на каждаго индивидуума, входящаго въ составъ этого общежития:

«Принципъ всякой верховной власти (souverainité) существеннымъ образомъ заключается въ націи. Никакая корпорація, никакая личность не можеть пользоваться властью, не вытекающей отсюда строго опредъленнымъ способомъ. Законъ есть выражение всеобщей воли. Всв граждане имъють право способствовать ел проявленію лично или же при посредстві своихъ представителей... Люди рождаются и остаются свободными и равноправными... Разна въ общественномъ положении могутъ основываться лишь на общей пользъ... Законъ долженъ быть одинаковъ для всъхъ, защищаеть-ли онъ или караеть... Въ его глазахъ всв граждане равны, всв одинаково допускаются на всв государственныя должности, мъста и посты согласно своимъ способностямъ и безъ всякаго иного отличія, кром'в разницы въ доброд'втеляхъ и талантахъ... Нъть ни дворянства, ни сословія пэровъ, ни наследственных в отличій, ни феодальнаго режима, ни патримоніальной юстиціи, никакого титула, званія или привилегіи, вытекающихъ оттуда, никакого рыцарскаго ордена, никакой корпораціи, для которых в требовались доказательства благороднаго происхожденія или которые предполагали разницу въ рожденіи, никакого другого преимущества. кромв того, какимъ обладають государственные чиновники при исполивній своихъ обязанностей».

Такимъ образомъ, верховная власть, служащая цементомъ политического общежитія, является выраженіемъ воли всёхъ гражданъ, одинаково свободныхъ, одинаково равноправныхъ, одинаково могущихъ претендовать на участіе въ управленіи, на занятіе правительственныхъ должностей въ видахъ общей пользы и соотвътственно своимъ личнымъ качествамъ. Можно, конечно, возражать противъ этого политическаго символа въры. И въ такихъ возражателяхъ никогда не было недостатка, хотя чёмъ дальше, тёмъ меньше: напр., въ современной Франціи даже враги принциповъ 1789 г. стараются рядиться въ одежду ихъ защитниковъ, формально признають ихъ съ большимъ навосомъ и горячностью и пытаются лишь косвеннымъ и лицемфрнымъ путемъ подорвать ихъ практическое значеніе. Во всякомъ случать, вы не можете отказать упомянутымъ принципамъ въ своеобразной величавой простотъ и строгой последовательности: государство, какъ союзъ рявноправныхъ и свободныхъ личностей; личность, какъ полноправный членъ и участникъ въ политическомъ общежитіи, посредственно или непосредственно опредъляющій направленіе государственной двятельности.

Сопоставьте теперь съ этимъ общимъ, регулирующимъ весь политическій строй принципомъ нѣкоторыя изъ тѣхъ просвѣтительныхъ законовъ, которые успѣли провести дѣятели Великой революціи то подъ громъ пушекъ непріятельскаго, скоро, впрочемъ, побѣдоносно отраженнаго нашествія, то въ пылу жесточайшей гражданской войны, борьбы партій и взаимнаго гильотинпрованія. Возьмите, напр., вотированный (3—14 сентября 1791 г.) Учредительнымъ собраніемъ законъ о первоначальномъ образованіи, которое, по мнѣнію автора статьи «Enseignement primaire» въ Бюиссоновскомъ словарѣ, является впервые въ числѣ основныхъ конституціонныхъ правъ, упомянутыхъ въ «хартіи какого бы то ни было цивилизованнаго народа» \*). Воть какъ читается этотъ столь важный въ принципіальномъ смыслѣ законъ:

«Будеть создано и организовано народное образованіе, общее для всёхъ гражданъ, безплатное по отношенію къ тёмъ частямъ, которыя необходимы для каждаго человёка; для преподаванія будуть постепенно устроены и распредёлены, соотвётственно дёленіямъ государства, безплатныя школы».

Изъ этого основного принципа республика выведеть въ цѣломъ рядѣ торопливо, но ярко набросанныхъ и за тяжелыми временами наполовину неисполненныхъ декретовъ, главнѣйшія практическія требованія общеобязательной даровой и свѣтской школы,
которая покоится на признаніи «за дѣтьми обоего пола» права
«на необходимое для всѣхъ свободныхъ гражданъ образованіе»,
исключающее всякій клерикальный элементъ и замѣняющее его

<sup>\*)</sup> Dictionnaire, т. I части первой, стр. 870.

«принципами республиканской морали». Въ этихъ декретахъ сформулированы почти вст реформы, къ которымъ Франція придетъ въ сферт народнаго образованія лишь мало-по-малу, лишь съ отступленіями и крупными шагами назадъ, лишь путемъ ожесточенной борьбы съ различными формами исторической реакціи. Въ школьномъ законодательствъ первой республики вы уже найдете, кром'в яснаго определенія безплатнаго, светскаго и обязательнаго образованія, міры, касающіяся платы учителямі и учительницамъ за счетъ государства, учрежденія школъ во всъхъ мало-мальски важныхъ населенныхъ пунктахъ, организаціи учительскихъ семинарій, наблюденія за школами, врученнаго містнымъ муниципальнымъ властямъ, и т. д. Попробуйте теперь сбливить эти требованія съ общимъ политическимъ идеаломъ великаго переворота, и вы увидите, что эти, казалось бы, чисто педагогическія задачи логически вытекали изъ новаго, революціоннаго міровозэрфнія, которое совершенно иначе, чемъ рухнувшая система, опредбляло роль личности въ политическомъ общежити и характеръ этого общежитія.

Въ самомъ дълъ, если новый строй долженъ держаться на верховной вол'в всего народа; если каждая личность политически равноценна другой; если между членами общежитія неть иной связи, кром'в общей же пользы, то отсюда выводъ ясенъ: надо, чтобы участники въ политическомъ союзв, въ управлении государствомъ могли сознательно проявлять свою волю; надо, чтобы они не юридически только, а и фактически были свободными и равноправными членами великаго цълаго. Отсюда-требованіе извъстнаго, обязательнаго для всъхъ минимума образованія, дающаго возможность каждому гражданину быть активнымъ созидателемъ, носителемъ и защитникомъ республиканского строя. Говоря такъ, я отнюдь не вкладываю заднимъ числомъ въ движеніе конца XVIII віка какія-нибудь позднійшія, чуждыя ему иден, но лишь резимирую взгляды и убъжденія тогдашнихъ двятелей. Позволю себю для краткости привести лишь несколько отрывковъ изъ замічательнаго доклада о народномъ образованік. представленнаго Кондорсэ Законодательному собранію 20 апрыля . 1792 г.: «Дать всемъ индивидуумамъ человеческого рода средства удовлетворять свои потребности, обезпечить свое благосостояніе, знать и упражнять свои права, понимать и исполнять свои обяванности; гарантировать каждому изъ нихъ возможность легко усовершенствовать пріемы своей дівятельности, стать способнымъ исправлять всв общественныя должности, на которыя онъ имветь право быть призваннымъ, развить во всей полнотъ данные ему природой таланты; и такимъ путемъ установить между гражданами фактическое равенство и сдълать реальнымъ политическое равенство, признанное закономъ, такова должна быть первоначальная цъль національного образованія: и съ этой точки эрънія оно

является, для государственной власти, долгомъ справедливости... Мы не желаеть, чтобы отнынъ коть одинъ человъкъ въ государствъ могь сказать: «законъ обезпечивалъ мнъ полнъйшее равенство правъ: но мит было отказано въ средствахъ узнать ихъ. Я лолженъ завистъ лишь отъ одного закона: но мое невъжество ставить меня въ зависимость отъ всего, что окружаетъ меня. Въ дътствъ мнъ было сказано, что я нуждаюсь въ образованіи; но, такъ какъ я принужденъ былъ работать иля того, чтобы существовать, то эти первыя представленія скоро стерлись. и теперь мнъ ничего не остается, кромъ горькаго сознанія, что въ моемъ невъжествъ повинна не воля природы, а несправедливость общества»... Такимъ образомъ, образование должно быть всеобщимъ, т. е. распространяться на всъхъ гражданъ... Оно должно, на своихъ различныхъ ступеняхъ, обнимать всю систему человъческихъ знаній и обезпечивать людямъ, во всякомъ возраст'я жизни, возможность сохранять пріобретенныя знанія и пріобретать новыя» \*).

Миб нечего останавливаться на дальныйшихъ подробностяхъ школьныхъ плановъ, выдвинутыхъ первой революцей, особенно среди Конвента, который, вопреки мивнію реакціонныхъ писателей, находиль время, несмотря на крайне критическія обстоятельства и угрожавшія со всёхъ сторонъ опасности, чрезвычайно двятельно заниматься вопросами образованія \*\*). Достаточно сказать, что и во второмъ, еще болье революціонномъ «Провозглашеніи обязанностей и правъ человька»,—относящемся къ 1793 г. и освящающемъ, напр., право каждаго гражданина на возстаніе противъ тираническаго правительства,—что и въ этомъ боевомъ, этомъ мъстами трагическомъ манифестъ республиканской націи образованіе отнюдь не пройдено молчаніемъ. Глава 22 говорить, дъйствительно:

«Образованіе есть потребность всёхъ людей. Общество должно всёми своими силами благопріятствовать успёхамъ общественнаго разума и сдёлать образованіе доступнымъ всёмъ гражданамъ».

Исключительными опасностями положенія и пропагандой реакціонныхъ элементовъ только и можно объяснить, что Конвентъ не могъ приложить свою удивительную энергію къ практическому осуществленію поставленныхъ имъ идеаловъ общедоступной народной школы, а съ другой стороны, былъ даже вынужденъ закрывать тв частныя учрежденія, гдв, подъ видомъ обученія, велась самая ожесточенная критика новаго порядка вещей, и дъти воору-

<sup>\*)</sup> Dictionnaire de pédagogie, т. II первой части, стр. 1367—1368 (статья «Instruction publique»).

<sup>\*\*)</sup> См. статью «Convention» въ только что упомянутомъ Словаръ (стр. 520 и слъд. т. I части первой), изъ которой слъдуетъ, что и въ этомъ отношени Конвенту принадлежитъ первое мъсто между политическими собраніями.

жались противъ отцовъ, только что разбившихъ иго стараго режима. Вотъ почему безпристрастный изследователь только пожимаетъ плечами, читая тъ страницы Тэна, гдъ этотъ авторъ издъвается надъ желаніемъ революціонныхъ дъятелей ввести въ школы такъ называемые «республиканскіе катехизисы», въ которыхъ ученики могли бы найти «черты добродътели, всего болье украшающія свободныхъ людей, а въ особенности черты французской революціи, наиболье способныя возвышать душу и дълать ее достойною равенства и свободы» \*); или гдъ страстный критикъ движенія обращаетъ орудіе насмышки противъ предложенія нъкоторыхъ членовъ Конвента «водить дътей на засъданія муниципалитетовъ, трибуналовъ и «особенно» народныхъ обществъ: изъ этихъ чистыхъ источниковъ они почерпнутъ знаніе своихъ правъ, своихъ обязанностей, законовъ, республиканской морали» \*\*).

Повторяю, безпристрастный изследователь только пожметь илечами, отмечая тоть факть, что Тэнь, столь часто вооружающійся противь схоластическаго, далекаго оть жизни характера французской школы, считаеть, однако, уместнымь высмешвать какъ разъ замечательную для того времени попытку сблизить школу съ жизнью и дать возможность будущимь гражданамь не зазубривать только разные учебники морали, но наглядно знакомиться съ проявленіями коллективной жизни и общественной морали.

Къ той же категоріи бьющихъ мимо цѣли упрековъ принадлежатъ и страстныя обличенія Тэномъ преслѣдованій, направленныхъ революціоннымъ правительствомъ противъ якобы невинныхъ монаховъ, монашенокъ, отказавшихся присягнуть конституціи священниковъ и прочихъ враговъ движенія, которые въ это боевое время пользовались учительскимъ положеніемъ—мы видѣли, какими педагогами они были при старомъ режимѣ!—чтобы повсюду образовать центры реакціоннаго сопротивленія.

Какъ бы то ни было, идейный энтузіазмъ, проникавшій дѣятелей первой революціи, достигаль такой напряженности, что и въ сферѣ народнаго образованія передовая интеллигенція той эпохи усцѣвала разбивать сословныя стремленія буржуазнаго класса, къ которому она въ большинствѣ случаевъ принадлежала, и развертывать по истинѣ общечеловѣческій идеалъ. Слѣдуетъ прибавить, что въ это время и буржуазія въ цѣломъ отожествляла себя съ народомъ и зачастую еще не замѣчала разницы въ стремленіяхъ и интересахъ между представителями труда и представителями владѣнія. Но стоидо пойти на убыль великому идейному теченію, какъ народная школа стала экспериментомъ іп согроге vili да надъ душой трудящихся массъ въ рукахъ господствую-

<sup>\*)</sup> H. Taine, La Révolution T. III. Le geuvernement révolutionnaire; IIs-PERT, 1896, MBA. 13-e, etp. 112-113. \*\*) Ibid., etp. 113.

щихъ классовъ или даже узкихъ правящихъ сферъ вплоть до болъзненно гипертрофированнаго «я» корсиканскаго цезаря.

Первая имперія ярко проявила свой основной характеръ въ дѣлѣ народнаго образованія, обнаруживъ здѣсь удивительную скаредность и вмѣстѣ съ тѣмъ чисто нероновскую подозрительность, характеризующую развѣ современные русскіе порядки. Въ государственномъ бюджетѣ вовсе не существуетъ рубрики для издержекъ на народную школу: общины и сами родители учениковъ должны устраивать школы на свой счетъ и страхъ. За то, разъ школа устроена, ревнивая центральная власть опутываетъ ее цѣлою сѣтью мельчайшихъ регламентовъ, правилъ, ограниченій и стѣсненій. О! по этой части императоръ очень щедръ и, можно сказать, закармливаетъ школу административными гостинцами!..

Прежде всего, префектъ (родъ нашего губернатора), представитель и огражение его власти въ департаментъ, долженъ дать общинъ разръшение на открытие. Затъмъ онъ же вмъшивается въ контрактъ между общиной и учителемъ, въ точности опредвляя, какъ и чему должны обучаться дъти въ школъ, сколько часовъ сидъть на скамьъ, какую сумму долженъ получать педагогь и въ какой мере можеть разсчитывать на дополнительное жалованье въ качествъ звонаря, церковнаго пъвчаго, сельскаго писаря, и т. п. Засимъ требуется разръшение ректора академии (нъчто въ родъ нашего попечителя учебнаго округа), такъ какъ народный учитель причисленъ теперь, въ качествъ самаго последняго чиновника, къ такъ называемой корпораціи «университета», и подлежить надзору университетскихъ властей во всякое время дня и ночи, не только въ классъ, но и внъ класса. Наконецъ, и духовная власть должна строго надзирать за учителемъ, который по вол'в м'встнаго епископа, получающаго въ свою очередь на сей конецъ приказанія отъ министра народнаго просвъщенія, подчиняется контролю священника, обязаннаго посылать къ епископу подробныя сведенія о характере, благонадежности, поведеніи учителей своего прихода. И если эти рапорты мало-мальски не удовлетворяють подозрительное начальство, у влополучнаго педагога немедленно же отнимается дипломъ на право преподаванія, и на его мъсто назначается другой, болье достойный, болье удовлетворяющій тройному идеалу административныхъ, ученыхъ и духовныхъ властей.

Наполеонъ I строжайше предписываетъ, чтобы въ народныхъ школахъ не могло преподаваться ничего, кромъ чтенія, письма и счета: все прочее, напр., элементарнъйшія свъдънія по исторіи и географіи, признавалось «лишнимъ» и, стало-быть, «отъ лукаваго». Поэтому-то императоръ съ большею охотою возвращаетъ школу, гдъ только можетъ, въ руки уже упомянутыхъ «Братьевъ народныхъ школъ» или «невъжественниковъ» (какъ можно перевести ихъ титулъ Ignorantins), по самому уставу своему воспре-

щающихъ себѣ съ учениками занятія, мало-мальски переходящія ва предѣлы начальной грамотности. Ректора академін и главные инспектора университета (нѣчто въ родѣ нашихъ директоровъ народныхъ училищъ) получаютъ отъ предусмотрительнаго властелина приказъ «предпочитать Братьевъ народныхъ школъ всѣмъ другимъ учителямъ, гдѣ только это можно будетъ». За то всѣмъ педагогамъ вмѣнялось въ обязанность, кромѣ чтенія, письма и счета, старательно и основательно проходить съ учениками «катехизисъ, одобренный для имперіи». Катехизисъ этотъ заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, слѣдующую монументальную фразу, которую я заимствую у Тэна, у того же Тэна, что издѣвался надъ «республиканскимъ катехизисомъ» и приглашеніемъ, адресованнымъ учителю дѣятелями революціи, знакомить учениковъ съ «чертами добродѣтели свободныхъ людей»:

«Мы должны въ особенности императору нашему, Наполеону I, платить дань любви, почтенія, послушанія, върности, военной службы, налоговъ, предписанныхъ для сохраненія и защиты имперіи и престола... Ибо онъ есть тотъ, кого Богъ воздвигъ въ исключительно трудныхъ обстоятельствахъ, дабы возстановить богослуженіе и святую въру отцовъ нашихъ и стать покровителемъ оныхъ» \*).

Вполив естественно, что для безпрекословнаго послушанія честолюбцу-деспоту, который истощиль Францію налогами и самымь тяжелымь изь всёхъ «налогомь крови», истребивь своими войнами между 1804 и 1815 гг. цёлыхъ 1.700,000 французовъ, — вполив естественно, что съ этою целью школа должна была внушить податному скоту и пушечному мясу лишь «начальныя основанія религіи и элементарныйшія свёдынія» (циркуляръ министра народнаго просвыщенія отъ 30-го января 1809 г.) \*\*).

Вполнъ естественно также, что лицемърное признаніе Наполеономъ важности народнаго образованія вырвалось у него лишь въ экстренную минуту опасности, когда, убѣжавь съ острова Эльбы, онъ игралъ во внутренней жизни парламентарную комедію Ста дней, чтобы расположить для борьбы съ союзниками усталую и равочаровавную націю. Къ этому именно моменту относится въ одномъ изъ послѣднихъ законодательныхъ актовъ Наполеона упоминаніе о «значеніи народнаго образованія для улучшенія судьбы общества», и упоминаніе-то, вырванное, что называется, почти влещами у новаго Цезаря тогдашнимъ министромъ внутреннихъ дѣжъ, Лазаремъ Карно \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Н. Taine, Le régime moderne, т. II; Парижъ, 1894, 4-е изд., стр. 196

<sup>\*\*)</sup> Dictionnaire, т. I части первой, стр. 870.
\*\*\*) Eugène Brouard, Essai d'histoire, стр. 7.

Политическая сторона Реставраціи настолько изв'єстна, что я не считаю нужнымъ останавливать вниманіе читателя на перипетіяхъ тогдашней борьбы партій и колебаніяхъ ихъ равнодъйствующей. Всемъ достаточно знакома страшная общественная реакція. проявившаяся въ это время и испугавшая своими размърами и интенсивностью даже самого Людовика XVIII, который объщаль дать странъ «либеральный» режимъ въ нику наполеоновскому деспотизму. То была эпоха, когда на арену политической двятельности выступили не только возвратившіеся въ «фургонахъ союзниковъ» эмигранты, «которые ничего не забыли и ничему не научились», но и пресловутые роялисты, превосходившіе своимъ роялизмомъ самого короля, plus royalistes que le roi, и вербовавшиеся, благодаря курьезной ироніи судьбы, какъ разъсреди тіхъ самыхъ слоевъ вновь испеченной буржуазіи, которые нажились покупкою эмигрантскихъ и церковныхъ имуществъ. Это они-то зачастую разыгрывали изъ себя ультра-монархистовъ, чтобы прикрыть своимъ реставраціоннымъ пыломъ происхожденіе своихъ крупныхъ состояній и найти защиту у восторжествовавшаго легитимизма. Изъ нихъ-то въ вначительной степени и состояла знаменитая Chambre introuvable, та «несравненная», та «единственная» въ своемъ родъ «палата», которая, на манеръ нашихъ черносотенцевъ, не останавливалась передъ самими рѣзкими актами оппозиціи противъ короля ради своей неумфренной любви къ королевской власти.

Посав Ста дней и окончательнаго торжества надъ Наполеономъ реакція, двіїствительно, опустилась съ государственныхъ сферъ въ самое общество, т. с., ввриве, въ тв слои его, которые захватили теперь монополію власти. И «бвлый терроръ» оставиль въ исторіи такую массу крови и грязи, что реакціонные писатели, съ такимъ влораднымъ смакованіемъ перечисляющіе двянія красныхъ террористовъ, обыкновенно предпочитаютъ быстро прошмыгнуть мимо этой эпохи съ ея «закономъ о подозрительныхъ», съ ея «превотальными судилищами», съ ея массовыми избіеніями бонапартистовъ и республиканцевъ роялистами на югв Франціи,—въ Марсели, Нимъ, Авиньонъ, Тулувъ,—съ ея маніей доносовъ и свиръпымъ истязаніемъ политическихъ противниковъ, у которыхъ, напр., фанатическіе приверженцы «короля божіею милостію» отпиливали кисти рукъ, что при красномъ терроръ, какъ извъстно, не дълалось.

Само собою понятно, что въ эту эпоху и пародное образованіе должно было отразить на себѣ гнетъ могущественной реакціи. Мы уже сказали, что при самомъ началѣ реставраціи Бурбоны обѣщали народу облагодѣтельствовать его «либеральными учрежденіями» въ противоположность «императорской тираніи». Франціи скоро пришлось узнать, какая суровая дѣйствительность скрывалась за этими лицемѣрными фразами. И какъ всегда бываетъ вътакихъ случаяхъ, всю тяжесть борьбы между двумя родами десие-

**тизма** вынесъ въ концѣ концовъ народъ, этотъ вѣчный плательщикъ податей и вѣчный солдать привилегированныхъ классовъ:

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi,-

какъ говорилъ Горацій, или «паны дерутся, а у хохловъ чубы болятъ», какъ переводили эту латынь на языкъ окружающей среды воспитанники нашей старинной юго-западной академіи.

Главнъйшимъ законодательнымъ актомъ Реставраціи въ сферъ народнаго образованія былъ, дъйствительно, пресловутый указъ 29-го февраля 1816 г., который, несмотря на обиліе параграфовъ (числомъ 41), въ сущности, выражалъ лишь единственное серьезное намъреніе правительства: подчинить первоначальную школу духовенству; а во всемъ остальномъ ограничивался исключительно платоническими пожеланіями насчеть организаціи народнаго образованія. Такъ параграфъ 30 этого документа гласить:

«Коммиссія народнаго образованія (тогдашнее названіе министерства народнаго просв'ященія. Н. К.) будетъ тщательно наблюдать за т'ямъ, чтобы во вс'яхъ школахъ первоначальное образованіе было основано на религіи, уваженіи къ законамъ и любви къ монарху. Она выработаетъ общій уставъ для народнаго образованія и укажетъ методы, которымъ должны сл'ядовать при обученіи, равно какъ и сочиненія, которыми должны пользоваться учителя» \*).

Умъренно-либеральный авторъ, у котораго мы заимствовали эти строки, сейчасъ же вслъдъ за цитатой изъ указа, уже прибавляеть отъ себя:

«Это увъщание обпаруживаеть главнъйшую заботу тогдашняго времени. Конгрегація (такъ называемое общество св. Дъвы, попавшее подъ руководство інзуитовъ. Н. К.) господствовала во Франціи, она желала обезпечить преобладаніе духовенства повсюду, а особенно въ сферъ народнаго образованія. Университеть безпокоиль ее и сверху, и снизу; она подозрительно относилась къ свътскимъ стремленіямъ Общества начальнаго образованія, бывшаго въ то время органомъ либеральной партіи» \*\*).

Что касается до способовъ осуществленія народнаго образованія, то правительство заботится опять-таки, главнымъ образомъ, лише о контролѣ да наблюденіи за школой. Такъ, оно создаетъ въ кантонѣ «даровой благотворительный комитетъ», состоящій изъ кантональнаго священника, мирового судын и директора гимназіи (если таковая имѣется) и имѣющій своею цѣлью «наблюдать за поддержаніемъ порядка, добрыхъ нравовъ и религіознаго обученія въ школѣ», а также «хлопотать» передъ префектомъ и прочими властями о «мѣрахъ, способствующихъ содержанію школы». Сверхъ кантональнаго контроля существуетъ еще мѣстный контроль въ

<sup>\*)</sup> Eugène Brouard, l. c., etp. 10.

<sup>\*\*)</sup> Ibid.

каждой школѣ, которая подлежитъ надзору приходскаго священника и мэра общины. Какъ и при Наполеонѣ, назначеніе учителя зависитъ отъ префекта и ректора, которому кандидатъ долженъ доставить свидѣтельство о благонадежности отъ священника и мэра. За то, какъ при Наполеонѣ же, власть не опредѣляеть, откуда взять матеріальныя средства для содержанія школы, говоря лишь въ самой общей и неопредѣленной формѣ: «каждая община должна нозаботиться о томъ, чтобы дѣти получали первоначальное образованіе, а въ случаѣ оѣдности родителей, и даровое». Мало того, снова появляется воспроизведеніе епископскаго запрета стараго режима заводить общія школы для мальчиковъ и дѣвочекъ.

Вообще, чемъ далее отодингается правительство Реставраціи отъ того начальнаго момента, когда оно объщало націи либераль ныя учрежденія, и чемь логичне оно развиваеть основныя черты своей природы, тъмъ все ярче и ярче выражается въ его мърахъ по народному образованію всесильное вліяніе клерикализма. Въ то время, напр., какъ Наполеонъ допускатъ къ преподаванію лишь «Братьевъ христіанскихъ школъ», Реставрація безконечно удлиннила списокъ орденовъ и редигіозныхъ конгрегацій, занимающихся народнымъ образованіемъ, при чемъ члены этихъ конгрегацій получили отъ епископа право учить въ школф по предъявлении простой бумаги отъ настоятеля ордена (такъ называемой lettre d'obédience). Съ другой стороны, указъ 1824 г. оставляетъ за ректоромъ право лишь выдавать свътскимъ учителямъ свидътельство о ихъ педагогическихъ способностяхъ, но передаеть въ руки епископа собственно разрѣшеніе на фактическія занятія въ школѣ. Это разрѣшеніе даетъ или самъ епископъ единолично въ томъ случав, если дъло идетъ о частной школь; или же епископъ въ качествъ предсъдателя особаго комитета, въ которомъ два члена (духовныя лица) изъ пяти назначены имъ же, если дело идеть о школе коммунальной.

Замѣтимъ, наконецъ, что при Реставраціи весь бюджетъ народнаго образованія выражался въ мизерной суммѣ 50,000 фр., какъ замѣчаетъ словарь Бюиссона, сопровождая не безъ основанія эту цифру восклицательнымъ знакомъ ироническаго удивленія \*).

Ростъ либеральныхъ идей и давленіе общественнаго мнівнія на правительство въ конців Реставраціи вызвали было кое-какія робкія попытки улучшенія народной школы, боліве точнаго опреділенія ея рессурсовъ и т. п. (указъ 14-го февраля 1830 г.). Но дни реакціознаго режима были уже сочтены: іюльская революція низвергла Бурбоновъ и посадила на престолъ Людовика-Филиппа, эту «лучшую изъ республикъ», какъ выражались въ то время свобо-

<sup>\*)</sup> Dictionnaire, т. I части первой, стр. 1064.

домыслящіе буржуа, захлебывавшісся отъ восторга, когда річь заходила о «королів-гражданінів».

Посмотримъ, однако, какъ описываетъ современникъ эпоху «лучшей республики».

«Борьба промышленниковъ между собою ради завоеванія рынка, рабочихъ между собою изъ-за мъста, фабриканта противъ рабочаго ва разміры платы; борьба бідняка противъ машины, предназначенной уморить его голодомъ, замъщая его трудъ, таковъ былъ, подъ именемъ конкурренціи, характеристичный фактъ положенія, разсматриваемаго съ индустріальной точки эрфнія. И сколько несчастій! Крупные капиталы, дающіе побъду въ промышленныхъ войнахъ, какъ крупные отряды въ войнахъ настоящихъ, и laissezfaire, ведущее такимъ образомъ къ самымъ ненавистнымъ монополіямъ... борьба всъхъ интересовъ противъ всъхъ... нація, идущая въ возстановлению феодальной собственности путемъ ростовщичества и къ учреждению финансовой олигархии путемъ кредита; всв научныя открытія, превращенныя въ средства угнетепія, всв завоеванія генія челов'яческаго надъ природой, превращенныя въ орудія борьбы, и тираннія, увеличившаяся въ силу, такъ сказать, самого прогресса; пролетарій, рабь рукоятки, ищущій въ случав кризиса хльбъ въ возстании или же въ милостынь... Съ другой стороны. никакихъ общихъ върованій, никакой привязанности къ традиціямъ. духъ изследованія, который отрицаеть все, ничего не утверждая, а вивсто религіи любовь къ наживв...

«И вло было присуще не только обществу, но и правительству. Королевство, эта наследственная власть, которой постоянно угрожала власть, основанная на избирательномъ началь, цъликомъ и по необходимости погл щалось заботами самозащиты. Палата пэровъ. подчиненная королевскому назначенію, являлась въ конституціонномъ механизмъ не болье какъ лишнимъ органомъ или какъ помъхой. Палата депутатовъ была осуждена жить безъ всякой иниціативы: во первыхъ, потому, что, представляя лишь одинъ классъ, классъ господствующій, она не могла имъть ни мальйшаго желанія реформировать злоупотребленія, которыми сама же существовала и пользовалась; во-вторыхъ, потому, что, состоя отчасти изъ чиновниковъ, она находилась въ полной зависимости отъ министровъ, которые порабощали большинство распредвлениемъ должностей, разсчитаннымъ на подкупъ. Такимъ образомъ, положение резюмировалось съ трехъ важнъйшихъ сторонъ слъдующими чертами: въ соціальной области-колкурренція; въ моральной-скептицизмъ; въ политической — анархія. Таковы были характеристическія черты владычества буржуазін во Франціи» \*).

Интересно теперь посмотрать, какія реформы внесло въ на-

<sup>\*)</sup> Louis Blanc, *Histore de dix ans* (1830—1840); Парижъ, 1843, т. III стр. 90—94, passim.

родную школу всесильное въ то время третье сословіе. Его внелогеты превозносять до небесь законь 28 іюня 1833 г., прошедтій въ министерство Гизо. Точно-ли онъ заслуживаетъ эти неумъренныя похвалы? Вотъ главныя основанія закона: одновременное существование школъ частныхъ и общественныхъ; народное образование двухъ степеней: элементарное, заключающее обученіе чтенію, письму, счету, а также «морали и религіи», и высшее, присоединяющее къ этому начала геометріи, физики, естественныхъ наукъ, исторіи и географіи Франціи и пініє: соотвітственно съ этимъ, учреждение самимъ правительствомъ учительскихъ семинарій; постоянное жалованье, квартира и прибавочная поплата учителямъ и пенсія, основанная на вычеть изъ жалованья; обязательство для каждой общины-въ одиночку или вместе съ другими-содержать школу на спеціально отчисляемые доходы, пополняемые въ случав недостатка департаментомъ или государствомъ; свидътельство о недагогической способности, требуемое отъ кандидата на учительскую должность; его назначеніе, зависящее отъ такъ называемаго окружного комитета (см. объ этомъ ниже). Ближайшее изследование этой такъ хорошо высматривающей на бумагъ реформы позволяеть, однако, раскрыть въ ней многочисленные пробълы, типичныя умолчанія, или не менте типичныя реакпіонныя предписанія.

Возьмите хотя бы обязательство для общины содержать школу. Значить-ли это обязательное или даровое обученіе? Нисколько. Опредъляя постоянное жалованье учителю въ нищенскомъ размъръ (для элементарной школы минимумъ падаетъ до 200 фр. въ годъ, для высшей до 400 фр.), законъ выговариваетъ для него, сверхъ того, «мъсячное вознагражденіе», которое должны взносить родители учениковъ, ходящихъ въ школу, наравнъ съ прочими прямыми налогами. Отъ этой платы избавляются лишь тъ дъти, которыхъ освободитъ по бъдности отъ взноса муниципальный совътъ. Съ другой стороны, родителямъ и не вмъняется въ обязанность посылать дътей въ школу. Въ этомъ сказывается духъ буржуазнаго класса, который шелъ въ то время противъ всеобщаго распространенія знаній въ народъ и ставилъ ихъ пріобрътеніе въ зависимости отъ своего торгашескаго идеала купли-продажи.

Знаменательны тѣ софизмы, къ которымъ тогдашній представитель и истолкователь буржуазіи, Гизо, прибѣгаетъ, напр., въ своихъ «Мемуарахъ», чтобы защитить этотъ основной пробѣлъ проведеннаго имъ закона. По отношенію къ обязательности онъ ограничивается витіеватымъ, но, къ сущности, лишеннымъ всякаго смысла утвержденіемъ:

«Гордая щепетильность свободныхъ народовъ и сильная взаимная независимость власти духовной плохо ужились бы съ этимъ принудительнымъ дъйствіемъ государства внутри семьи. Въ томъ-то и заключаются характеръ и честь свободныхъ народовъ, чтобы рав-

ечитывать на господство просвъщеннаго разума, хорошо понятаго интереса и затъмъ умъть ждать его результатовъ».

Что касается до безплатности, то Гизо ограничивается лишь зачисленіемъ этого начала въ рубрику «утопій благородныхъ умовъ» и отдълывается слъдующимъ жалкимъ афоризмомъ меркантильнаго типа:

«Государство должно предлагать первоначальное образованіе всёмъ семьямъ, но давать его лишь тёмъ, которыя не могутъ платить».

За то, по обыкновенію заядлыхъ буржуа, полагающихъ, что «религія нужна для сволочи», онъ съ большимъ паеосомъ распространяется о значеніи церкви для народной школы, говоря:

«Дъйствіе церкви и государства необходимо для того, чтобы народное образованіе распространялось и прочно утверждалось; а для того, чтобы оно было дъйствительно хорошо и полезно въ соціальномъ смыслъ, надо сдълать его глубоко религіознымъ... Это вначить, что въ первоначальныхъ школахъ религіозное вліяніе должно всегда господствовать; если священникъ не довъряетъ учителю или отдаляется отъ него, или же если учитель смотрить на себя, какъ на независимаго соперника, а не какъ на върнаго помощника священника, то нравственное значеніе школы потеряно, и она близка къ тому, чтобы сдълаться опасностью».

Эти взгляды выражались Гизо, впрочемъ, съ такою прямолинейностью, что шокировали даже многихъ буржуа въ палатѣ; и авторитарному министру не удалось провести ихъ въ чистомъ видѣ по причинѣ сопротивленія депутатовъ, какъ жалуется самъ авторъ уже цитированныхъ мемуаровъ. Но все же клерикальный элементъ достаточно проявляется въ пресловутомъ законѣ 1833 г., а въ особенности въ его практическомъ дополненіи,—уставѣ, касающемся внутренняго порядка школъ и т. п. и выработанномъ королевскимъ совѣтомъ 25 апрѣля 1834 г. Такъ, статья 4 отдѣла перваго гласитъ:

«Во всёхъ (трехъ) отдёленіяхъ школы моральное и религіозное образованіе будеть занимать первое мёсто. Классы будуть начинаться и заканчиваться молитвами. Каждый день ученики должны заучивать тексты Св. Писанія. Въ субботу будеть читаться евангеліе, приходящееся на слёдующее воскресенье. Въ воскресенье и праздничные дни учителя должны водить школьниковъ въ церковь на богослуженіе. Книги для чтенія, прописи, рёчи и ув'єщанія учителя постоянно будугъ им'єть своею цёлью проникновеніе въ душу учениковъ—чувствъ и принциповъ, которые охраняють добрые нравы и способны внушать страхъ божій и любовь къ Создателю» \*).

Очень типично въ законъ совершенное молчание объ органи-

<sup>\*)</sup> Цитироване у Eugène Breuard, етр. 58.

ваціи женскихъ школъ. Діло въ томъ, что женское образованіе находилось въ это время почти исключительно въ рукахъ женскихъ же конгрегацій, которыя раздавали право на педагогическую дізтельность безъ всякаго разбора своимъ членамъ въ виді уже упомянутыхъ lettres d'obédience отъ епископа. Составители закона 1833 г. боялись упомянуть женскія школы потому, что опасались, какъ бы свободомыслящая часть палаты не настояла на необходимости установить и для женскихъ школъ правильный дипломъ. Не мізшаетъ прибавить, что Гизо різшиль было оставить пресловутое lettre d'obédience, — это истинное право на невізжество учителя, даже и за мужскими конгрегаціями. И лишь сопротивленіе палаты и давленіе общественнаго мнізнія заставили его молчаливо включить эту категорію педагоговъ въ общій контингентъ учителей, каждый изъ которыхъ долженъ быль, согласно стать 4, обладать дипломомъ.

Очень интересенъ также составъ учрежденій, назначающихъ и контролирующихъ учителя. Возьмемъ прежде всего ближайшій въ народному учителю органъ надзора, такъ называемый «наблюдательный коммунальный комитеть». Онъ функціонпруеть въ каждой общинъ, имъющей школу, и состоить изъ мэра, священника и одного или нъсколькихъ нотаблей: союзъ церкви съ кошелькомъ! Перейдемъ теперь къ «окружному комитету» (comité d'arrondissement), который дійствуєть въ каждой подъ-префектурів (вродів нашего убзднаго города) и слагается изъ мэра, священника, гимнавического пли народного учителя по назначенію министра, мирового судьи, еще трехъ лицъ, выбранныхъ министромъ же изъ членовъ окружного совъта или мъстныхъ нотаблей, и тъхъ членовъ генерального совъта (подобіе нашего губериского земства), которые живуть въ данномъ округъ. Предсъдательствуеть въ этомъ комитегв-винегреть «одеждъ и лицъ», но не «состояній», - такъ кавъ церковь, государство и капиталъ, словомъ, привилегированныя силы вахватили себъ львиную долю представительства, - предсъдательствуеть здёсь префекть или подъ-префекть; а королевскій прокуроръ въ силу самой функціи своей, какъ объясняеть законъ, долженъ считаться членомъ упомянутыхъ комитетовъ.

Эти органы играють существенную роль въ назначении учителей, при чемъ для занятія должности продълывается сложная процедура: удовлетворивъ условіямъ экзамена и благонадежности, кандидаты заявляють о своемъ желаніи преподавать муниципальному совъту; муниципальный совъть запрашиваеть по этому предмету мнѣніе коммунальнаго комитета и, получивъ отзывъ послѣдняго, представляеть кандидата окружному комитету; окружной комитеть назначаеть кандидата учителемъ; наконецъ, министръ утверждаеть его въ назначенной должности.

Организація народнаго образованія по закону 1833 г. вызываеть у автора общей статьи о Франціи въ Бюиссоновскомъ сло-

варѣ небезынтереспое замѣчаніе относительно того, что «вліяніе церкви, вообще мало полезное въ этой области, было сильно укрѣплено преобладаніемъ духовнаго элемента въ мѣстныхъ комитетахъ» \*).

И, дъйствительно, мы видъли, какое значение упомянутое законодательство придавало религіознымъ началамъ наряду съ свътскими предметами народной школы. Единственнымъ огражденіемъ интерессвъ свободной мысли можно было считать статью 2, которая гласила такъ:

«Желаніе отцовъ семейства будетъ постоянно приниматься къ свъдънію и исполненію (toujours consulté et suivi), что касается до участія ихъ дътей въ религіозномъ образованіи» \*\*).

Иначе говоря, французская свободомыслящая буржувзія времень Людовика-Филиппа не шла далье законодательства, функціонирующаго въ современной, управляемой консерваторами-католиками Бельгіи. Вмѣсто того, чтобы сдѣлать народную школу дѣйствительно свѣтской, она прибѣгала къ мѣрамъ, которыя предполагали извѣстную иниціативу, извѣстную смѣлость мнѣнія и стойвость убѣжденій у тѣхъ родителей, чьи дѣти должны были остаться внѣ вліянія клерикализма. Это не мѣшаетъ имѣть въ виду, когда приходится слышать неумѣренныя похвалы закону 1833 г.

Февральская революція и внезапное учрежденіе Второй республики вызвали и въ области народнаго образованія сильное броженіе умовь, напомнившее въ извъстной степени дни первой революція. Но на этоть разь Франція пылала соломеннымъ огнемъ: кровавое столкновеніе пролетаріата и буржуазіи въ іюньскіе дни и послъдующія распри между крайними, умфренными и консервативными элементами буржуазіи быстро истощили запасъ реформаціонной энергіи, въ которой было, кром' того, немалая доля искусственности и формального подражанія титаническимъ усиліямъ первой революціи. Не успъла перейти въ практику, - да что, перейти въ практику, — не успъла стать предметомъ серьезнаго обсужденія самая малая часть возникшихъ въ то время проектовъ по народному образованію, какъ восторжествовавщая реакція подавила въ зародышъ всъ реформаціонныя стремленія и отбросила Францію снова на полвъка назадъ, если еще не далъе. Далеко не безполезно, однако, упомянуть объ этихъ неосуществившихся планажь хотя бы уже потому, что это даеть возможность лишній разъ видъть, въ какой степени общее политическое переустройство даетъ топъ и преобразовательной дъятельности въ сферъ народнаго просвъщенія. Большинство этихъ плановъ и стремленій связано съ

<sup>\*)</sup> Dictionnaire т. І. части первой, стр. 1066.

<sup>\*\*)</sup> Eugène Brouard, crp. 27.

именемъ Ипполита Карпо, который былъ министромъ народнаго просвъщения первые четыре мъсяца республики. Я приведу, впрочемъ, вдъсь прежде всего оцънку тогдашняго положения и дъятельности этого государственнаго человъка однимъ изъ умиъйщихъ наблюдателей февральской революціи послъдующихъ событій:

«Министръ народнаго просвъщенія и въроисповъданій, г. Ипполить Карно, показался сначала, вмъсть съ г. Ледрю-Роллэномъ, наиболье склоннымъ изъ всъхъ министровъ отдаться революціонному потоку. Его имя и прецеденты заставляли думать, что онъ не испугается нововведеній. Сынъ человька, котораго научная карьера поставила въ рангъ Лагранжей и Лапласовъ, а политическая привела въ 1793 г. къ комитету общественнаго спасенія, въ компаніи съ Сэнъ-Жюстомъ и Робеспьеромъ, г. Карно, бывшій горячимъ свнъ-симонистомъ перваго періода, уже однимъ именемъ своимъ составляль для церкви и университета настоящую угрозу... Поэтому ждали самыхъ радикальныхъ реформъ; и двѣ великія враждующія силы, которыя уже полвъка спорили между собою за владычество надъ умами, церковь и университетъ, вдругъ оказались сближенными на почвѣ одного и того же опасенія и чувства общей опасности.

«Противъ всякаго ожиданія, г. Карно вадался примирительною целью. Въ особенности же онъ сделалъ заметныя усили, чтобы умиротворить духовенство, которое, какъ онъ зналъ, враждебно относилось къ его личности. Но это примирение религиознаго авторитета и философской свободы въ системъ воснитанія, способнаго удовлетворить потребностямъ общества, столь разделеннаго въ себъ. какъ наше, являлось самою химерическою надеждою. Г. Карно не замедлиль убъдиться въ этомъ. Враждебное отношение къ нему со стороны двухъ партій до тёхъ поръ, пока его считали сильнымъ, и презрѣніе, яншь только замѣтили его слабость, были единственными плодами его попытокъ; что касается народа, который требоваль просвъщенія еще съ большимь, можеть быть, жаромь. чемъ хлеба, онъ и на этотъ разъ увидель свои ожиданія обманутыми. Онъ видълъ, какъ тъ, которые претендовали на то, чтобы управлять его духовною жизнію, не могли никакъ согласиться ни насчеть преследуемой цели, ни насчеть средствъ для ея достиженія; изъ этой вічной борьбы между учрежденіями гражданскими н учрежденіями церковными онъ не вынесъ ничего, кром'в еще большаго нравственнаго замъшательства, еще болье полнаго отчужденія по отношенію къ твиъ обманчивымъ правительствамъ, которыя, провозглащая народъ верховнымъ владыкой, темъ не менее оставляли его подъ бременемъ худшаго изъ всёхъ рабствъ, рабства невѣжества» \*).

<sup>\*)</sup> Daniel Stern (псевдонных графиин d'Ary), Existere de la revelpiton de 1848, Парижъ, 1862, 2-е изд., т. I, егр. 475—476,

Эта яркая и интересная характеристика Карно (отца бывшаго превидента республики) прилагается целикомъ къ самой свободомыслящей буржуазіи, представителемъ которой упомянутый министръ являлся въ сферѣ народнаго просвѣщенія. Половинчатость, колебаніе, желаніе примирить непримиримое составляють основную черту третьяго сословія въ эпоху второй республики, не успівшей возбудить въ обществъ такой сильный энтузіазмъ, который, какъ то было въ концѣ XVIII-го въка, помогь бы торжествующей буржуазіи неоднократно вырываться изъ рамокъ классового міровоззрѣнія и жоть на время освобождаться изъ-подъ давленія классовых в интересовъ. Какъ бы то ни было, проекты Карно въ сферв собственно народнаго ебразованія обнаруживають во всякомь случах добросовъстное стремленіе ихъ автора пріобщить широкіе слои народа къ пріобретеніямъ цивилизаціи и работы светской мысли. Нъкоторыя изъ задуманныхъ реформъ получили даже начало исполненія путемъ циркуляровъ: таково, напр., распоряженіе Карно (отъ 5 іюня 1848 г.), отнимавшее у женскихъ конгрегацій привилегію преподаванія по простымъ lettres d'obédience и подводившее подъ дъйствіе общаго закона крайне невъжественныхъ учительнить, носившихъ монашескую одежду. Но, повторяю, реформаторская двятельность Карно не вышла, въ общемъ, изъ области плановъ. Наиболъе крупное значение имълъ его проектъ реформы народнаго образованія отъ 1 іюня 1854 г. Подобно многимъ другимъ актамъ второй республики, онъ представлялъ собою воспроизведеніе идей Великой революціи, въ особенности же тіхъ, которыя парили въ Конвентв въ 1793 г.

Оставляя нетронутымъ существование частныхъ школъ наравнъ съ общественными, этотъ проектъ дълалъ, однако, первоначальное образованіе обязательнымъ для всёхъ дётей обоего пола (ст. 2) и даже определяль более или менее строгія наказанія темь родитедямъ, которые уклонялись отъ этого обязательства. Онъ провозглашалъ вмъстъ съ тъмъ и принципъ дарового обучения въ общественныхъ школахъ (ст. 3), распространяя его, такимъ образомъ, если не прямо, то косвенно и на частныя школы. Онъ признавалъ образованіе народа дізомъ и обязанностью государства, опредізля общественныя школы, какъ такія учрежденія, въ которыхъ преподаваніе ведется за счетъ государства и при его непосредственномъ участіи (ст. 4). Проектъ значительно увеличивалъ жалованье учителей (отъ 600 до 1200 фр.), пополняя его особымъ «вознагражденіемъ», которое въ иныхъ случаяхъ могло доходить до 1800 фр. Онъ обезпечиваль прочность положенія учителей, ставя ихъ отставку въ вависимость отъ целаго ряда условій, фактически устанавливавшихъ почти несмвняемость учащаго персонала и во всякомъ случав избавлявшихъ его отъ вліянія капризовъ и произвола властей. Проекть придаваль настоящій светскій характерь народной школь. совершенно устраняя религіозное обученіе изъ проходимыхъ здёсь

предметовъ и передавая его въ руки священника, тогда какъ учитель становился полнымъ хозяиномъ школы и переставалъ быть престымъ помощникомъ священника, терявшаго всякое право надвора за преподаваніемъ. Учительницы были поставлены на равную ногу съ учителями, какъ въ смысле полученія правильныхъ дипломовъ, такъ и въ смыслъ устойчивости ихъ положенія. Проекть увеличивалъ число школъ, разръшалъ смъшанныя школы, расширялъ инспекцію (инспектора народныхъ училищъ были введены еще въ 1835 г.), умножаль учащій персональ, такъ что, вміств съ издержками по осуществленію обязательнаго и безплатнаго обученія, новый бюджеть народной школы должень быль сразу шагнуть съ неполныхъ трехъ милліоновъ франковъ при Людовикв-Филиппъ (2.959,537 фр.), до 47 милліоновъ и даже немногимъ боле (47.360,950 фр.). Заметимъ кстати, что реформа Карно уничтожала, совершенно въ духв идеи первой революціи, двленіе народныхъ школъ на низшія и высшія, устанавлича за одинъ типъ учрежденій, которыя должны были вести преподаваніе по гораздо болье обширнымъ программамъ, включавшихъ, напр., «знаніе обязанностей и правъ человъка и гражданина», «развитіе чувствъ свободы, равенства, братства», гигіену, физическія упражненія. пъніе.

Увы! уже тъ видоизмъненія, которымъ проектъ Карно подвергся въ коммиссіи, куда онъ былъ переданъ, и съ которыми онъ превратился въ новый, гораздо болъе умъренный проектъ Бартелеми Сэнтъ-Илэра, показываютъ, какой шагъ сдълали за эти шестъ мъсяцевъ реакціонныя иден въ парламентъ и въ самой странъ. Снова появляется въ программъ «религіозное образованіе», — правда, составляющее дъло не учителя, а священника, который обязанъ былъ, кромъ того, заниматься съ учениками своимъ предметомъ не иначе, какъ внъ школьныхъ часовъ. Снова допускаются всевозмежныя послабленія для учительницъ-монашенокъ, не имъющихъ правильнаго диплота. И если принципъ обязагельности удерживается, то начало безплатности снова исчезаетъ.

Но и въ этомъ урѣзанномъ видѣ проектъ не увидѣлъ свѣта: его не усиѣли еще представить Учредительному собраню, какъ влополучный плебисцитъ столь долго держимаго въ невѣжествѣ народа сдѣлалъ изъ Людовика-Бонапарта президента республики. И вотъ безпринципный авантюристъ, окруженный такими же, готовыми на все, помощниками, рѣшаетъ, по неподражаемой ироніи судьбы, позаботиться какъ разъ о «моральномъ просвѣщеніи» народа, и съ этою цѣлью назначаетъ министромъ народнаго просвѣщенія пресловутаго де-Фаллу, одного изъ вожаковъ ультрамонтанизма. Тотъ же постарался скорѣе провести новый законъ, оставшійся извѣстнымъ до сихъ поръ подъ громкимъ названіемъ «закона о свободѣ обученія», или просто закона Фаллу, и до сихъ поръ продолжающій оказывать дѣйствіе на среднее и — съ 1875 г.—

высшее образование (изъ народной школы онъ былъ выбитъ по частямъ законодательствомъ Ферри и вообще Третьей республики; первый же сильный ударъ въ другихъ сферахъ образования ему былъ нанесенъ лишь въ самые последние годы, благодаря законамъ противъ религіозныхъ ассоціацій).

Въ одной изъ своихъ корреспонденцій я касался болье или менье подробно обстоятельствь, при которыхъ возникъ этотъ пресловутый законъ, приносившій Франціи подъ видомъ свободы жесточайшее угнетеніе світской мысли со стороны клерикаловъ. Здёсь я лишь вскользь упомяну объ историческихъ условіяхъ, полготовдявшихъ и опредъдявшихъ этотъ отважный натискъ католицизма на человіческій разумъ. Главнымъ изъ этихъ условій была боязнь буржуазін передъ пролетаріатомъ и идеями соціальнаго преобразованія, которыя выдвигали въ теоріи роль четвертаго сословія въ современномъ обществъ, а на практикъ грозили положить конецъ привилегіямъ капитала. Извъстенъ анекдотъ о Кузэнь, который, встрытившись съ де-Ремюза на набережной Сены на следующій же лень февральской революціи, приглашаль его «броситься вмъстъ съ нимъ къ ногамъ епископовъ; они, де, одни могуть спасти насъ отъ разгрома». Съ своей стороны великій маленькій Тьеръ, съ обычною живостью южанина, выражая свои впечатленія, на всю залу парланентарной коммиссіи кричаль Кувэну: «мы (свободомыслящіе буржуа) получили хорошій урокъ, и аббать Дюпанлу совершенно правъ». Самъ впновникъ закона о свобод'в обученія, де-Фаллу, признаваль, что настоящими подготовителями этой клерикальной моры были больше и прежде всего три человъка: глава французскихъ католиковъ, Монталамберъ; отчаянный ультрамонтанъ, аббать Дюпанлу (впоследствіи епископъ Орлеанскій); и — вольтеріанецъ Тьеръ; да, ни больше ни меньше, какъ Тьеръ, этотъ блестящій и безперемонный выразитель интересовъ буржуазіи, который въ бурное время февральской революціи громиль въ разговоръ съ Дюпанлу «сорокъ тысячь школьныхъ учителей, этихъ анти-поповъ (anti-curés) атеизма и соціализма».

«Сотрудничество» тёхъ «двухъ великихъ соціальныхъ силъ», церкви и государства, которыя должны были, по мнёнію составителей закона, подать другь другу руки для борьбы съ врагами общества, выразилось въ рёшительномъ преобладанія клерикальнаго элемента въ области народнаго образованія. Такъ, высшій университетскій совёть заключаль, согласно новому закону, въ своей средё четырехъ епископовъ или архіепископовъ. Такъ, въ каждомъ академическомъ и департаментскомъ совётё васёдалъ епархіальный епископъ вмёстё съ другимъ лицомъ, назначеннымъ имъ же самимъ. А уже нечего говорить о томъ фактическомъ вліяніи, какимъ церковь пользовалась среди мёстныхъ властей, благодаря покровительству центральнаго правительства.

Любопытнъе всего, во что превращалось понятіе «свобода

«обученія» въ этой насыщенной клерикализмомъ и политической реакціей атмосферѣ подъ перомъ составителей закона 15 марта 1850 года. Эта свобода выражалась въ совершенно неодинаковомъ отношеніи властей къ учителямъ общественныхъ и учителямъ частныхъ (фактически клерикальныхъ) школъ. Она означала, напр., для учителя общественной народной школы невозможность протеста противъ приговора ректора, отрѣшающаго его отъ должности. Она выражала для него потерю мъста по воль префекта, временное прекращение заинтий по капризу мэра, надворъ со стороны священника, который можеть посъщать школу, когда ему заблагоразсудится, и наблюдать за характеромъ преподаванія, при чемъ на обязанности же учителя лежало «моральное и религіозное воспитаніе», т. е. прохожденіе катехизиса. Наобороть, эта же «свобода обученія» для учителя частной школы означала всевозможныя гарантіи и право обжалованія различныхъ инстанцій, чего быль лишень учитель общественной школы. А такъ какъ фактически учителемъ частной школы быль прежле всего членъ религіозной конгрегаціи, то народное образованіе переходило въ безконтрольное распоряжение невъжественныхъ монаховъ и монашеновъ. Снова появились lettres d'obédience для учащаго персонала женскихъ конгрегацій, члены которыхъ по желанію освобождались отъ представленія правильныхъ дипломовъ. Освобождались отъ нихъ и всв вообще помощники учителей въ частныхъ школахъ, благодаря чему вокругъ одного учителя, имвишаго свидьтельство, ютилась теперь цёлая масса духовныхъ лицъ, не получившихъ почти никакого образованія и, однако, составлявшихъ главный учащій персональ бывшихь конгрегаціонныхь школь. Наконецъ, «свобода обученія» выговорила право для департаментовъ уничтожать учительскія семинаріи и даже косвенно толкала къ этому, указывая путь, какимъ можно было совершить такой похвальный акть коллективнаго невъжества, при чемъ законодатель наигрываль на чувствъ скаредности и бережливости геперальныхъ совътовъ департамента.

Словомъ, законъ 1850 г. былъ такою побъдою для клерикаловъ, что въ одной брошюръ эпохи (принадлежащей, повидимому, перу Дюпанлу) мы находимъ настоящій торжествующій гимнъ, обращенный къ благодътельному началу «свободы обученія». По мнънію автора этого соеобразнаго акаеиста, «свобода обученія»— «это духовенство Франціи въ цъломъ составъ, представленное въ высшемъ совътъ тремя (четырьмя? Н. К.) епископами, избранными всъми своими товарищами; представленное въ департаментскихъ совътахъ 81 епископомъ и 86 духовными лицами, назначенными самими же епископами; представленное во всъхъ приходахъ 40000 священниковъ, оказывающихъ на народное образованіе самое непосредственное, самое постоянное, самое благодътельное воздътельное воздъ

та всёхъ вёрныхъ церкви свётскихъ лицъ, которыя могутъ избирать карьеру свободнаго обученія народа въ такихъ разм'врахъ, въ какихъ только захотять; опирающееся на всё религіозныя какъ дозволенныя, такъ и недозволенныя государствомъ конгрегаціи, которыя займутся, насколько имъ подскажетъ ихъ рвеніе, народнымъ и среднимъ образованіемъ; это, наконецъ, духовенство Франціи, со всёми своими возвышеннъйшими, свободнъйшими, могущественнъйшими силами, духовенство, приглашенное самимъ государствомъ, великими властями націи, на помощь къ угрожаемому обществу, а въ то же время остающееся во всей полнотъ своихъ правъ» \*).

Если таково было положеніе народной школы, отданной во власть клерикаловъ, при самомъ началѣ реакціи, когда республика еще существовала по имени, то вы можете себѣ представить, какъ отразился на этой бѣдной школѣ переворотъ 2-го декабря 1851 г., возденгшій кровью и беззаконіемъ Имперію на развалинахъ дискредитированной борьбою партій республики. Лишь малоно-малу Имперія декабрьской ночи разжимаетъ желѣзную перчатку, которою она сдавила свободное дыханіе націи, и лишь въвторой половинѣ царствованія Наполеона ІІІ замѣчаются попытки заняться народной школой для самой школы, для просвѣщенія народа, а не для экспериментовъ надъ душой массъ въ смыслѣ сознательнаго оглупѣнія ихъ. Это ясно и рельефно вырисовывается изъ сравненія характера дѣятельности слѣдовавшихъ одинъ за другимъ министровъ народнаго просвѣщенія.

Съ 1851 по 1856 г. этотъ портфель принадлежитъ пресловутому Фортулю, управлявшему исключительно при помощи «деспотизма, дезорганизаціи и террора». Стараясь отдёлаться отъ чрезмірныхъ притязаній своего союзника, клерикализма, который желаль бы весь императорскій режимъ обречь исключительно на службу церкви, новый министръ не разрываетъ прямо условій договора, но пытается преслідовать самостоятельныя ціли цезаристскаго деспотизма, увеличивая преділы компетенціи и быстроту репрессивныхъ міръ агентовъ власти. Учителя сміщаются и увольняются теперь безъ всякихъ формальностей и немедленно: «правительство», какъ говорить докладъ Фортуля отъ 19 сентября 1853 г., «снова береть въ свои руки самыя широкія полномочія».

За Фортулемъ слъдуетъ Руланъ, который управляетъ министерствомъ съ 1856 по 1863 г. и дъятельность котораго характеризуется буржуазными историками народной школы, какъ «относительный либерализмъ». Этотъ «либерализмъ» сводится къ тому, что министръ жалуется келейно своимъ друзьямъ на невозмож-

<sup>\*)</sup> Dictionnaire, т. I части первой, стр. 1072. Ср. отзывъ самого умъреншаго автора Essai d'histoire, стр. 101.

ность, въ силу тяжелыхъ обстоятельствъ, освободить народнаго учителя отъ невыносимой онеки властей, а практически выражается въ нъкоторомъ увеличении жалованья учителей, въ просъбъ, обращенной къ префектамъ, не такъ быстро и безцеремонно перемъщать и смъщать учителей, и въ учреждении при школахъ народныхъ библіотекъ, — конечно, подъ строжайшимъ надзоромъ администраціи.

Новымъ духомъ повѣяло лишь при министерствъ Виктора Дюрюи, который занималь пость въ теченіе шести літь, съ 1863 по 1869 г., когда Имперія принуждена была уле идти на уступки передъ неотразимо растущей силой общественнаго мивнія и оппозиціоннаго протеста. Это періодъ оффиціальнаго «либерализма» Имперіи, періодъ ожесточенной борьбы при дворъ между представителями различныхъ оттънковъ императорского режима, толкаемаго одними въ сторону «пеобходимыхъ реформъ», другими въ сторону сопротивленія. Это хаотическое состояніе правящихъ сферъ, которое усиливалось, какъ всегда бываетъ при единоличной власти, столкновеніемъ и перекрещиваніемъ низменныхъ интересовъ и личныхъ интригъ царедворцевъ, -- это неустойчивое равновъсіе борющихся силь, несомнънно, сказывалось на самомъ характеръ дъятельности министра народнаго просвъщенія. Его друзья до сихъ поръ жалуются на массу препятствій, которыя встрътила его реформаторская дъятельность на пути къ достиженію поставленныхъ пфлей. Они указывають на неутомимость миинстра, который въ теченіе своего пребыванія у власти успъль написать 391 циркуляръ, на множество идей, брошенныхъ имъ въ обращение, на массу вопросовъ, поднятыхъ въ области обравованія, на рядъ попытокъ ихъ осуществленія.

Хладнокровно обсуждая результаты министерской карьеры Дюрюи, вы приходите несколько къ другимъ выводамъ, чемъ те заключенія, которыя подсказываются аффективнымъ отношеніемъ его друзей. Большинство его плановъ представляетъ лишь половинчатое, непоследовательное выражение техъ идей, какія были выработаны въ то время передовыми людьми эпохи. Кромъ того, лишь немногія изъ задуманныхъ реформъ были осуществлены, хотя на половину, на практикъ, и очень малое число доведено до конца. Въ сферъ собственно народнаго образованія мы можемъ отмѣтить: учрежденіе общественныхъ женскихъ школъ; учреждение новыхъ школъ въ деревняхъ, удаленныхъ отъ центра коммуны; улучшеніе положенія помощниковъ учителей; расширеніе безплатнаго обученія и помощь тімь коммунамь, которыя ръшили бы завести его у себя; расширение программъ включеніемъ въ обязательные предметы начатковъ исторіи и географіи; организація курсовъ для взрослыхъ.

По этому последнему поводу Дюрюи пришлось констатировать въ докладе императору, что въ 1865 г. целая треть новобрак-

цевъ Франціи не умѣла еще читать; что 36°/о брачущихся не могли подписать своей фамиліи; что пятая часть дѣтей школьнаго возраста вовсе не посѣщала школы; что среди остальныхъ четырехъ пятыхъ большинство ходило въ школу лишь зимой, оставляло ученіе черезчуръ рано и потому въ скоромъ времени почти совсѣмъ забывало грамоту. Было ясно, что Имперія, державшаяся прежде всего на невѣжествѣ народа, который ждалъ отъ избраннаго имъ цезаря великихъ и богатыхъ милостей, никогда искренно не согласится устранить самыя причины и благопріятныя условія своего существованія: Виктору Дюрюи не удалось ввести ни обязательное, ни даровое обученіе. Смѣнившіе его министры конца Имперіи не ознаменовали свое пребываніе у власти никакими серьезными реформами; а вскорѣ—и сама Имперія захлебнулась въ крови и грязи.

Законодательство Третьей республики, управляющее современной школой, настолько изв'ястно, что мнв придется лишь въ самыхъ общихъ чертахъ коснуться его основныхъ пунктовъ \*). Слвдуетъ зам'ятить, что законодательство это не можетъ быть надлежащимъ образомъ понято и оц'янено, если его не разсматриваютъ въ связи съ общимъ ростомъ прогрессивныхъ идей и съ тыми особенностями политической борьбы, которыя характеризуютъ исторію Франціи за посл'ядніе 35 літъ.

Рость республиканскихъ идей въ концъ Имперіи и распространеніе ихъ среди пролетаріата и значительной части буржувзій давали серьезную опору демократическому режиму, который устанавливался во Франціи посл'в тяжелаго испытанія внішней и гражданской войны и среди яростныхъ нападеній на основанную 4 сентября 1870 г. республику со стороны реакціонныхъ партій. Но сколько разъ новый строй подвергался опасности и быль, можно сказать, на волосъ отъ своей гибели! Пока республика не жила нормальною и правильною, выражающеюся и въ соотвътствующемъ государственномъ законодательствъ жизнью, а отстанвала изо дня въ день свое существование противъ ръшительныхъ замысловъ своихъ враговъ, нечего было и думать о соотвътственныхъ реформахъ въ сферъ народнаго образованія. Наоборотъ, первые годы Третьей республики характеризуются новыми побъдами клерикаловъ и монархистовъ, посылаемыхъ въ парламентъ громадною долею невъжественнаго сельскаго населенія. Составляя большинство, они только потому и не могутъ свалить республику, что

<sup>\*)</sup> Полезнымъ пособіємъ къ изученію этого законодательства служить чисто документальный сборникъ оффиціальныхъ актовъ, декретовъ и т. д.: А.-Е. Pichard, Nouveau code de l'instruction primaire; Парижъ, 1906, 18-е изд. котораго передълано и доведено до января текущаго года А. Wissemans'омъ.

въ рядахъ ихъ происходить ожесточенная борьба за формы той реакціонной власти, которая должна смѣнить демократическій строй. Но эта борьба между бонапартистами, орлеанистами и легитимистами, препятствуя низверженію самой республики, не мѣшаетъ, однако, дружной во всемъ прочемъ коалиціи реакціонныхъ силъ провести, если и частныя, то крупныя мѣры въ угоду своимъ основнымъ принцинамъ. Въ описываемую нами эпоху республиканскіе планы реформы народнаго образованія, предлагаемые на обсужденіе парламента, териятъ пораженіе. И, наоборотъ, консервативные идеалы находятъ свое дальнѣйшее осуществленіе въ новыхъ мѣрахъ: не забудемъ, что законъ 12 іюля 1875 г., который, собственно говоря, касался лишь высшаго, университетскаго образованія, освобождая его отъ контроля свѣтской власти, тѣмъ не менѣе обозначаетъ послѣдовательное распространеніе клериъвальной «свободы обученія» на всѣ отрасли просвѣщенія.

Что касается до свътскаго, дарового и обязательнаго обученія въ народной школь, то можно смело сказать, что эта реформа (начатая въ 1879 г.) никогда не увидела бы света, если бы къ общимъ идеальнымъ стремленіямъ искреннихъ республиканцевъ не присоединились въ это время чисто практическія заботы широкихъ слоевъ буржуазіи отстоять, въ видахъ прямой са мозащиты и своей личной выгоды, новый демократическій режимъ.-Въ этомъ смысле макъ-магоновскій соцр d'Etat 16 мая 1877 г. и беззаствичивая система давленія на страну, практиковавшаяся въ теченіе цілыхъ пяти місяцевь боевымь министерствомъ «моральнаго порядка», сдёлали больше, чёмъ самыя красноречивыя приглашенія крайнихъ демократовъ дать, наконецъ, народу настоящую школу. Въ самомъ деле, когда разбираешься въ документахъ и воспоминаніяхъ современниковъ этой эпохи, ознаменованной свирвной борьбой де-Фурту и Ко противъ мало-мальски либеральныхъ элементовъ въ палатъ и странъ и даже противъ индифферентныхъ слоевъ, не принимавшихъ прямого участія въ столкновении двухъ принциповъ, то начинаешь понимать, какое безпокойство не только за существование новаго строя, но за личную судьбу должно было охватить всю Францію, за исключеніемъ лицъ, непосредственно заинтересованныхъ въ торжествъ реакціи.

Въ теченіе одного лишь мая правительство отставило, смѣстило и перемѣстило 200 префектовъ, подъ-префектовъ и т. п чиновниковъ за недостаточную строгость. Въ продолженіе же всего періода борьбы министерство, распустившее палату, отрѣшило отъ должности цѣлую массу мэровъ, не одну тысячу мировыхъ судей, застращало отставкою и дисциплинарными наказаніями весь персоналъ министерства юстиціи и добилось отъ него того, что за пять мѣсяцевъ трибуналы возбудили 2,700 политическихъ преслѣдованій. Префектамъ рекомендовалось и, можно сказать, вмѣнялось въ обязанность не столько обращаться къ

существовавшимъ, далеко, однако, не мягкимъ въ то время законамъ о печати, сколько прямо прибъгать для «обузданія прессы» къ декрету 2 февраля 1852 г., т. е., значитъ, откровенно брать оружіе изъ арсенала мъръ бонанартистскаго переворота, и этимъ путемъ немедленно и свиръпо дъйствовать противъ органовъ, виновныхъ въ распространеніи «ложныхъ слуховъ» и «тенденціозныхъ новостей» \*). Вмъстъ съ тъмъ ръшительная процедура должна была примъняться и къ отдъльнымъ лицамъ, которыя преслъдовались за нарушеніе пресловутаго декрета уже не при помощи печати, а «какимъ бы то ни было способомъ и въ какой бы то ни было формъ».

Правительство не останавливалось даже передъ закрытіемъ многихъ кафе и ресторановъ подъ предлогомъ, что они служили «мѣстами республиканской пропаганды». Въ одномъ только городѣ Вьеннѣ было возбуждено преслѣдованіе противъ сотни фабрикантовъ, подавшихъ петицію Макъ-Магону относительно застоя въ дѣлахъ, причиненнаго политическими дѣйствіями реакціи. Уже одинъ фактъ постановки республиканской кандидатуры считался преступленіемъ, подлежащимъ наказанію. А кто осмѣливался подавать голосъ за республиканца, а не за оффиціальнаго кандидата, могъ быть увѣренъ, что эта непростительная смѣлость навлечетъ на него серьезную непріятность со стороны правительства. Открытый опять-таки изъ временъ бонапартистскаго переворота декретъ 27 марта 1852 г. обязывалъ, напр., всѣхъ желѣзнодорожныхъ служащихъ и рабочихъ вотировать, подъстрахомъ потери мѣста, исключительно за правительство.

Но самымъ характернымъ явленіемъ безцеремонной борьбы власти противъ страны было дѣятельное участіе въ ней со стероны духовенства и вообще всѣхъ болѣе или менѣе видныхъ католическихъ вожаковъ. Въ послѣднемъ томѣ интересной по своимъ даннымъ, хотя лишенной всякаго обобщающаго значенія «Исторіи французовъ», продолжающейся издаваться подъ именемъ Лаваллэ, читатель найдетъ цѣлую массу фактовъ, ярко обрисовывающихъ эту клерикальную кампанію. Все французское духовенство, какъ одинъ человѣкъ, стало на сторону Макъ-Магона и министровъ «моральнаго порядка». И это понятно, такъ какъ приказаніе было дано свыше.

«Епископы, на основаніи формальнаго и гласнаго ув'ящанія Пія ІХ, бросились въ избирательную борьбу, распространяя въ своихъ епархіяхъ чисто политическія посланія и въ н'якоторыхъ требуя даже возстановленія св'ятской власти папы, предписывая молитвы для усп'яха оффиціальныхъ кандидатовъ и повел'явая

<sup>\*)</sup> Наши отечественные реакціонеры, всё эти гг. Витте, Дурново, Столыпины, какъ видите, неизмённо занимаются "самобытнымъ" плагіатомъ всякихъ мёръ, какія только придумываются на Западё въ невіоды торжества темныхъ силъ.

всему духовенству епархіи всёми силами содёйствовать этому успёху. Самъ Пій ІХ, нёсколько времени тому назадь, высказался открыто въ ихъ пользу въ рёчи, обращенной имъ въ Римё къ французскимъ пилигримамъ» \*).

Читатель знаеть, какимъ ужаснымъ фіаско кончился этотъ походъ темныхъ силъ реакціи противъ свётской и демократической цивилизаціи. Побъда республиканцевъ надъ католиками и монархистами и упроченіе республики, особенно со времени выборовъ Греви (30 января 1879 г.), были отправнымъ пунктомъ антиклерикальной политики, которая, исходя отъ демократической и республиканской партіи, нашла спльную поддержку въ странъ, только что пережившей тяжелое и смутное время. Даже тв значительные слои буржуазіи, которые скорте равнодушно относились къ чисто идейной борьбъ, шли теперь за вожаками свободной мысли, потому что у всёхъ еще было живо воспоминаніе о недавней неурядиць, замьшательствы и застом въ дылахъ. Помимо общаго хода культурнаго прогресса и безкорыстныхъ стремленій дучшихъ демократовъ, чисто личныя соображенія и эгоистическіе интересы вовлекали теперь третье сословіе въ борьбу противъ отживающихъ силъ и побуждали его видъть свою непосредственную задачу въ устраненіи вліянія духовенства на народъ г, стало быть, въ организаціи всеобщей и світской школы. Имена Ферри, Поля Бэра, Фердинанда Бюиссона (игравшаго такую роль въ выработкъ школьной реформы при Ферри, а нынъ радикально-соціалистическаго депутата) тесно связаны съ этимъ последнимъ фазисомъ народной школы во Франціи.

Законъ 16 іюня 1881 г. объ обязательномъ учительскомъ диплом'в уничтожалъ монополію нев'яжества конгрегаціонныхъ педагоговъ (монашенокъ и помощниковъ учителей въ мужской школъ). Законъ того же 16 іюня 1881 г. о даровомъ обученіи отміняль плату за право ученія во всьхъ общественныхъ народныхъ школахъ. Законъ 28 марта 1882 г. объ обязательномъ и свътскомъ народномъ образованіи заставляль родителей посылать дітей обоего пола и школьнаго возраста (отъ 6 до 13 лътъ) въ школу,-частную или общественную и въ то же время дёлалъ общественную школу строго свътскимъ образовательнымъ заведеніемъ, исключая изъ расширенной программы народной школы какое бы то ни было религіозное преподаваніе. Конечно, эта м'тра вовсе не обозначаеть, какъ утверждають клерикалы, «декретированіе оффиціальнаго атеизма», но лишь охраняеть строго нейтральный характерь школы, которой нътъ дъла до какого бы то ни было въроисповъданія. Что касается родителей, которые пожелали бы давать

<sup>\*)</sup> Théophile Lavallee, Histoire des Français; Парижъ, 1901, t. VII: La Republique parlémentaire 1876—1901 (этотъ томъ написанъ Maurice Dreyfous'омъ).

дътямъ религіозное воспитаніе, то законъ предоставляетъ полную возможность удовлетворять этой духовной потребности, говоря (въст. 2): «Общественныя народныя школы будутъ закрыты, кромъвоскресенья, еще одинъ день въ недълъ, чтобы позволить родителямъ, если они пожелають, давать религіозное воспитаніе дътямъ, но внъ школьныхъ зданій».

Вообще же. съ 1879 и по 1893 г. было издано двиналнать различныхъ законовъ, организующихъ съ той или пругой стороны наполную школу. Затьмъ наступилъ, послъ панамскаго крущенія и быстраго роста соціализма въ странь, періоль реакціи. во время котораго мелинисты и «присоединившіеся» къ республикъ сторонники стараго режима, испуганные развитиемъ рабочаго движенія и успружим свободной мысли вр массахр мирволили клерикаламъ и старались обломать на практикъ остріе законолательства, создавшаго свътскую народную школу. Исвое оживленіе реформаціоннаго духа въ сферѣ народнаго образованія обнаружилось лишь послъ правственной бури, прошедшей надъ Франціей со времени дъла Лоейфуса. Многимъ искреннимъ, хотя бы и самымъ умфреннымъ республиканцамъ пришлось увидать воочію, какіе ужасающіе успахи черная армія клерикаловъ сдалала въ нароза. отравляемомъ безпрестанною проповедью ультрамонтановъ, ловко проводившихъ свои идеи подъ флагомъ шовинисткихъ и милитаристскихъ тенденцій, которыя столь часто культивировались оффипіальными представителями третьей республики. Результатомъ упомянутой моральной встряски и было, между прочимь, возрождение антиклерикальной политики, ставшей въ общемъ, со времени министерства Вальдэка-Руссо, одной изъ самыхъ видныхъ задачъ, преследуемых кабинетами настоящей Франціи. И прежде всего. эта борьба противъ католицизма должна была отразиться на народной школь, которая является обычной ареной столкновенія между старымъ и новымъ міровозэрвніями, хотя, конечно, эта кампанія светской пивилизаціи противь клерикальных притязаній вахватывала, въ силу общаго характера, и другія отрасли образо-

Статья 14 закона 1 іюля 1901 г. объ ассоціаціяхъ гласить, дѣй-ствительно, такъ:

«Никому не позволяется (nul n'est admis) руководить прямо, или черезъ третье лицо, образовательнымъ учрежденіемъ какого бы то ни было рода, равно какъ обучать въ немъ, если лицо принадлежитъ къ не дозволенной религіозной конгрегаціи. Виновные въ нарушеніи подвергаются наказаніямъ, предусмотрѣннымъ ст. 2 § 8. Сверхъ того, можетъ послѣдовать, по судебному приговору, закрытіе школы».

Съ другой стороны, прошедшій въ министерство Комба еще болье энергичный законъ 7 іюля 1904 г. категорически объявляеть:

«преподаваніе всякаго рода и характера запрещено во Франціи

конгрегаціямъ».

Чтобы отнять у клерикаловъ возможность обходить эти запрещенія, уже осенью 1901 г. (14 октября) быль изданъ циркуляръ, который имфетъ целью проверить степень подготовленности учащаго персонала въ частныхъ, фактически по преимуществу катэлическихъ, школахъ. Въ связи съ уставомъ 16 августа 1901 г., упомянутый циркуляръ прединсываеть слъдующую мъру: «во всякомъ частномъ учебномъ заведении какого бы то ин было рода, будеть ли оно или нъть зависъть отъ той или другой ассоціаціи или конгрегаціи, долженть быть установленть особый списокъ для внесенія въ него именъ, фамилій, національности, года и м'яста рожденія преподавателей и служащихъ, съ обозначеніемъ должностей, которыя они раньше занимали, и ихъ прежняго мъстожительства, равно какъ характера и года дипломовъ, которыми они располагають. Списокъ этотъ представляется тутъ же на мъстъ по требованию административныхъ, академическихъ или судебныхъ властей».

Спеціально коспулась народной школы, - и, зам'втимъ это, школы для девочекъ, являвшейся самымъ надежнымъ оплотомъ реакціи и клерикализма, -- статья 70 такъ называемаго финансоваго закона 30 марта 1902 г., которая обязываеть всв народныя общественныя школы, располагающія жепскимъ учительскимъ персоналомъ, замънить монашенокъ свътскими учительницами въ теченіе трехъ лътъ, слъдующихъ за 1 января 1903 г. Дъло въ томъ, что если въ мужскихъ общественныхъ школахъ конгреганистскій учащій персоналъ былъ замъненъ свътскимъ въ теченіе 5 лътъ, истекшихъ со времени кодификаціоннаго закона 30 октября 1886 г., который имълъ предметомь общую «организацію первоначальнаго образованія», то правительство продолжало терпть конгреганистокъ въ качествъ учительницъ не только въ частныхъ, но и въ общественныхъ народныхъ школахъ, лишь бы онъ внъшнимъ образомъ держались установленной правительствомъ программы преподаванія. Читатель легко догадается, въ какомъ духѣ обскурантизма и реакціи велось въ этихъ школахъ преподаваніе благочестивыми сестрами. Впервые упомянутый нами законъ 1902 г. заносиль руку на чащу злоупотребленій, выросших в в области первоначальнаго женскаго образованія.

школа во Франціи Словомъ, въ последніе годы народная окончательное начинаеть проникаться новымъ духомъ, жество котораго позволить видьть въ организаціи начальнаго образованія одинъ изъ лучшихъ продуктовъ творческой мысли третьей республики. Но говоря такъ, я отнюдь не думаю относиться даже къ реформирующейся современной школъ Франціи съ твиъ оффиціальнымъ павосомъ, который характеризуеть, или, по крайней мъръ, карактеризовалъ до послъдняго времени, отзывы ваписныхъ педагоговъ о созданномъ ими обучении. Въ немъ есть много слабыхъ сторонъ, которыя объясняются самымъ характеромъ силъ и интересовъ, вызвавшихъ современную школу къ жизни. Не забудьте, что, какъ все въ настоящемъ стров, она явдяется компромиссомъ между идейными требованіями современной свътской цивилизаціи и гораздо болъе низменными политическими и экономическими интересами руководящихъ общественныхъ классовъ и группъ.

Дъйствительно, школа третьей республики создана въ значительной степени усиліями свободомыслящей буржуваіи, которая въ этомъ отношеніи лишь слабо поддерживалась народомъ или даже его наиболье передовымъ отрядомъ, городскимъ пролетаріатомъ. Въ частности, напр., этотъ послідній, занятый главнымъ образомъ экономической и политической борьбой съ господствующими классами, сравнительно мало обращать вниманія на проведеніе частныхъ реформъ, особенно въ ту эпоху, когда были положены основы закоподательства світской школы, и сравнительно мало давилъ на свободомыслящую буржуваїю, занятую образовательной реформой. Отсюда тъ слабые или прямо отрицательные пункты, которые замѣчаются въ народной школь.

Читатель, слѣдившій за моими письмами изъ Франціи, могъ видёть, какъ сильно, напр., проведено въ здёшней школѣ крикливопатріотическое, шовинистское направленіе, какую роль играютъ въ ней воинственныя пѣсни и пропаганда милитаризма. Лишь въ послѣднее время это направленіе, въ значительной степени сознательно привитое народу буржуазными организаторами школы, подверглось критикѣ самой же свободомыслящей буржуазіи. И среди широкихъ слоевъ ея, не говоря уже о ея крайнемъ соціалистически-настроенномъ крылѣ, теперь замѣчается движеніе въ пользу привитія народу болѣе широкихъ общечеловѣческихъ идеаловъ и отученія его отъ шовинистскихъ привычекъ мысли.

Подобное же замѣчаніе придется сдѣлать и относительно характера «гражданской морали», преподаваемой въ школѣ и касающейся, между прочимъ, вопросовъ о собственности, владѣніи, трудѣ, капиталѣ, основаніяхъ современной нравственности, взаимномъ положеніи различныхъ классовъ, и т. п., такъ какъ—замѣтьте—обо всемъ этомъ учитель долженъ хоть вкратцѣ, но бесѣдовать съ учениками. И вотъ и тутъ придется сказать, что, созданная свободомыслящей буржуазіей, школа черезчуръ проникнута стремленіемъ апологіи современнаго строя. Прописной характеръ морали, который непріятно поражаетъ иного свѣжаго человѣка, особенно нашего брата, русскаго интеллигента-разночинца, въ лекціяхъ и учебникахъ народной французской школы, именно и объясняется тѣмъ, что господствующій классъ, хотя и въ лицѣ своихъ свободомыслящихъ представителей, черезчуръ заинтересованъ въ выгодномъ ему порядкѣ вещей, чтобы не пускаться на защиту и восхва-

леніе буржуазной общественной организаціи и ходячей нравственности среди трудящихся массъ. Недаромъ Гэдъ смѣялся какъ-то очень удачно и зло надъ тенденціями теперешней свѣтской школы, которая, подебно католической, требуетъ, молъ, тоже вѣры, а не разсужденія, хотя объектомъ этой вѣры ставитъ не катехизисъ клерикаловъ, а profession de foi экономистовъ, создавая новую религію, основанную на капиталистическомъ откровеніи, религію наживы и эксилуатаціи. Опять-таки лишь въ послѣднее время среди свободомыслящей буржуазіи обнаруживается стремленіе внести въ школьную мораль если не иугающій ее до сяхъ поръ принципъ коллективнаго труда и наслажденія, то, покрайней мѣрѣ, принципъ человѣческой солидарности.

Поражають также въ народной школъ третьей республики нищенскіе разміры вознагражденія, которое достается на долю учителя. Чувствуется, что буржуазные родители лично не заинтересованы въ привлечени талантливыхъ силь къ педагогической двятельности среди народа, такъ какъ дъти ихъ не ходятъ въ народную школу. Конечно, если сравнить положение французскаго народнаго учителя съ положениемъ такого же учителя во многихъ другихъ странахъ, то это сравнение далеко не всегда окажется неблагопріятнымъ для Франціи. Да если взять и безотносительно размъры здъшняго учительскаго жалованья, то человъку, не знающему, какъ дорога жизнь во Франціи, оно можетъ показаться внушительнымъ, колеблясь, смотря по разрядамъ, между 1100 фр. и 2200 фр. въ годъ для учителей и между 1100 фр. и 2000 фр. для учительниць, при чемъ следуеть еще прибавить квартиру и такъ называемое «вознагражденіе», которое, составляя 100 фр. въ небольшихъ мъстечкахъ, доходитъ до 1100 фр. въ Сенскомъ департаментв \*). Но когда яспо представишь себь, какую «реальную ваработную плату» представляеть такое содержание во Франціи, гдв налоги такъ поднимають цвну многихъ предметовъ необходимости, то учитель (а въ особенниости, учительница) поневолв вырпсовывается передъ вами общественнымъ парією и рыцаремъ печального образа, несмотря на то, что ему вифрены умственниая жизнь и развитіе молодого покольнія громаднаго большинства народа. Я не могь, напр., читать безъ волненія нісколько літь тому назадъ вышедшаго романа изъ учительской жизни, который, не взирая на растянутость, наивность и некоторыя второстепенныя странности изложенія, представляеть собою глубоко правдивое изображение (можетъ быть, отчасти автобіографію) народнаго учителя нашихъ дней \*\*).

\*\*) Antonin Layergne, Jean Coste ou l'instituteur du village; Парижъ, 1901 г.

<sup>\*)</sup> См. въ *Nouveau Code de l'instruction primaire*, стр. 264—266, перепечатку относящихся сюда статей финансоваго закона 22 апръля 1905 г., декрета 31 декабря 1902 г. и т. д:

И, между тъмъ, повторяю, на этомъ-то усердно работающемъ и зачастую впроголодь живущемъ человъкъ дежитъ тяжелая обяванность воспитанія народа, по крайней мъръ, очень значительной части его. Такъ, въ 1903—1904 учебномъ году, на 5.554,208 дътей обоего пола, посъщавшихъ вообще начальную школу, приходилось четыре пятыхъ учениковъ свътскихъ общественныхъ школъ, а именно 4.331,105. Съ проведеніемъ же антиклерикальнаго законодательства послъднихъ лътъ свътскому учителю придется имъть дъло съ еще большей пропорціей подростающихъ гражданъ Франціи. Благодаря народному же учителю доля неграмотныхъ новобранцевъ упала въ 1904 г. до 4% ежегоднаго контингента молодыхъ людей, тогда какъ Вторая имперія завъщала ихъ цълыхъ 33%.

А что сказать относительно той, если гораздо болье мягкой, чъмъ прежде, то все же реальной тираніи, которая давить на народнаго учителя въ видъ надзора за нимъ со стороны его іерархическаго начальства, до сихъ поръ считающаго своимъ долгомъ отражать идеи и вкусы господствующаго класса и поэгому бдительно слъдящаго за тъмъ, какъ бы учитель не явился распространителемъ взглядовъ, не нравящихся буржуазіи? Какъ видите, французской демократіи придется сдълать еще немало шаговъ, чтобы одухотворить свътское народное образованіе тъмъ пріобрътеніемъ современной свободной мысли, о которомъ говорилъ еще въ 1895 г. въ палатъ депутатовъ Жорэсъ:

«Что слѣдуетъ охранять прежде всего, что представляетъ собою неоцѣненое благо, пріобрѣтеное человѣкомъ среди всѣхъ предразсудковъ, всѣхъ страданій и всевозможной борьбы, такъ это идея, что нѣтъ какой-то священной истины, т. е. воспрещенной полноправному изслѣдованію человѣка; это—идея, что самая великая вещь въ мірѣ есть верховная свобода ума; это—идея, что никакая внутренняя или внѣшняя сила, никакая власть и никакая догма не должны ограничивать безпрестанныя усилія и вѣчную пыгливость разума человѣческаго; это—идея, что человѣчество во вселенной представляетъ собою какъ бы великую коммиссію изслѣдованія, дѣйствія которой не должны стѣсняться или искажаться викакимъ правительственнымъ вмѣшательствомъ, никакой небесной или земной интригой; это—идея, что всякая истина, которая не исходитъ отъ насъ самихъ, есть ложь» \*).

Но если читатель сообразить, какая твсная зависимость существуеть между политической борьбой и судьбою народной школы, и какъ вся наша статья является подтверждениемъ этого положения, то онъ вмъстъ съ нами скажетъ: самое върное средство провести свои идеалы въ школъ состоитъ въ томъ, чтобы прежде

<sup>(</sup>составляетъ XII тетрадь второй серіи журнальчика "Cahiers de la quinzaine").

<sup>\*)</sup> Jean Jaures, Action socialiste; Парижъ, 1899, стр. 279.

всего провести ихъ въ жизни и восторжествовать во имя этихъ идеаловъ въ политической борьбъ. Новая Франція не прежде воилотитъ свои стремленія въ душт подростающаго поколтнія, чты осуществить ихъ среди взрослыхъ людей и полноправныхъ гражданъ. Уповать же вмъстъ съ записными педагогами на моральное воздъйствіе самой школы, значитъ ставить плугъ передъ лошадью.

Для русскаго читателя этотъ выводъ имѣетъ самое рѣшительное значеніе, ибо наша родина переживаетъ въ данный моментъ періодъ великой исторической борьбы противъ самодержавія. И было бы наивно убаюкивать себя надеждами провести существенныя реформы въ дѣлѣ народнаго образованія прежде, чѣмъ единоличная власть не уступитъ окончательно мѣсто волѣ народа.

Н. Е. Кудринъ.

## Очерки быта и нуждъ желѣзнодорожныхъ служащихъ

"Прямо дороженька: насыпи узкія, Столбики, рельсы, мосты, А по бокамъ-то все косточки русскія. Сколько ихъ! Ваничка, знаешь ли ты?"

Въ наше время желъзнодорожные пути являются предметомъ жизненной необходимости. Теперь даже въ самыхъ глухихъ уголкахъ трудно встрътить человъка, который бы не ъздилъ по желъзной дорогъ. Но ъздить по желъзной дорогъ еще не значить знать ее. Въ дъйствительности даже интеллигентный людъ мало знаеть о томъ, какъ живетъ и работаетъ желъзнодорожникъ.

Думали ли вы, читатель, когда-нибудь о томъ, какъ много физическихъ усилій и нравственной энергіи тратится отдѣльными желѣзнодорожными работниками разныхъ спеціальностей въ то время, когда, мѣрно и плавно покачиваясь на пульмановскихъ рессорахъ, вы проѣзжаете по желѣзнодорожному пути, едва замѣчая чрезъ стекла вагона тѣхъ неизвѣстныхъ труженниковъ, благодаря работѣ и напряженному вниманію которыхъ вы переноситесь изъ одного пунта въ другой.

Знаете ли вы, какъ трудно работать зимой во время метели, защищая путь отъ ваноса снъгомъ?

Стынуть руки, коченветь мысль, милліарды неудержимыхъ кристалликовъ забивають носъ, глаза, не дають дышать, порывы

вътра чуть не сбивають съ ногь, но тутъ-то и нужно быть въ поль, нужно работать, чтобы не образовался заносъ, чтобы не застряль въ снъгу поъздъ! Вътеръ, ни на одну секунду не прекращаясь, вырываетъ изъ рукъ полузамерзнихъ людей щиты, которыми хотять остановить все новыя и новыя волны снъга; вы видите, вы чувствуете свою полную безномощность предъ этою непреодолимою силою, и вы всетаки должны быть на мъстъ, должны бороться.

Но однѣ ли метели задаютъ тяжелую работу желѣзнодорожникамъ?

Съ первыми весенними днями, таяпіе снѣга и проходъ весеннихъ водъ грозять еще большими бѣдами—размывами, разрушеніемъ желѣзнодожнаго полотна. Надзоръ долженъ быть еще тщательнѣе, работа для предупрежденія могущаго быть несчастья должна вестись еще болѣе спѣшно и не можетъ останавливаться ни на одну минуту ин днемъ, ни ночью.

Когда еще въ тъни лъсовъ, глубокихъ овраговъ и въ мъстахъ большихъ наметовъ лежитъ глубокій снъгъ, когда въ открытыхъ мъстахъ даже на припекъ земля еще не успъла оттаять и въянье весны чувствуется только днемъ, а масса водъ уже несется со всъхъ сторонъ въ низипы, наполняя всю окрестность встревоженнымъ гуломъ и хаосомъ чудныхъ, неясныхъ звуковъ – тогда-то, въ эти дни пробужденія природы, сильнъе всего приходится бороться человъку, направлять эти воды, ограничивать, вводить ихъ въ рамки кюветовъ и искуственныхъ руселъ.

Это наступаетъ пропускъ, проходъ «весеннихъ водъ». Страдная, рабочая пора, самая опасная въ жизни желізнодорожнаго полотна.

Что можетъ быть стихійнѣе, неудержимѣе могучаго потока водъ? Измѣнчивыя, какъ настроенія, капризныя, какъ желанія, онѣ часто обманываютъ самую тонкую предусмотрительность.

Случалось ли вамъ видъть, какъ иногда потокъ воды, кусокъ за кускомъ, глыба за глыбой подмываетъ и разрушаетъ насыпь, какъ уносятся мутнымъ потокомъ, какъ легкія пушинки, мъшки, наполненные глиною и бросамые въ мъстахъ наибольшаго прибоя водъ для огражденія насыпи отъ размыва?

Только постоянныя и непрерывныя усилія съ трудомъ удерживають и регулирують теченіе водъ.

Такихъ моментовъ напряженной работы не мало бываетъ въ жизни желвзнодорожниковъ. Но главная тяжесть желвзнодорожнаго труда заключается всетаки не въ этихъ, болве или менве исключительныхъ моментахъ, а въ твхъ обыденныхъ условіяхъ, въ которыхъ протекаетъ вся жизнь работниковъ желвзной дороги. Объ этихъ-то обыденныхъ условіяхъ я и хотвлъ бы побесвдовать съ читателемъ.

Начнемъ съ линейныхъ рабочихъ.

I.

Продолжительность службы артелей ремонтныхъ рабочихъ въ настоящее время не регламентирована. Въ дъйствительности она весьма разнообразна въ зависимости отъ времени года, установившихся мъстныхъ обычаевъ или соглашеній съ нанимаемыми рабочими: время отъ начала до конца работы колеблется въ предълахъ отъ 8½ часовъ до 17½ час. въ день, изъ которыхъ отъ 1 до 3½ час. отдыха на завтракъ и объдъ, слъдовательно, продолжительность самой работы колеблется отъ 7½ до 14 часовъ въ день. Время, употребляемое рабочими на выходъ изъ казармы на мъсто работь и возвращеніе въ казармы, включается во время дъйствія работы. Во время воскресныхъ и праздничныхъ дней половина рабочихъ польвуется правомъ отпуска, а другая половина должна оставаться въ казармъ и выходить въ случав надобности на экстренныя работы.

Нужно замѣтить, что работа линейныхъ служащихъ всегда связана съ большимъ напряженіемъ физической силы. Къ тому же, при всей своей элементарности, она требуетъ большого вниманія, и малѣйшій недосмотръ можетъ повести къ несчастью. Когда же мускулы утомлены, автоматическая и, благодаря этому, сравнительно легкая работа должна перейти въ работу сознательную, работнику приходится слѣдить за каждымъ своимъ движеніемъ, чтобы получить результатъ, ранѣе получавшійся почти автоматически, т. е. приходится напрягать свое вниманіе. Продолжительное же напряженіе вниманія въ свою очередь вызываетъ усталость. У лицъ, непривычныхъ къ умственной работъ, напряженное вниманіе быстро истощаетъ мозговую силу.

Конечно, главной м'врою предохраненія противъ развитія переутомленія является установленіе возможно бол'ве короткаго рабочаго дня, правильнаго чередованія труда съ достаточнымъ отдыхомъ и, наконецъ, непрем'внюе установленіе льготныхъ дней для полнаго отдыха.

Но жельзнодорожные рабочіе страдають не только оть чрезмітрной продолжительности своего рабочаго дня, а и оть тіхть невозможных условій, въ которых они вынуждены проводить свой отдыхъ.

Проработавши цёлый день на морозё, рабочіе спёшать отогрёться въ тёсной артельной комнатё казармы, гдё, вмёсто полагающихся по штату 8 человёкъ, набирается душъ 20. Казарма тёсна. Каждому хочется обсущиться и прилечь, но сдёлать это, вслёдствіе тёсноты, не такъ то легко. Повёсить мокрую, обледенёлую одежду тоже негдё. У рёдкаго рабочаго есть вторая смёна платья.

Зимой необходимо расчищать путь и на станціяхь—главнымь образомъ стрівки; приходится брать много добавочныхъ рабочихъ. Иногда станціи лежать вдали отъ сель. Рабочихъ приходится привозить издалека. Въ казармів для нихъ совсівмъ уже нівть міста—тогда ихъ помішають въ наскоро выстроенныхъ баракахъ.

Эти бараки—нѣчто ужасное! Посрединѣ барака помѣщается печь для отопленія и варки пици; здѣсь же кадка съ водою. Въ жарко натопленномъ баракѣ вонь кухни смѣшивается съ запахомъ махорки, мокрой одежды, сушащихся онучъ; получается такая атмосфера, что пепривычному человѣку не выдержать и нѣсколькихъ минутъ. А рабочіе здѣсь и ѣдятъ, и спятъ. Насѣкомыхъ масса. О постельныхъ принадлежностяхъ нѣтъ и рѣчи. Рабочіе спятъ, не раздѣваясь, на голыхъ доскахъ, подложивъ подъ голову тулупъ или мѣшокъ съ провизіей.

Докторъ Трегубовъ въ своей диссертаціи говорить, что количество воздуха въ такихъ баракахъ, да даже и въ постоянныхъ казармахъ, около 5 куб. метр. на человъка, но когда бываютъ снъжные заносы, то рабочихъ набирается во много разъ больше, и тогда количество воздуха на каждаго человъка приходится еще меньшее. Тотъ же авторъ приводитъ слъдующія цифры, указывающія количество воздуха на человъка въ казармахъ жельзнодорожныхъ рабочихъ другихъ странъ:

| ВЪ              | Германіи . |          |     |     |   |    |     |    |   | . ; |   |      |    |  | 16 | rd. | метр. |
|-----------------|------------|----------|-----|-----|---|----|-----|----|---|-----|---|------|----|--|----|-----|-------|
| <b>&gt;&gt;</b> | Франціи .  |          |     |     |   |    |     |    |   |     | : |      |    |  | 17 | v   | *     |
| <b>»</b>        | казармахъ  | $\Gamma$ | uge | 018 | ı | Pv | ΙΟJ | ьď | a | въ  | E | 3431 | ıЪ |  | 36 | *   | *     |

Жалованье ремонтнымъ рабочимъ колеблется у насъ отъ 12 до 18 руб. въ мѣсяцъ, въ завимости отъ времени года и мѣстности. Вотъ цифры средняго заработка за 1900 г. въ разныхъ раіонахъ, цифры, изъ которыхъ можно видѣть, что ремонтные рабочіе обставлены хуже фабричныхъ:

| СПетербургскій фабричный округь           |  | 285 p.        |
|-------------------------------------------|--|---------------|
| Харьковскій                               |  | 26 <b>6</b> » |
| Привислянскій край                        |  | 248 »         |
| Московскій раіонъ                         |  | 190 >         |
| Московскій округь—жельзнодорожный рабочій |  | 156 »         |
| Средній заработокъ германскаго рабочаго   |  | 765 мар.      |

Неудивительно, что при такихъ условіяхъ самый составъ ремотныхъ рабочихъ является крайне неустойчивымъ. Есть участки, гдъ, по словамъ инженера Кетата, число прослужившихъ не болье года составляетъ 90%.

На быть ремонтныхъ рабочихъ нужно обратить особое вниманін, потому что они «пасынки» судьбы; даже и тв небольшіе зачатки культуры, какіе имъются на жельзныхъ дорогахъ для дру-

гихъ служащихъ, въ видъ медицинской помощи, бань, школъ, имъ, въ силу отдаленности, почти недоступны и въ этомъ отношеніи агенты службы тяги и движенія, живущіе преимущественно на большихъ станціяхъ, поставлены въ гораздо лучшія условія.

Ремонтные рабочіе должны жить въ казармѣ, въ общемъ помѣщеніи, гдѣ съ семьею быть нельзя, «не полагается», да и мѣста нѣтъ; ремонтный рабочій во всякое время дня и ночи, если прикажуть, долженъ идти на работу, не отговариваясь ни плохой погодой, ни усталостью. Во всѣхъ другихъ службахъ есть опредѣленныя работы, закончивъ которыя служащіе могутъ потребовать себѣ замѣстителей, сославшись на усталость; для ремонтныхъ же рабочихъ этого нѣтъ, а работать имъ приходится много: такъ, напримѣръ. на Московско-Казанской желѣзной дорогѣ, въ лѣтніе мѣсяцы (май, іюнь и іюль) имъ приходится работать по 13 часовъ.

Следующій разряда линейныха служащихь—это путевой сторожь, перебадной сторожь и сторожиха.

Путевой сторожь обыкновенно женать, при чемъ жена служить сторожихой, если здёсь имбется охрапяемый перебадь. Всю жизнь такой сторожь проводить въ ходьов. Онъ имбеть квартичу въ видъ будки, площадью въ 6,38 кв. с.; за вычетомъ площадки съней и печи, полезная площадь будки равняется 5,59 кв. саж. Сторожъ получаеть освёщеніе и для отопленія старыя гнилыя шпалы и имбеть при будкѣ клочекъ земли, который обрабатываеть или обращаеть въ сънокосъ. Жалованья сторожу полагается 12 р., женѣ сторожихѣ -3 р., за вычетомъ въ пенсіонную кассу они получають 14 р. 10 к., а если нѣтъ перебада, то 11 р. 28 к. Если взять порму семьи изъ 4 членовъ, то считая расходъ хлѣба въ день 10 фун., при цѣнѣ хлѣба 1½ кои, за фунть, получимъ, что больше трети седержанія уходить на одинъ хлѣба!

Во Франціи сторежь получаеть 1000 фр., сторожиха—200 фр., и кром'в того, если у путевого сторожа бол'ве двухъ д'втей, то онъ получаеть на каждаго изъ нихъ по 5 фр. ежем'всячно до 16-ти-л'втняго возраста.

Нужно прибавить, что такъ щедро оплачиваемая у насъ служба путевого сторожа сопряжена не только съ большимъ трудомъ, но и съ серьевною опасностью для жизни.

Путевые сторожа часто гибнуть жертвой своего долга. Когда глубокой зимой, во время выоги, сторожь послів обхода своего участка возвращается домой,—часто на него налетаеть побъдъ и давить его. Холодъ и спіть заставляють его кутаться, а порывы вітра заглушають шумъ приближающагося побъда. Въ лістописяхъ желівныхъ дорогь имінотся примітры, когда побъдъ налеталь въ выемкахъ во время сильной метели на цітую артель возвращающихся съ работъ рабочихъ и губиль ихъ. Но, не говоря уже объ опасности для жизни благодаря несчастнымъ случаямъ, путевые сто-

рожа, какъ и ремонтные рабочіе, подвергаются вліянію многихъ условій, неблагопріятно отражающихся на ихъ здоровья. Неправильная жизнь, необходимость нести службу подъ открытымъ небомъ при всякомъ ненастьи, постоянный страхъ сдѣлаться по собственной небрежности или неосторожности причиною несчастья—всѣ эти условія могутъ мало по малу разстроить даже вполнѣ здоровый организмъ и сдѣлать человѣка неспособнымъ къ труду. Къ этому нужно еще прибавить, что желѣзныя дороги иногда проходять по завѣдомо нездоровымъ мѣстностямъ, откуда все, могущее бѣжать, бѣжитъ, а желѣзнодорожникамъ приходится тамъ жить и трудиться.

Сторожевые обходы обслуживаются двумя посмѣнно дежурящими путевыми сторожами, находящимися на службѣ въ среднемъ по 12 час. въ сутки. Для равномѣрнаго распредѣленія свѣтлаго и темнаго времени между двумя сторожами, казалось бы, правильнѣе всего установить время смѣны дежурствъ въ полночь и въ полдень. Но, принимая во вниманіе, что при такомъ порядкѣ оба сторожа никогда не имѣли бы полной ночи сна, обыкновенно устанавливаютъ смѣны иначе: въ 16 часовъ и 8 часовъ. При этомъ сторожъ находится на службѣ въ первыя сутки 8, а въ слѣдующія 16 часовъ—въ среднемъ 12 часовъ. Праздничными отпусками путевые сторожа не пользуются

Продолжительность службы перевзднаго сторожа и сторожихи зависить отъ разряда обслуживаемаго перевзда. Разрядъ же переъзда зависить отъ интенсивности проъзда. На переъздахъ перваго разряда дежурять поочередно и безотлучно два сторожа, которые обязаны встрвчать какъ днемъ, такъ и ночью, всв повзда. Относительно продолжительности службы, они находятся въ совершенно такихъ же условіяхъ, какъ и путевые сторожа, т. е. максимумъ службы достигаеть 16 часовъ въ день. На перевядахъ второго разряда, обслуживаемыхъ поочередно дежурящими сторожемъ и сторожихою, продолжительность службы каждаго 12 час. Смфна дежурствъ установлена въ 6 час. утра и 6 час. вечера, при чемъ сторожиха, какъ болъе слабая, дежурить днемъ. На перевздахъ 3-го разряда находятся сторожъ или сторожиха, не имъющіе смыны. Продолжительность работы сторожа или сторожихи зависить какъ отъ усиленности движенія пофодовъ, такъ и отъ оживленности ъзды черезъ перевздъ. Такъ какъ перевзды 2-го и 3-го разрядовъ ночью запираются на замокъ и потому дежурный сторожъ или сторожиха имѣютъ право спать въ ночное время и обязаны лишь выходить для встречи пассажирскихъ поездовъ и для открытія перевяда по требованию проважающихъ, то постоянное ночное дежурство одного лица, по мивнію жельзнодорожной администраціи, не представляеть затрудненія. Перевадные сторожа и сторожихи также не пользуются никакимъ отдыхомъ и у нихъ нътъ свободныхъ ни праздничныхъ, ни воскресныхъ дней.

Тяжелая работа, не сопровождаемая достаточнымъ отдыхомъ, и у этого разряда желъзнодорожныхъ служащихъ соединяется съ крайне плохою жизненной обстановкой. Какъ мы видъли, квартирный вопросъ для сторожей разръшается немногимъ лучше, чъмъ для ремонтныхъ рабочихъ. Впрочемъ, квартирный вопросъ— это больное мъсто всъхъ желъзнодорожныхъ служащихъ, и мы поэтому позволимъ себъ остановиться на немъ нъсколько подробнъе.

Π.

Идеалъ, въ которому нужно стремиться, заключается въ томъ, чтобы каждая семья имъла свое собственное жилище, гигіенически построенное и обставленное. Чрезвычайно поучительны въ этомъ отношеніи статистическія свъдънія англійскихъ рабочихъ союзовъ: собранныя ими цифры показываютъ, что съ улучшеніемъ квартирной обстановки, путемъ постройки новыхъ домовъ для рабочихъ съ гигіенически обставленными квартирами, сейчасъ же понижается процентъ преступности, смертности, заболъваемости, и, наоборотъ, достатокъ увеличивается.

Оно и понятно! Вонючая, переполненная народомъ комната не располагаетъ человъка къ домовитости, не развиваетъ въ немъ семейныхъ добродътелей; чувство внутренняго спокойствія, удовлетворенности жизнью не извъстны обитателямъ мрачныхъ трущобъ; неуютность помъщенія вызываетъ у нихъ мрачное настроеніе духа, недовольство жизнью и гонитъ въ кабакъ, гдъ они хоть временно находятъ забвенье. Конечно, такое отсутствіе домашней жизни, въчное времяпрепровожденіе на сторонъ деморализуетъ работника, дъластъ его мало способнымъ къ бережливости и неаккуратнымъ въ исполненіи своихъ обязаноостей.

«Въ жилищѣ, —говорить докторъ Кедровъ —псдъ домашнимъ кровомъ складывается внутреннее счастье человѣка. Здѣсь развертываются первые зародыши нравственности. Здѣсь заботятся о начаткахъ общаго образованія; здѣсь, въ нѣдрахъ семьи, благодаря ея воспитательному вліянію, закладываются основы личнаго характера; здѣсь ребенокъ, среди веселья, игръ, становится участникомъ радостей жизни, отецъ семейства ищетъ и находитъ покой и отдыхъ послѣ окончанія трудовъ, больной получаетъ уходъ, старый и слабый пользуются услугами другихъ членовъ семьи. Большую половину жизни мы проводимъ дома, съ нимъ срастаются воспоминанья о прожитыхъ дняхъ, здѣсь бьетъ родникъ нашего семейнаго счастья. Такимъ для насъ является домъ».

На Западъ давно уже стараются урегулировать вопросъ о жилищахъ всъхъ вообще рабочихъ. Въ Англіи, Франціи, Бельгіи существуетъ законодательство о жилищахъ, ограждающее интересы рабочаго класса, но даже и это законодательство нельзя считать удовлетворительнымъ.

Въ Англін существуетъ право экспропріаціи для уничтоженія нездоровыхъ жилыхъ помфщеній. Въ Германіи стремятся лаже ввести уголовное наказаніе за эксплуатацію жилищной нужды путемъ вынужденія чрезмірно высокой наемной платы или другихъ тижелыхъ условій (квартирное ростовщичество). У насъ же нать еще не только этихъ законовъ о «непереполненіи» жилищъ, но нътъ даже закона о размъщении разстояний между жилищами, вызываемомъ не пожарными, а чисто санитарными соображеніями. Кому не приходилось наблюдать такой картины: у вновь построенной станцін жельзной дороги быстро возникаеть поселокъ. Владъльцы земли, прилегающей къ станціи, сильно подымають цънность земли, такъ что жельзнодорожной мелкоть, строющей свои домики, или предпринимателямъ, строющимъ домики для наживы, что чаще бываетъ, приходится сильно тфениться-домики лепятся другь къ дружкъ, населены они чрезвычайно тъсно. Помойныхъ ямъ нътъ. Отхожія мъста особаго типа - въ строительномъ искусствъ неизвъстнаго. Все это быстро загрязняетъ окружающую почву; по своимъ санитарнымъ условіямъ поселокъ скоро оказывается хуже даже окружающихъ деревень и представляетъ чрезвычайно благодарную почву для всякихъ заразныхъ бользней.

По какимъ-то правиламъ, которыя должны быть названы скорѣе «недоразумѣпіемъ», только  $30^{\circ}/_{o}$  отъ общаго числа желѣзиодорожниковъ (не считая ремонтныхъ рабочихъ—помѣщающихся въ казармахъ) имѣютъ право на казенную квартиру. Фактически же, за неимѣпіемъ достаточнаго количества жилыхъ домовъ, пользуются казенными квартирами едва  $20^{\circ}/_{o}$ , остальные получаютъ квартирым деньги.

Такъ. на первомъ събздѣ начальниковъ и управляющихъ дорогъ русскихъ ж. д. въ 1900 году, по справкѣ, представленной Николаевской желѣзной дорогой, оказалось, что изъ числа 2500 лицъ паровознаго персонала, имѣющихъ по положенію право на квартиру, въ дѣйствительности таковою пользовались только 311, что составляетъ около  $12\frac{9}{6}$ .

Казна ежегодно уплачиваетъ больше трехъ милліоновъ рублей желъзнодорожнымъ служащимъ, имъющимъ по положенію право на казенную квартиру.

На ифкоторыхъ сибирскихъ дорогахъ квартирный вопросъ, благодаря прямо отсутствію жилья, особення обострился и тамъ, положеніемъ отъ 31 января 1903 года, сдёланы попытки частнаго домостроительства служащихъ съ отпускомъ на этотъ предметъ пособія отъ казны въ размірі 500 тысячъ рублей.

Нъкогорыя дороги старались урегулировать квартирный вопросъ

желѣзнодорожныхъ служащихъ путемъ отвода земельныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ дорогою, и постройкою домовъ, предоставляемыхъ въ пользованіе съ долгосрочнымъ погашеніемъ расходовъ.

Такой способъ не будеть им'ють усп'юха до тюхъ поръ, пока не будуть устранены элементы неустойчивости службы. Служащіе не могуть рюшиться затратить свои скудныя сбереженія на пріобрютеніе недвижимости, когда каждый день ихъ можеть ждать, если не увольненіе, то перем'ющеніе «для пользы службы».

На XI съвздв представителей службы движенія, въ Москвв, въ 1899 году, обсуждалась идея инженера Островскаго о цвлесообразности утилизировать пенсіонный капиталъ нашихъ желвзныхъ дорогь для постройки зданій съ квартирами и отдачи ихъ рабочимъ и служащимъ по такой цвнв, чтобы затраченный капиталъ принесъ чистаго дохода  $5^{0}/_{0}$ . Эта идея встрвтила общее сочувствіе и нъкоторыя попытки въ этомъ отношеніи сдвланы.

Такъ, Юго-Западныя дороги ходатайствовали о позаимствованіи изъ пенсіонныхъ суммъ 2-хъ милліоновъ рублей, съ предложеніемъ уплачивать пенсіонной кассі 50/0 годовыхъ съ погашеніемъ капитальнаго долга въ 41 годъ. Небольшія колоніи возникли на различныхъ дорогахъ: въ Люботинъ Харьково-Николаевской ж. д., Конотопъ Московско-Кіево-Воронежской ж. д., Александровскі Курско-Харьково-Севастопольской ж. д., гді, напримітрь, плата за квартиру изъ 2 комнатъ, въ місяцъ, безъ отопленія, 4 рубля.

Въ общемъ, однако, дѣло это почти не двигается и нужно желать дальнъйшаго и болъе серьезнаго его развитія.

Въ желъзнодорожномъ дълъ существуетъ такая масса всякихъ случайностей и непредвидънныхъ обстоятельствъ, что никакія самыя точныя и обширныя инструкціи и указанія не могутъ ихъ предусмотръть и урегулировать. А между тъмъ, иногда эти «непредвидънныя» обстоятельства вліяють прямо на безопасность движенія и лучшая мъра для устраненія опасности отъ нихъ—это знающій, распорядительный, не переутомленный непосильной работой служебный персоналъ. Но такой персоналъ можетъ выработаться только тамъ, гдъ существують хотя бы элементарныя человъческія условія существованія въ видъ удобныхъ, хорошихъ квартиръ.

Государство больше всёхъ заинтересовано въ правильномъ и безопасномъ сообщеніи, а потому оно и должно взять на себя починъ урегулированія квартирнаго вопроса желёзнодорожныхъ служащихъ законодательнымъ путемъ.

Тъснота нынъ отводимыхъ желъзнодорожнымъ служащимъ квартиръ фактически лишаетъ служащихъ отдыха, что не можетъ не отзываться на ихъ здоровьи, на нервности, а, значитъ, и отчетливости въ работъ.

Квартиру въ двѣ комнаты и кухню получають уже отвѣтственные агенты, какъ дорожный мастеръ, помощникъ начальника станціи и т. д. Такіе агенты по большой части люди семейные, имѣющіе дѣтей. Какой же возможенъ отдыхъ для продежурившаго всю ночь агента, когда за тоненькой, деревянной перегородкой плачутъ или дерутся ребятишки!

Гдѣ можно найти въ такой квартирѣ уголокъ, чтобы можно было бы почитать, заняться своимъ образованіемъ или изученіемъ своей спеціальности?

Или же этого не нужно? Существують инструкціи, а служащіе должны изображать изъ себя живыя машины, исполняющія опредвленныя функціи и только? Въ самомъ дѣлѣ, слѣдуеть ли стремиться къ духовному усовершенствованію служащихъ, способствовать развитію въ нихъ болѣе сознательнаго и добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу? Или лучше оставаться при прежней системѣ тупой, безсознательной исполнительности?

Возьмемъ хотя бы такого агента, какъ дорожный мастеръ. Онъ является отвътственнымъ лицомъ и заправилой цълаго околотка въ 12 верстъ. Надо имъть большую выдержку, чтобы изо дня въ день все исправлять толчки да толчки и неустанно контролировать трудъ рабочихъ. Кончивши дневную работу, мастеру нужно спішить домой составить дневной рапорть для отправки въ контору; нужно прочитать присланные распоряженія и циркуляры отъ начальства; нужно записать въ книги матеріаль, полученный за день на околоткъ, выдать артельнымъ старостамъ путевыя скрыпленія, кой-что изъ матеріала для мелкаго ремонта, да нужно не забыть это сейчасъ же отмътить у себя въ книгъ, а то послф, при составлении мфсячнаго матеріальнаго отчета, контора участка можетъ зам'ятить неточность и подыметъ исторію. Все это послъ пълаго дня на ногахъ, а на завтра то же. Да хорошо еще. если все идетъ гладко, а бываютъ въдь и шероховатости. То ливень прошель сильный, нужно сейчась же бъжать на околотокъ, не смотря на то-день или ночь, нужно осмотреть опасныя места. не размыто ли что-нибудь, нътъ ли опасности для движенія повада; то пожаръ по ведосмотру случился, - нужно составлять актъ и донесеніе; то на пути нашли прохожаго, задавленнаго повздомъ-опять лишніе хлопоты. Много бываетъ такихъ инцидентовъ въ жизни дорожнаго мастера. И человъкъ, несущій такую работу, долженъ помъщаться съ семьей въ тъсной квартиръ, не имвя, благодаря этому, возможности хорошо отдохнуть даже въ свободные часы.

Нелья, конечно, требовать, чтобы при постройк жельзной дороги было выстроено такое количество жилых домовь, въ какомъ могъ бы помъститься весь тотъ персоналъ, который потребуется, когда дорога разовьется, когда движение усилится и, значитъ, потребуется больше людей. Это значительно увеличило

бы стоимость постройки. Но можно и должно требовать, чтобы существующія нормы квартирнаго довольствія были пересмотрены въ соотв'ятствій съ указаніями врачей и современными требованіями санитарной гигіены. Законодательномъ порядкомъ должно быть установлено какъ для казенныхъ, такъ и частныхъ жел'язныхъ дорогъ, чтобы по м'яр'я развитія движенія на дорог'я, ран'я введенія каждой пары по'яздовъ въ графикъ движенія, строплись жилые дома для т'яхъ служащихъ, которые всл'ядствіе этого увеличенія движенія будутъ вновь приняты на службу.

Необходимо также, чтобы на всёхъ станціяхъ имёлись дежурныя комнаты, гдё могли бы отдохнугь агенты, не имёющіе квартиръ на станціи и не желающіе идти домой по случаю ненастной погоды. Онё необходимы также для агентовъ временно командируемыхъ, для зам'вщенія больныхъ или находящихся въ отпуску. Такъ какъ такимъ агентамъ некуда приткнуться, то они обыкновенно занимаютъ дамскія комнаты, на которыхъ выв'вшиваютъ объявленіе: «ремонтируется».

Трудно сказать, какъ вылились въ опредъленную форму тв нормы, ксторыя приняты нынв на различныхъ дорогахъ; одно только можно совершенно безаппеляціонно утверждать, что онв малы.

Обыкновенно норма эта опредъляеть число квадратныхъ саженей квартиры, отводимой данному агенту, какъ число сотенъ рублей его готоваго жалованья +3 кв. саж., т. е. площадь = жалованье: 100+3.

На казенныхъ жельзныхъ дорогахъ еще въ 1891 году были выработаны нормы, устанавливавшія, кто именно изъ жельзнодорожныхъ служащихъ и какую квартиру долженъ получать, а если, ва отсутствіемъ поміщеній, невозможенъ отводъ квартиры въ натурів, то сколько нужно уплачивать квартирныхъ денегъ. Затімъ въ томъ же году бывшимъ временнымъ управленіемъ казенныхъ дорогь были выработаны и узаконены нормы квартирнаго довольствія, исходя изъ слідующихъ положеній: 1) были приняты во вниманіе данныя о размірів получавшихся квартирныхъ денегъ служащими; 2) были собраны свідінія о площадяхъ, факті чески запимавшихся въ то время служащими на казенныхъ: Тамбово-Саратовской, Ромны-Кременчуской, Сызрано-Вяземской, Харьково-Николаевской ж. д., и 3) былъ установленъ минимумъ площади жилого поміщенія въ 31/2 кв. саж.

Эти - то теперь уже совершенно устаръвшія нормы, при томъ скоръе случайныя, чъть выработанныя на основаній требованій гигіены, и принимаются во вниманіе при разрышеніи вопросовъ о квартирномъ довольствій служащихъ; эти же данныя служатъ руководящей нитью при установленіи количества жилыхъ домовъ на вновь строящихся жельзныхъ дорогахъ, хотя и здъсь существують значительныя колебанія; такъ, напримъръ, на Петербурго-

Вологодской, Бологое-Полоцкой и Полоцкъ-Съдлецкой желъзныхъ дорогахъ для постройки домовъ принимается 10 кв. саж. на версту; на Оренбурго-Ташкентской – 8,8 кв. саж. на версту, на Кіево-Ковельской—8,5 кв. саж., на второй Екатерининской—12 кв. саж. на версту.

Даже на лучше построенных дорогахь, въ смыслѣ оборудованія жилыми помѣщеніями служащихь, дѣло обстоить такъ: при постройкѣ выясняется нормальный штать служащихь, необходимыхь для эксплуатаціи, и на этомъ основаніи составляются предположенія о нужномъ количествѣ жилыхъ домовъ. Однако, сейчась же послѣ открытія линіи для правильной эксплуатаціи размѣръ движенія превосходить ожиданія, вслѣдствіе чего площадь жилыхъ домовъ оказывается недостаточною; такъ было на Сибирскихъ дорогахъ, такъ было на Тифлисъ-Карсской ж. д., да и на другихъ.

Еще въ 1896 году XIII сътзду инженеровъ службы пути были доложены нормы площадей квартиръ большинства русскихъ дорогъ; сътздъ призналъ существующія для низшихъ служащихъ нормы помъщеній недостаточными и пришелъ къ заключенію о безусловной необходимости увеличить эги нормы, чгобы улучшить хоть до нъкоторой степени санитарныя условія служащихъ и дать имъ возможность пользоваться отдыхомъ послѣ работы или дежурства и въ такое время, когда семья ихъ бодрствуетъ. Независимо отъ увеличенія самой площади квартиръ, сътздъ призналъ, что каждому семейному служащему должны отводиться и хозяйственныя помъщенія: сарайчикъ, погребъ и коровникъ.

Затъмъ въ 1900 году на съвздъ начальниковъ дорогъ также высказывались пожеланія о необходимости увеличить площади квартиръ.

Въ § 69 утвержденныхъ министромъ путей сообщенія въ 1900 году «Техническихъ условій постройки желізныхъ дорогь», сказано: «Общая площадь всіхъ жилыхъ поміщеній на станціяхъ должна соотвітствовать штатамъ служащись и пормамъ (?), установленнымъ министерствомъ путей сообщенія, но во всякомъ случав, площадь эта должна составлять не меніе 6 кв. саж. на версту протяженія дороги, не включая дежурныхъ комнатъ для паровозныхъ и поіздныхъ бригадъ, бань, больницъ и путевыхъ построекъ».

Инженеръ Уманскій въ своей статьв «Квартирный вопросъ на жельзныхъ дорогахъ» полагаетъ, что въ среднемъ на версту дороги, не считая помъщенія для дежурныхъ паровозныхъ и повздныхъ бригадъ и т. д., нужно  $8^1/2$  кв. саж.

По моимъ же самымъ умъреннымъ подсчетамъ нужно на версту дороги, не считая различныхъ дежурныхъ помъщеній, 15 кв. саж.

По § 24 Приложеній къ техническимъ условіямъ постройки желізныхъ дорогъ, сказано: «Внутренняя высота жилыхъ поміще-Августъ. Отділь II. ній, а равно и пом'вщеній, назначенных для временнаго пребыванія паровозных и кондукторских бригадь, должна быть не мен'ве 1.50 саж., при чемъ въ артельных пом'вщеніях должно приходиться не мен'ве 2 куб. саж. воздуха на челов'вка».

Какъ туго, однако, входять въ дъйствительную жизнь всъ эти пожеланія, можно видъть, напримъръ, изъ тъхъ заявленій, которыя были сдъланы служащими Московско-Казанской желъзной дороги въ ихъ петиціяхъ управляющему дорогой въ 1905 году. Такъ, напримъръ, ремонтные рабочіе просили: чтобы помъщеніе для спанья въ казармъ соотвътствовало числу рабочихъ, чтобы при казармъ было устроено особое помъщеніе для стряпухи, кладовая для провизіи и сушилка для сушки платья и обуви. Остальные служащіе, имъющіе квартиры, просили дать имъ службы въ размъръ маленькаго отдъленія въ сараъ и половины отдъленія погреба для возможности сохраненія провизіи.

Д-ръ Губовичъ въ своемъ докладѣ II съѣзду желѣзнодорожныхъ врачей, «Объ опредѣленіи съ санитарной точки зрѣнія нормъ квартирной площади въ 2 кв. саж. для холостого и 8 кв. саж. для семейнаго, въ зависимости отъ физіологическихъ погребностей человѣка: его дыханія, кожныхъ выдѣленій, необходимости хотя бы умѣренныхъ движеній, и считаетъ, что эти площади должны бытъ прдоставлены служащимъ независимо отъ оклада жалованья—самому низшему классу нынѣ существующихъ нормъ квартирнаго довольствія.

«Для служащихъ другихъ классовъ, т. е. получающихъ большіе оклады и занимающихъ высшія должности, — говоритъ онъ, — вышеприведенныя нормы какъ для холостыхъ, такъ и для семейныхъ, должны быть увеличены. Руководствоваться при этомъ одной цифрой жалованья нельзя, но надо принимать во вниманіе также и жизненныя потребности служащаго, зависящія отъ его служебнаго и соціальнаго положенія».

Какъ далеко опережають жизнь даже эти, сравнительно очень скромныя, требованія, могуть показать хотя бы слѣдующія выписки изъ нормъ квартирнаго довольствія Московско-Казанской ж. д., утвержденныхъ 28 декабря 1902 года:

## По Службъ Движенія:

| Начальникъ  | ст  | ані | ціи |    |   |     |    |     |  |  | 15 | кв.      | саж.     |
|-------------|-----|-----|-----|----|---|-----|----|-----|--|--|----|----------|----------|
| Помощникъ   | на  | чал | ьн  | ик | a | CTa | HI | ціи |  |  | 12 | <b>»</b> | <b>»</b> |
| Вѣсовщикъ   |     |     |     |    |   |     |    |     |  |  | 6  | <b>»</b> | ))       |
| Составитель |     |     |     |    |   |     |    |     |  |  | 5  | >>       | <b>»</b> |
| Сцвпщикъ в  | aro | H0  | въ  |    |   |     |    |     |  |  | 4  | *        | <b>»</b> |
| Стрѣлочникъ |     |     |     |    |   |     |    |     |  |  | 4  | <b>»</b> | <b>»</b> |
| Семафорщика |     |     |     |    |   |     |    |     |  |  |    |          | <b>»</b> |

# По Службъ Тяги:

| Начальникъ оборотнаго депо      |  |  | 20  | кв.      | саж.     |
|---------------------------------|--|--|-----|----------|----------|
| Помощникъ начальника депо       |  |  | 15  | >        | <b>»</b> |
| Табельщикъ мастерскихъ и депо   |  |  | . 8 | <b>»</b> | <b>»</b> |
| Машинистъ водокачки             |  |  |     |          | ))       |
| Кочегаръ при постоянной машин в |  |  |     |          | <b>»</b> |

# По Матеріальной Службѣ:

| Смотритель | $\mathbf{c}$ | КЛЯ | ада | l  |    |   |    |    |    |     |  |  | 8 | KB. | саж.     |
|------------|--------------|-----|-----|----|----|---|----|----|----|-----|--|--|---|-----|----------|
| Дровоклады | (            | ap  | гел | ьн | oe | Π | )M | έщ | ен | ie) |  |  | 6 | *   | <b>»</b> |
| Сторожъ .  |              |     |     |    |    |   |    |    |    |     |  |  | 4 | >   | *        |

Удобство, гигіеничность и пом'встительность жилищъ характеризуется: а) количествомъ содержащейся въ воздух'в углекислоты и б) объемомъ воздуха, приходящагося на одного челов'вка. Количество  $\mathrm{CO}_2$ , конечно, не изв'встно, что же касается количества воздуха, то для яснаго представленія приведемъ цифры безъ всякихъ комментаріевъ:

На 20-й версть Инза-Симбирской линіи Московско-Казанской жельзной дороги въ казармы живуть:

- 1) дорожный мастерь, составъ семьи—7 человъкъ, площадь квартиры—7,60 кв. саж., куб. содерж.—10,67 куб. саж.;
- 2) артельный староста, составъ семьи 5 душъ, площадь квартиры 3,77 кв. саж., куб. содерж. 5,28 куб. саж.;
- 3) переподная сторожиха и артель рабочих. Артельное помѣщеніе вмѣстѣ съ кухней—8 кв. саж. Составъ живущихъ: семья сторожихи—4 души, штатныхъ рабочихъ—3 человѣка, поденныхъ, живущихъ здѣсь же, такъ какъ ближайшее село въ 8 вер. отъ линіи,—5 человѣкъ, итого 12 душъ.

На 53-й верств отъ Москвы въ казармв № 14 на одного человъка приходится 0,36 куб. саж. воздуха.

По справедливости можно сказать, что это слишкомъ мало воз духа, чтобы жить, хотя слишкомъ много, чтобы умереть.

## III.

Увеличеніе площадей квартиръ, какъ одна изъ мъръ улучшенія положенія желтвиодорожниковъ, должно сопровождаться одновременно и общимъ улучшеніемъ санитарнаго дъла на желтвиыхъ дорогахъ.

Желъзныя дороги особенно нуждаются въ тщательномъ надзоръ и исполнени санитарныхъ требований, ибо онъ, являясь орудіемъ быстраго перемъщенія массъ людей и товаровъ изъ одного пункта въ другой, могутъ служить орудіемъ быстраго распространенія всякихъ инфекціонныхъ бользней. Въ Германіи, въ Англіи и во Франціи, существують законодательныя постановленія о соблюденіи санитарно-гигіеническихъ требованій и постановленія эти не остаются мертвой буквой закона, а строго и систематически проводятся въ жизнь.

Существующая же у насъ постановка врачебнаго дѣла на желѣзныхъ дорогахъ не выдерживаетъ никакой критики. Она не только не дѣйствительна, безъ принятія экстренныхъ мѣръ вътрудные моменты появленія грозныхъ эпидемій, но существованіе ея, можно сказать, не оказываетъ почти никакого вліянія на улучшеніе санитарныхъ условій быта служащихъ.

Я впередъ спѣшу оговориться, что дѣло не въ личностяхъ жельзнодорожныхъ врачей, а исключительно въ невозможной постановкъ врачебнаго дѣла на желѣзныхъ дорогахъ. На неправильность этой постановки указывали и указываютъ сами врачи.

На I совъщательномъ събздъ жельзнодорожныхъ врачей въ 1898 году д-ромъ Леви былъ сдъланъ докладъ: «О служебномъ положеніи врачебнаго персонала на желізныхъ дорогахъ». «Нужно сознаться, говориль въ этомъ докладѣ д-ръ Леви, что руководящимъ жельзнодорожнымъ сферамъ задачи врачебной службы чужды, малоинтересны-имъ нуженъ пяженеръ, техникъ, но не врачъ». Для людей, разсматривающихъ и ръшающихъ всв вопросы съ точки врвнія вліянія его на дивидендъ акціи, иначе и быть не можетъ: на рынкв груда предлагающихъ свои руки и трудъ живыхъ машинъ такъ много, что ими всегда можно замънить людей, искальченныхъ и разбитыхъ службою при невозможныхъ санитарныхъ условіяхъ, ибо голодъ заставляеть рабочаго соглашаться на всякія условія, заставляєть подписывать какіе угодно договоры. У капиталиста, говорить Шиппель, отсутствуеть даже то матеріальное побужденіе, которое имфется у рабовладфльца заботиться о забодъвшемъ рабочемъ: онъ просто его увольняетъ и замъняетъ другимъ.

«До чего доходить пренебрежение къ этой службѣ, можно видьть изъ того, что во вранебныя учреждения дороги начальство ваглядываетъ рѣдко, еще рѣже заглядываетъ въ годичные отчеты старшихъ врачей, такъ что на частныхъ дорогахъ м жно смѣло и не трудиться составлять ихъ, не рискуя быть въ отвѣтѣ за такое упущение по службѣ».

«При существующемъ стров наиболью желательными и терпимыми врачами, имъющими всъ шансы на долгольтнюю службу, считаются тъ, которые не очень усердствуютъ, закрываютъ глаза на самыя вопіющія санитарныя нужды служащихъ, не требовательны и всю свою энергію тратятъ на выполненіе служебныхъ обяванностей, съ особыми расходами для дорогъ не сопряженныхъ. Вопросы же санитаріи и общественной гигісны, играющіе въ дълъ вдравохраненія неизмъримо болье важную роль—почти не затрагиваются, да ихъ и трогать не полагается. На частныхъ дорогахъ мнѣніе старшихъ врачей по врачебно-санитарнымъ вопросамъиногда спрашивается, даже выслушивается, но оно ни для кого не обязательно и подчасъ вопросы санитарные разрѣшаются даже вопреки указаніямъ старшихъ врачей».

Эти положенія не являются лишь выраженіемъ единичнаго мнѣнія. Профессоръ Эрисманъ въ своемъ курсѣ «Профессіональной гигіены» говоритъ:

«Правительство, наполнявшее въ теченіе многихъ лётъ карманы жельзнодорожных акціонеров своими деньгами, начивает серьезно думать о томъ, чтобы выкупить всв частныя дороги. Эксплуатація жельзныхъ дорогь государствомъ даетъ больше гарантій для здоровья и жизни какъ служащихъ, такъ и публики, потому что въ этомъ случав легче устроить двиствительный санитарный контроль надъ всемъ железнодорожнымъ деломъ, чемъ при эксплуатаціи его частными лицами. И частныя жельзнодорожныя правленія имьють своихъ врачей, на которыхъ возложена обязанность надзора за санитарнымъ благомъ служащихъ и рабочихъ, но санитарная дъятельность такихъ врачей, по понятнымъ причинамъ, крайне недостаточна; врачь, получающій жалованье отъ правленія, конечно, старается не подавать отчетовъ, бросающихъ невыгодный свъть на заботливость этого правленія о своихъ служащихъ, а также не предлагаетъ и не проводитъ мъръ, на которыя правление посмотрило бы косо. Однимъ словомъ, эти врачи, по самому своему положенію, могуть быть только креатурами правленія и санитарная дъятельность ихъ равна нулю или простирается лишь настолько, насколько это допускаеть правленіе».

Изъ сказаннаго совершенно логически вытекаетъ, что не только на частныхъ желѣзныхъ дорогахъ, но и на казенныхъ, долженъ существовать организованный правительствомъ санитарный контроль, вполнѣ независимый отъ мѣстныхъ желѣзнодорожныхъ правленій и управленій.

На Западѣ эти идеи давно уже были предметомъ многочисленныхъ и разностороннихъ обсужденій и одинъ изъ международныхъ медицинскихъ конгрессовъ, во Флоренціи, по предложенію д-ра Тисса, принялъ слѣдующую резолюцію: «Принимая во вниманіе, что желѣзныя дороги суть общественныя учрежденія, на которыхъ жизнь и здоровье множества людей можетъ подвергаться опасностямъ, и что при постройкѣ ихъ могутъ пострадать гигіеническія условія мѣстностей, въ которыхъ онѣ пролегаютъ,—объявляется, что желѣзныя дороги должны быть подвѣдомственны высшему санитарному учрежденію каждой данной страны и только въ томъ случаѣ могуть начинать сьою дѣятельность, если ихъ уставы и устройство будутъ одобрены этимъ учрежденіемъ».

Въ жизни ру скихъ желъзныхъ дорогъ не трудно указать факты, подтверждающіе это положеніе.

Д-ръ Бобриковъ сообщаеть, что ему известенъ фактъ, когда

партія построечныхъ рабочихъ человѣкъ до 200 разошлась, благодаря появленію среди нея эпидеміи брюшного тифа, при чемъ пострадало сильно мѣстное населеніе, среди котораго также развилась означенная эпидемія; произошло же это, по его мнѣнію, единственно вслѣдствіе отсутствія правильной организаціи медицинскосанитарнаго надзора.

У станціи Сортировочной Московско-Казанской жельзной дороги расположены свалки городскихъ нечистоть. Атмосфера такая убійственная, что даже, когда провзжаешь мимо въ вагонь, тамъ приходится задерживать дыханіе,—а цілая масса людей, по условіямъ своей службы, должна здівсь жить и работать.

Подобныхъ примъровъ можно было бы привести сколько угодно. Но, и помимо ихъ, трудно было бы не согласиться съ тъмъ, что желъзнодорожные служащіе, по особенностямъ своего рода службы и необходимости постоянно быть въ напряженной работъ, сопровождающейся часто опасностью для жизни, должны быть особенно хорошо обставлены въ смыслъ условій работы, общихъ условій жизни и медицинской помощи. Какъ же въ дъйствительности поставлена на желъзныхъ дорогахъ эта медицинская помощь?

По смѣтѣ управленія желѣзныхъ дорогъ 1898 года на всю врачебную часть казенныхъ желѣзныхъ назначено было 1.484.000 рублей; такимъ образомъ, охрана здоровья каждаго человѣка, примѣрно, обходилась въ 3 р. 27 к. Число врачей—252.

Въ 1896 году учреждена врачебная организація въ отдільномъ корпусі пограничной стражи, находящейся въ відініи министерства финансовъ. Въ корпусі числится 32,000 человікъ и имбется 59 врачей, т. е. одинъ врачъ на 542 человіка. По отчету за тотъ же годъ видно, что на врачебную часть израсходовано 272,882 руб., слідовательно, охрана здоровья каждаго служащаго обошлась въ 8 р. 50 к.

Любопытнъе всего то, что въ томъ же корпусъ имъется 10,726 лошадей; на ветеринарную часть затрачено 52,052 руб. Такимъ образомъ, охрана здоровья каждой лошади обошлась въ 4 р. 85 к. Сравнивая эту цифру съ тъмъ, во что обходится охрана здоровья желъзнодорожника, мы, желъзнодорожники, могли бы, подобно короленковскому Макару, заключить, что намъ нечего бояться понытки Великаго Тойона обратить кого-нибудь изъ насъ въ лошадь, особенно, если эта лошадь нопадетъ въ корпусъ пограничной стражи.

Разсмотримъ еще нѣкоторыя цифры, характеризующія постановку нашего медицинскаго дѣла:

на Баварскихъ жел. дор. одинъ врачъ приходится на 17 кил.

» Итальянскихъ » » » » 9 »

» линіи Paris-Lion-Mediterranée » » 27 »

въ Россіи » » » » » » 113 вер.

Если сосчитать число служащихъ и ихъ семействъ, то на 1 врача приходится около 5 тысячъ душъ.

Благодаря такому малому количеству врачей, у насъ въ Россіи, особенно на линіяхъ второстепеннаго значенія съ малымъ движеніемъ, нужно 15—20 часовъ, чтобы попасть къ врачу или чтобы врачъ въ очень тяжеломъ случав могъ порасть къ больному.

Нашей администраціи нельзя поставить въ вину особую заботливость о рабочемъ и фабричномъ людѣ; такъ, Канель въ своихъ «Очеркахъ по рабочему вопросу» разсказываетъ, что въ 1893 году, когда въ государственномъ совѣтѣ обсуждался законопроектъ объ отвѣтственности предпринимателей за смерть и увѣчье рабочихъ, то рѣшено было подождать съ этою справедливою мѣрою изъ боязни возбудитъ такимъ вмѣшательствомъ въ дѣятельность капитала «несуществующій рабочій вопросъ».

И тымь не менье ныкоторыя утвержденныя администраціей положенія для фабричныхъ рабочихъ являются для насъ, желівнодорожниковъ, до сихъ поръ безплодными мечтаніями. Такъ, напримъръ, по закону 26 августа 1866 года, при фабрикахъ и заводахъ должны быть устроены больницы по разсчету одной койки на 100 чедовъкъ рабочихъ, при чемъ врачебное пользование производится безплатно, независимо отъ величины заработка. Въ положении комитета министровъ (30 іюля 1900 г.) о принятіи м'єръ къ упорядоченію больничныхъ кассъ Царства Польскаго категорически сказано, что оказаніе рабочимъ врачебной помощи не можетъ поллежать выдыню больничных кассы. Это подтверждаеть, лъченіе рабочихъ обязанность предпринидолжно составлять мателей. Также категорически устанавливается это и іюльскимъ закономъ 1902 года для рабочихъ рыбныхъ промысловъ.

Посмотриму, какъ это дело стоить у насъ. По статье 174-й общаго устава рессійскихъ жел. дор. требуется, чтобы «для подачи медицинскаго пособія заболівнимъ или пострадавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ на жельзныхъ дорогахъ, а также жельзнодорожнымъ служащимъ и ихъ семействамъ устраивались, согласно мъстнымъ условіямъ, больницы и пріемные покои». Согласно §§ 29 и 31 правиль врачебно-санитарной службы на желъзпыхъ дорогахъ, открытыхъ для общественнаго пользованія, правилъ, изданныхъ въ развитіе 174 и 175 ст. общаго устава и утвержденныхъ министромъ путей сообщенія по соглашенію съ министромъ внутреннихъ дълъ, на желъзныхъ дорогахъ устраиваются свои больницы, а жельзныя дороги, не имьющія своихь больниць или имьющія въ недостаточныхъ размърахъ, обязаны обезнечить на свой счеть больничное лечение лицамъ, имеющимъ право на таковое, въ больницахъ земскихъ, городскихъ и другихъ за установленную по взаимному соглашенію съ администраціей больницы плату. Въ настоящее время, по постановленію министра путей сообщенія отъ 27 марта 1897 года, правомъ пользованія въ больницахъ за счеть дорогь могуть пользоваться всё желёзнодорожные служащіе, мастеровые, рабочіе постоянные и временные, а также живущіе при нихъ члены семейства въ томъ случав, если годовой окладъ служащаго не превышаеть 1,200 руб.

Приблизительный подсчеть показываеть, что на казенных жельзных дорогахь, гдь въ общемъ врачебное дьло поставлено дучше, нежели на частных жельзных дорогахъ, нужно бы было выстроить еще больницъ на семь тысячъ коекъ, чтобы подойти въ нормамъ, требуемымъ закономъ 26 августа 1866 года.

Необходимость въ постройкъ больницъ насущная, ибо городскія, уфздныя земскія и всякія другія больницы, обязанныя, — какъ справедливо указывають докторь Леви и другіе жельзнодорожные врачи, призрѣвать преимущественно мѣстныхъ жителей-плательщиковъ и разсчитанныя на известное число кроватей, всегда занятое, не могуть фактически удовлетворять спросу со стороны жельзныхъ дорогъ. Будучи сами бъдны кроватями, всегда переполненныя, губернскія и земскія больницы, какъ говорить докторъ Заусайловъ, соглашаются принимать больныхъ железнодорожныхъ служащихъ только ради того, чтобы не оставлять ихъ подъ открытымъ небомъ. Поэтому нередко больнымъ железнодорожнымъ служащимъ не доставляет я самыхъ необходимыхъ удобствъ. Больницы, говоритъ докторъ Леви, и деньгамъ не рады и постоянно шлютъ по адресу дорогъ упреки, что стыдно такимъ богатымъ учрежденіямъ, какъ жельзныя дороги, не имыть своихъ больницъ. Отказы въ пріем'в получаются весьма часто на встхъ жельзныхъ дорогахъ и чаще всего они касаются остро-заразныхъ больныхъ, требующихъ, въ видахъ предупрежденія зараженія другихъ лицъ, немедленной изоляціи.

«Въ 1903 году, — читаемъ мы въ отчетв о врачебно-санитарномъ состояни желвзныхъ дорогъ за этогъ годъ — въ среднемъ, 1 больничная кровать въ желвзнодорожныхъ больницахъ приходилась на казенныхъ желвзныхъ дорогахъ на 19 вер. протяжения и на 263 человъка служащихъ, а на частныхъ, не принимая во внимание дорогъ мъстнаго значения, 1 кроватъ приходится на 34 версты и на 364 человъка служащихъ (стр. 9).»

Этотъ подсчетъ не совстиъ еще точенъ, такъ какъ въ немъ не приняты во вниманіе семьи служащихъ, которыя, по точному смыслу статьи 174 общ. уст. также имъють право на пользованіе жельзнодорожными больницами.

Если, при самыхъ скромныхъ предположеніяхъ, считать на версту 40 человъкъ, то тогда получается, что въ настоящее время одна больничная кровать приходится:

на казенныхъ желёзныхъ дорогахъ на 760 человёкъ
» частныхъ
»
» 1360
»

Между тъмъ, какъ во Франціи одна кровать приходится на 300 чел.

| » Германіи | <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | 340 | * |
|------------|----------|----------|----------|----------|-----|---|
| » Даніи    | <b>»</b> | <b>»</b> | <b>»</b> | ))       | 200 | * |

Изъ того же отчета усматривается, что на каждаго врача приходилось 4,697 больныхъ. Если принять во вниманіе, что у врача, кромъ амбулаторныхъ больныхъ, могутъ быть паціенты, которыхъ онъ навъщаетъ на дому, предпринимая для этого даже отдаленныя повздки, то понятно, что у него остается очень мало времени. Наконець, и амбулаторные больные, благодаря нельпой системь бюллетеней, отнимають у врача много времени. Существующіе бюллетени, какъ документъ, дающій право пользоваться врачебною помощью, имфють целью установить контроль надъ больными и лишить постороннихъ дорогъ лицъ возможности пользоваться мелишинскою помощью. Эти бюллетени заставляють имать въ контора участка лишняго человъка, занятаго ихъ писаніемъ, и еще больше доставляють клопоть врачу, обязанному заполнять нъсколько никому ненужныхъ графъ. Цфли своей они не достигаютъ, и на нъкоторыхъ передовыхъ дорогахъ уже отмънены. Такъ, на Варшаво-Вънской жельзной дорогь, каждый служащій при поступленіи на службу получаетъ разъ навсегда особый билетъ на право польвованія врачебною помощью какъ для него самого, такъ и для его семьи и затемъ уже никакихъ бюдлетеней не требуется.

Кромѣ массы больныхъ, лѣченіе которыхъ и составляетъ главную обязанность врача, у него есть еще множество различныхъ административныхъ дѣлъ, — переписка съ другими службами по вопросамъ объ освидѣтельствованіи и переосвидѣтельствованіи служащихъ, поступающихъ на службу, просящихъ отпускъ по болѣзни и оставляющихъ по той же причинѣ службу, отчеты старшему врачу, отчетность по пріємному покою и аптекѣ.

Если при всемъ томъ у врача всетаки нашлось бы время и желаніе указывать на недочеты санитарнаго состоянія, то кому онъ эти указанія долженъ сдѣлать? Ближайшему своему сослуживну—начальнику участка?

Но всякое улучшеніе санитарнаго быта, какъ, напримѣръ, подвозка для питья и варки пищи служащихъ хорошей ключевой воды и запрещеніе пользоваться мѣстной колодезной плохой водой, выселеніе служащихъ изъ подвальныхъ этажей и предоставленіе имъ другого болѣе гигіеническаго помѣщенія, разселеніе до невозможности скученныхъ артелей, наконецъ, даже текущій ремонтъ, вызываемый санитарными требованіями, или очистка лишній разъ выгребовъ—все это сопряжено съ расходами, на когорые нѣтъ спеціальныхъ ассигнованій.

Наоборотъ, нътъ недостатка въ такихъ циркулярахъ, которые стремятся сократить расходы дорогъ на санитарные нужды. На Московско-Казанской дорогъ въ 1903 г. былъ разосланъ циркуляръ, въ которомъ начальникамъ дистанцій предписывалось «очистку отхожихъ мѣсть и помойныхъ ямъ, находящихся при сторожевыхъ будкахъ, предложить производить безвозмездно самимъ сторожамъ», съ предупрежденіемъ, что «расходы по очисткѣ выгребовъ при будкахъ приниматься къ учету не будутъ».

Есть и такіе циркуляры, которые ясно говорять, что, «если вблизи жилья и не дал'ве полуверсты им'вется колодезь или какойнибудь другой источникъ воды, то служащіе обязаны себ'в сами подносить воду—подвозить имъ не сл'ядуеть». Если же по настоянію врача или по просьбамь служащихъ вами разр'ященъ подвозъгодной для питья воды, то, пов'врьте, государственный контроль сейчасъ же сд'ялаеть на васъ начеть и вы получите запросъ отъ начальства, почему вы вопреки существующему циркуляру о подвозк'в воды, распорядились подвозить воду за плату, когда, по мифнію представителя государственнаго контроля, и т. д.

Если жельнодорожный врачь обратится не къ начальнику участка, а къ старшему врачу, то предъ последнимъ будеть стоять такая задача: обстоятельства одинаковы для всей дороги и указываемые санитарные недочеты распространены повсеместно; собрать ихъ все и доложить начальнику дороги—ничего не выйдеть, потребуется такая масса средствъ, что даже при желаніи начальникъ дороги не сможетъ разрешить кредита, просить же объ одномъ частномъ случае—странно. Поэтому старшіе врачи всегда предпочитаютъ, когда младшіе проводять въ жизнь всякія санитарныя улучшенія помимо ихъ вмешательства, такъ сказать, «домашними средствами».

Такимъ образомъ, при всемъ недостаткѣ времени, желѣзнодорожные врачи всетаки сдѣлали бы больше въ дѣлѣ санитарной гигіены желѣзнодорожной жизни, если бы ихъ требованія въ этомъ направленіи встрѣчали больше сочувствія и поддержки. Для коренного улучшенія санитарнаго положенія необходимо, чтобы иниціатива такого улучшенія исходила отъ болѣе импонирующаго, желѣзнодорожной администраціи и болѣе компетентнаго по своему служебному положенію лица, чѣмъ участковый и даже старшій врачъ дороги, при нынѣшнемъ положеніи врачебно санитарной службы.

«Великое дѣло, говоритъ д-ръ Вырубовъ, когда врачъ можетъ предъявить опредѣленныя требованія и сослаться на приказаніе изъ Петербурга; при такихъ условіяхъ находятся и время, и люди, и деньги для устраненія недостатковъ».

Da ist der Hund begraben!

#### IV

Переходя къ другому классу служащихъ, прежде всего вспомнимъ того «легендарнаго» стрълочника, который всегда виновать во всъхъ крушеніяхъ.

Русское законодательство въ дѣлѣ желѣзнодорожныхъ несчастій очень мало обращаетъ вниманія на условія, нарушающія общественную безопасность, предусматривая, главнымъ образомъ, проступки служащихъ и не обращая вниманія на весь остальной рядъвызывающихъ несчастія причинъ, гораздо болѣе многочисленныхъ и зависящихъ отъ лицъ, извлекающихъ выгоды изъ эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ.

Въ большинств случаевъ служащіе наименте виновны въ свомять проступкахъ, подающихъ поводъ къ несчастьямъ. Разв можно винить машиниста въ недосмотр въ томъ случат, если онъ отъ усталости засыпаетъ, стоя на паровозт, если глаза его, вслъдствіе утомленія, отказываются воспринимать зрительныя впечатлтнія, если онъ вслъдствіе этого просмотритъ сигналъ и такимъ, образомъ, подастъ поводъ къ несчастью \*)? Разв можно винить путевого

<sup>\*)</sup> Докторъ Вырубовъ въ своемъ докладъ о переутомленіи служащихъ приводитъ слъдующій поучительный фактъ:

Докторъ Лантшире изъ Брюсселя, удълившій особенное вниманіе вопросу о вдіянім продолжительнаго или напряженнаго труда на зраніе. указаль на измёненіе остроты эренія у желёзнодорожных служащихь, подъ вліяніемъ переутомленія и ночной работы. Однажды, производя освидътельствование 40 желъзнодорожныхъ агентовъ, онъ нашелъ, въ числъ первыхъ двухъ десятковъ, до 15 липъ съ недостатками остроты зрвнія и цвътоощущенія. Это обстоятельство начинало вызывать въ немъ чувство досады, какъ вдругъ онъ замътилъ одного блъднаго и усталаго служащаго и ему пришло въ голову спросить его, не явился ли онъ прямо съ работы. Въ то время было около 9 часовъ утра и Лантшире предположиль, что агенть проработаль всю ночь. Двиствительно, оказалось, что служащій окончиль только въ 7 часовъ утра работу, начатую наканунъ въ 7 часовъ вечера. Въ такихъ же условіяхъ находилось еще нъсколько человъкъ его товарищей. Лантшире переосвидътельствовалъ всъхъ ихъ послъ отдыха, и результаты получились гораздо болъе благопріятные. Эти результаты заставили Лантшире произвести изслъдованіе остроты зрвнія у машинистовь и кочегаровь при отправленіи въ путь и по возвращении. Изследование указало на значительное понижение видвнія у усталыхъ людей. Лантшире справедливо считаетъ число своихъ опытовъ недостаточнымъ для положительныхъ выводовъ и обращаетъ лишь вниманіе на необходимость произвести ихъ въ широкихъ разм'врахъ. Онъ думаетъ, что такимъ образомъ, быть можетъ, удалось бы опредълить максимумъ работы, которую способно дать зрвніе жельзнодорожнаго служащаго при различныхъ внёшнихъ условіяхъ и въ различное время года. Жельзнодорожная администрація, требуя отъ служащихъ превосходнаго зрвнія, не должна забывать, что чрезмврная физіологическая работа нарушаетъ правильность зрительной функціи, ведя роковымъ

сторожа, который отъ усталости засыпаеть на рельсахъ во время обхода своего участка и котораго раздавливаеть проходящій повзяъ?

Всв такіе случаи вовсе не должны быть относимы къ рубрикв «пострадавшихъ по своей винв».

Нельзя оправдать такого способа дъйствій, при которомъ съ самаго начала устанавливается плохой порядокъ, безъ принятія необходимыхъ мъръ предосторожности и введенія техническихъ усовершенствованій, а потомъ, когда случится несчастье, вина взваливается на тъхъ, кто играетъ только исполнительную роль.

На бумагь у насъ были сдъланы попытки ограничить время работы служащихъ, но такъ какъ это вызывало увеличение штата, что, въ свою очередь, увеличивало расходы, то всъ эти добрыя начинания очень туго входятъ въ жизнь, чтобы не сказать больше.

Такъ, еще въ 1890 году департаментомъ желфзныхъ дорогъ быль издань циркулярь за № 2202, въ которомъ говорилось, что если неопредъленность указаній, изложенныхъ въ различныхъ правилахъ о времени службы и отдыха, объясилется крайнимъ разнообравіемъ условій приміненія ихъ на практикі въ отдільныхъ случаяхъ, то, съ другой стороны, она возлагаеть на управляющихъ дорогь и инспекторовъ особенную заботливость тщательнаго соображенія условій въ каждомъ данномъ случав; между твмъ, къ сожальнію, оказывается, что, напримырь, 24-часовое дежурство стрълочниковъ допускается иногда даже тамъ, гдъ, по значительности передвиженія по стрілкамъ, оно не должно быть терпимо, какъ безусловно опасное. Причиняя переугомленіе стрівлочниковъ, подобное продолжительное дежурство имбеть последствіемъ разныя несчастья съ повздами, какъ: сходы повздовъ съ рельсовъ, столкновенія на станціяхъ, вследствіе неправильнаго или несвоевременнаго перевода стръдокъ и т. д. Въ виду этого департаментъ жедізных дорогь, по приказанію министра пугей сообщенія, предлагаль принять къ руководству следующія общія указанія относительно нормъ исчисленія продолжительности очередного дежурства стрелочниковъ, сигналистовъ при действіи приборами взаимнаго замыканія стредокъ и сигналовъ, составителей поездовъ и спришиковъ:

- 1) Безпрерывное 24-часовое дежурство на стрилочных и сигнальных постахъ вовсе не должно быть допускаемо.
- 2) На постахъ съ малымъ движеніемъ, когда не требуется безотлучнаго пребыванія стрізлочника или сигналиста на посту, можеть быть допущено 16-часовое дежурство, съ 8-часовымъ непре-

образомъ къ тяжелымъ разстройствамъ. Требованіе сверхурочныхъ добавочныхъ работъ не можетъ бытъ оправдываемо и оно ставитъ работника въ положеніе того кувщина, который повадился ходить по воду.

рывнымъ послѣ того отдыхомъ и слѣдующимъ дежурствомъ не долѣе 8 часовъ.

3) На постахъ съ особенно бойкимъ движеніемъ, когда требуется безотлучное пребываніе стрівлочника или сигналиста на посту, дежурство можеть быть допущено не боліве 8 часовъ, съ меньшимъ безпрерывнымъ отдыхомъ послів дежурства и съ назначеніемъ чрезъ два дня въ третій отдыха въ теченіе цівлыхъ сутокъ.

Какъ же прошелъ этотъ циркуляръ въ жизнь?

Матеріаломъ, дающимъ возможность судить объ этомъ, является докладъ совъщательному съъзду представителей службы движенія начальника движенія Московско-Брестской жельзной дороги Чаплина. Изъ этого доклада мы узнаемъ слъдующее.

Циркуляръ № 2202, имъвшій цълью возможно больше обезопасить движеніе по дорогамъ путемъ предоставленія служащимъ большаго отдыха, требовалъ для своего исполненія увеличенія штата нъкоторыхъ служащихъ, какъ, напримъръ, стрълочниковъ, сигналистовъ, составителей бригадъ, въ 1½—2 раза, для чего требовались дополнительные кредиты, и весьма значительные, но ихъ не было въ наличности, и всѣ ходатайства объ отпускѣ дополнительныхъ суммъ удовлетворялись въ весьма скудномъ размъръ, или не удовлетворялись вовсе.

Въ виду такого положенія дѣла, большинство начальніковъ движенія начали изыскивать способы къ выполненію распоряженія министерства путей сообщенія, но съ наименьшими затратами, и пришли къ тому, что вмѣсто 2-смѣннаго дежурства, положимъ, стрѣлочньковъ, установили  $2^1/_2$ -смѣнное, затѣмъ посты, которые предполагалось ранѣе причислить къ постамъ съ большимъ движеніемъ, причислили къ постамъ со среднимъ движеніемъ, увеличили число стрѣлокъ, входящихъ въ составъ поста, и, освободившихся отъ этого людей, употребляли для установленія на нѣ-которыхъ постахъ 3-хъ и  $2^1/_2$ -смѣннаго дежурства и проч.

Съ теченіемъ времени, говорить далье г. Чаплинъ, и само министерство путей сообщенія, не отказываясь отъ своихъ принципальныхъ взглядовъ, нашло нужнымъ допустить въ уклоненіе отъ стропихъ требованій циркуляра № 2202 нѣкоторыя облегченія, которыя и были объявлены дорогамъ къ руководству циркуляромъ департамента отъ 2 сентября 1893 года за № 13025.

«Въвиду выяснившейся на практикъ, говорилось въ этомъ послъднемъ циркуляръ, стъснительности и неудобства при выполненіи жельзными дорогами циркуляра департамента № 2202, объ исчисленіи нормъ продолжительности дежурствъ стрълочниковъ, сигналистовъ, составителей поъздовъ и сцъпщиковъ, а равно и въ видахъ сокращенія на нъкоторыхъ дорогахъ не обусловливаемыхъ дъйствительными потребностями безопасности движенія расходовъ, департаментъ жельзныхъ дорогь, по приказанію министра путей

сообщенія, предлагаеть принять къ руководству нижеслівдующее исчисленіе сроковъ непрерывной службы и слівдующаго за ней отдыха, какъ для станціонныхъ агентовъ, такъ и для кондукторскихъ бригадъ:

- «1) Обязанности по движенію должны быть поручаемы достаточному числу служащихъ, чтобы они могли успѣшно исполнять возложенное на нихъ дѣло, и, въ случаѣ внезапной болѣзни кого либо изъ нихъ, его обязанности могли быть своевременно приняты другимъ лицомъ.
- «2) Число служащихъ опредълнется на основаніи нижеуказанныхъ нормъ непрерывной службы и слъдующаго за ней отдыха, въ зависимости отъ размъровъ движенія и степени напряженности работы каждой станціи:
- «Для станціонных служащих»: 1) Наибольшій преділь ежедневной, въ случав надобности, безсмінной, работы станціонных служащих допускается въ 12 часовъ въ сутки, при непремінномъ условіи предоставленія названнымъ служащимъ непрерывнаго отдыха, безразлично, днемъ или ночью, не меніе 6 часовъ въ сутки и, сверхъ того, непрерывнаго суточнаго отдыха въ теченіе каждаго місяца два раза.
- «2) Когда, по условіямъ движеніи, соблюденіе вышеприведенныхъ нормъ службы не представится возможнымъ, то при учрежденіи очередного дежурства между двумя или болѣе лицами, въ вависимости отъ степени напряженности работы станціи, наибольшій предѣлъ непрерывной службы каждаго изъ нихъ не долженъ превышать:
- «а) для начальниковъ станцій, ихъ помощниковъ, сигнали стовъ, составителей, сцёпщиковъ, старшихъ стрёлочниковъ и стрёлочниковъ при ручныхъ стрёлкахъ—24 час.
- «б) для сигналистовъ и стрълочниковъ при центральныхъ аппаратахъ—16 час.
- «3) Наименьшій непрерывный отдыхъ служащихъ, следующій непосредственно за службою, долженъ быть не мене половины предшествовавшаго числа часовъ дежурства.
- «Для кондукторских бригадъ: 4) Для кондукторскихъ бригадъ наибольшій предѣлъ непрерывной службы не долженъ превосходить 18 часовъ. При особыхъ условіяхъ дороги наибольшій предѣлъ непрерывной службы допускается и 24 часа, но не иначе, какъ съ особаго на то разрѣшенія министерства путей сообщенія. Означенныя предѣльныя нормы могутъ быть примѣняемы, какъ въ отношеніи одной, такъ и по совокупности нѣсколькихъ по-ѣздокъ.
- «5) По достиженіи для непрерывной службы кондукторскихъ бригадъ, указанныхъ въ предыдущемъ пунктъ, предъльныхъ нормъ кондукторамъ обязательно долженъ быть предоставленъ отдыхъ, наименьшій предъль коего устанавливается: на мъстъ постояннаго

жительства равнымъ половинѣ, а внѣ онаго — не менѣе <sup>1</sup>/<sub>3</sub> числа часовъ предшествовавшей службы. Перерывъ службы, начинающися ранѣе истеченія установленнаго для непрерывной службы срока, не считается за отдыхъ, если онъ по своей продолжительности не удовлетворяеть вышеприведенному условію.

«П. Въ случаяхъ чрезвычайныхъ, которыхъ не было возможности предвидъть заблаговременно (какъ напримъръ, при дъйствіи непреодолимой силы, опозданіи поъздовъ и т. д.) допускаются временныя отступленія отъ вышеуказанныхъ нормъ непрерывной службы, но съ тъмъ, чтобы управленіе дороги озаботилось возстановленіемъ при первой возможности соотношенія отдыха къ продолжительности предшествовавшей службы. Служащіе исполняютъ въ указанныхъ случаяхъ свои обязанности безпрекословно впредь до замъны ихъ другими лицами».

Таковы были «нѣкоторыя облегченія строгихъ требованій циркуляра № 2202». Для цѣлаго ряда служащихъ было установлено 24-часовое непрерывное дежурство, какъ допускаемый министерскимъ циркуляромъ «предѣлъ продолжительности непрерывной службы».

И нуженъ быль цѣлый рядь крушеній, съ совершеню точнымъ установленіемъ, что они произошли отъ переутомленія служащихъ, чтобы этотъ циркуляръ № 13025 былъ наконецъ, 14 января 1897 г., отмѣненъ и чтобы возстановлено было дѣйствіе правилъ циркуляра № 2202.

Каковы были способы проведенія этихъ правилъ въ жизнь, мы уже видѣли. Переименованіе постовъ въ менѣе дѣятельные, передача для завѣдыванія большаго числа стрѣлокъ одному стрѣлочнику, введеніе дробныхъ чежурствъ, совершенно не справляясь, удобны ли они для людей и желательны ли, —лишь бы формально былъ исполненъ циркуляръ. И объ этомъ совершенно спокойно говорилось, въ присутствіи представителей отъ того же департамента, который установиль самыя правила.

На томъ же XI съвздв представителей службы движенія, на которомъ двлалъ свой докладъ г. Чаплинъ, былъ прочитанъ докладъ начальникомъ движенія Харьково-Николаевской желвзной дороги, г. Радцигомъ, и вотъ что, между прочимъ говорилъ послъдній.

«На основании своей почти 28-льтней службы по движению на Харьково-Николаевской ж. д. и личнаго знакомства съ условіями работы и штатомъ агентовъ многихъ русскихъ жельзныхъ дорогъ, я глубоко убъжденъ, что въ настоящее время на очень многихъ изъ нашихъ дорогъ до сихъ поръ не проведены въ жизнь нормы работы и отдыха, установленные циркуляромъ департамента жельзныхъ дорогъ отъ 14 января 1897 г., составляющимъ несомнънно эпоху въ исторіи жельзнодорожнаго дъла въ Россіи и требованія

котораго значительно слабте нормъ, установленныхъ на прусскихъ казенныхъ желтвяныхъ дорогахъ.

«Признавая за правильной постановкой установленія дежурства и отдыха для агентовъ службъ станціонной, повздой и паровозной первеиствующее значеніе міропріятій по обезпеченію безопасности движенія, я позволяю себі, на основаніи продолжительнаго желізнодорожнаго опыта, высказать по этому вопросу свои соображенія.

«Извістный нашъ физіологь профессоръ Сѣченъв, на основаніи точныхъ изслѣдованій, установиль, что, въ среднемъ, восьмичасовая работа какъ умственная, такъ и мышечная, крайній предѣлъ, только при соблюденіи котораго устраняется переутомленіе и устанавливается надлежащее равновѣсіе между расходомъ мышечной и нервной энергіи, и возмѣщеніемъ этой израсходованной энергіи физіологическими процессами организма.

«Такимъ образомъ, научно подтверждается цълесообразность проявляемаго во всъхъ культурныхъ странахъ стремленія провести въ жизнь, во всъхъ сферахъ человъческой дъятельности, три восьмерки: 8 часовъ работы, 8 часовъ отдыха и 8 часовъ сна.

«Исходя изъ указаннаго требованія условій желѣзнодорожной службы и быта линейныхъ агентовъ, логически вытекаетъ необходимость допустить для агентовъ службъ станціонной, поѣздной и паровозной (нач. станцій, смотр. разъѣздовъ, помощниковъ ихъ, стрѣлочниковъ, составителей, сцѣпщиковъ, сигналистовъ, телеграфистовъ, машинистовъ и ихъ помощниковъ и кондукторовъ), только два типа дежурства: двухъ или трехсмѣнное, какъ это и установлено вышеприведеннымъ циркуляромъ департамента желѣзныхъ торогъ отъ 14 января 189§ г.

«Всякія же уклоненія оть этого требованія, какъ-то полуторосминное и двухь съ половиной сминное дэжурство, какъ могущее привести къ переутомленію, не должно быть допускаемо ни въ какомъ случањ».

Въ дъйствительности, какъ указываетъ и г. Радцигъ, даже тъ нормы дежурствъ, которыя были опредълены департаментомъ жельзныхъ дорогъ еще въ 1890 г. и затъмъ подтверждены въ 1897 году, до сихъ поръ не вошли въ жизнь жельзнодорожниковъ.

(Окончанів слъдуєть).

Е. А. Соновичъ.

# Передъ зарей въ Англіи.

(Robert Owen, A. Biography. By Frank Podmore. Two volumes. London 1906).

I.

Новый капитальный только что вышедшій двухтомный трудъ Фрэнка Подмора переносить насъ въ тъ времена, о которыхъ теперь массы въ Англіи знають только по смутнымъ преданіямъ. Молодое покольніе въ Бретани, тронутое уже городомъ, слышало, конечно, отъ своихъ бабущекъ страшные разсказы про Коморра и Жиля де Рэ (Rais), приносившаго въ своемъ замкъ Тифожъ въ жертву дьяволу тысячи маленькихъ дътей; оно смущается этими кровавыми легендами, но плохо въритъ имъ, хотя и Коморръ и Раисторическія личности. Современные англійскіе работники также слышали отъ стариковъ разсказы про детей, приносимыхъ въ жертву дьяволу, только что народившемуся капиталу; про то, какъ покупали въ рабочихъ домахъ партін сиротъ и гнали ихъ, какъ стадо, на фабрики въ Ланкаширъ, гдв шести-летнія дети работали по 15 часовъ въ сутки. Въ Корнвалисъ старики разсказываютъ про то, какъ когда-то въ шахты спускались пятилътнія дъти, обязанность которыхъ была запирать люки. Молодежь знаетъ эти разсказы, смущается ими, но плохо върить старикамъ, хотя все, что тв говорять, исторически върно. Въ промышленномъ отношеніи Англія въ первыя десятильтія прошлаго въка напоминала вамокъ Тифожъ. И этотъ адъ былъ подготовленъ переворотомъ въ англійской промышленности, происшедшимъ въ XVIII въкъ.

Въ средневъковой Англіи цъны на продукты, рабочая плата и рента, гдв она существовала, были фиксированы обычаемъ. Когда съ въками экономическія условія мънялись, гильдіи и другія корнораціи міняли старую и устанавливали новую заработную плату. Прибыль тогда еще не была признана элементомъ производства; благочестивые христіане смотрѣли на нее, какъ на ростовщичество, т. е., какъ на нъчто крайне предосудительное. Въ деревняхъ всюду существовало еще общинное вемлевладение. Лэндлордъ, капиталистъ и сельскій работникъ во многихъ містахъ еще не дифференцировались. Однодворцы (the yeoman freeholder) обрабатывали собственную землю. Въ ремесленныхъ гильдіяхъ ученикъ съ теченіемъ времени становился подмастерьемъ, а потомъ мастеромъ. Промышленная революція второй половины XVIII въка быстро смела старый порядокъ, хотя сама она медленно подготовлялась въками. Парламентъ пересталъ регулировать цъны и заработную плату при помощи приказовъ; общинное землевладение мало по 5 Августъ. Отдълъ II.

малу исчезало, вследствіе захватовъ со стороны богатыхъ людей. Одна за другой отрасли промышленнюсти развивались настолько, что явилась возможность организовать производство при помощи наемныхъ работниковъ. Все это подготовлялось медленно; но затъмъ промышленный переворотъ сталъ подвигаться впередъ съ поразительной быстротой. Отъ 1710—1760 г.г. въ Англіи были хорошіе урожан; населеніе возрастало и благосостояніе его увеличивалось. Быстрый рость британскихъ колоній создаль спросъ на англійскіе фабрикаты. Удобство морского пути и увеличеніе флота съ одной стороны, и крайне плохое состояние дорогь въ самой Англіи, съ другой — благопріятствовали вывозу фабрикатовъ на вившије рынки. Англія вывозила тогда не только обработанные продукты, но и значительное количество хлеба. Къ концу XVII въка въ Англіи было около 180,000 однодворцевъ (іоменовъ), обрабатывавшихъ собственную землю. Милліоны акровъ земли приналлежали общинамъ. На этой вемлъ престьяне могли не только пасти безплатно скотъ, но и стропться. Но съ XVIII въка лорды и поместное дворянство (country squires) привились особенно усиленно округлять свои владфнія на счеть общинныхъ земель. Въ парламентъ сидъли тогда только помъщики и имъ не трудно было проводить «Enclosure Bills», т. е. законы, въ силу которыхъ общинная земля признавалась частной собственностью. Жертвой хищности помъщиковъ стали не только крестьяне, но и однодворцы. Къ концу XVIII въка іомены почти исчезли. Много людей было прогнано съ вемли. Грабежъ общинной земли происходилъ особенно усиленно въ самомъ началъ XIX въка., когда народъ сражался съ Наполеономъ. Пользуясь темъ, что крестьяне, доставлявше тогда главный контингентъ солдатъ, были въ Испаніи, пом'вщики усиленно проводили въ парламентъ Enclosure Bills и грабили собственных защитниковъ. До 1760 г. парламенть приняль 244 Enclosure bills, въ 14 носледующихъ летъ принято 650 такихъ биллей, а отъ 1773—1792 г. 705 постановленій. Въ періодъ войнъ съ Франціей, т. е. отъ 1792-1816 г.г. помъщики сдълали 1481 постановленіе объ отчужденіи общинной земли въ свою пользу. Въ Англіи появилась, такимъ образомъ, громадная армія обобранныхъ, бездомныхъ, голодныхъ людей, у которыхъ осталось одно достояніе - мускулы.

Не менте сильный перевороть произошель въ области промышленности. Въ теченіе втковъ, до начала XVIII втка, Англія, главнымъ образомъ, обрабатывала шерсть. Сырой матеріалъ доставлялся изъ Англіи же. Станки были вст ручные. Кое-гдт примтынялись, какъ двигатели, вода или трудъ лошадей. Какъ я упомянулъ уже, пути сообщенія въ Англіи были очень плохи тогда. Фабрикантъ отправлялся съ караваномъ лошадей, навьюченныхъ тюками съ сукномъ, въ глубъ страны, сбывалъ свой товаръ мъстнымъ купцамъ и покупалъ у фермеровъ шерсть. Во встхъ деревняхъ крестьяне пряли и валяли сукно на дому (твидъ), какъ это дъляется теперь еще на Шетландскихъ островахъ. Разъ въ годъ офени (chapmen) объйзжали деревни и скупали у крестьянъ ихъ продукты. Наиболъе полное и яркое описаніе состоянія англійской промышленности въ то время оставилъ намъ авторъ Робинзона Крузо въ своей книжкъ Тоиг (изданіе 1727 г.).

Съ 1738 г. сталъ появляться рядъ замечательных в изобретеній, сберегающихъ человъческую силу. Джонъ Уатъ, Томасъ Хайсъ (Highs), Лжемсь Харгривсь, Ричардь Аркрайть (Arkwright) и Сэмюэль Кромитонъ революціонизировали совершенно англійскую промышленность. Харгривсъ изобрѣлъ трикопрядильную машину (названіе ей-Spinning Jenny-изобрѣтатель далъ въ честь своей жены). Аркрайть придумаль станокъ, приводимый въ действіе водой. Черезъ несколько леть Кромптонъ сочеталь характерныя особенности обоихъ изобрътеній и построилъ первую мюль-машину. Наконецъ, явился Уатъ съ своей паровой машиной. До техъ поръ Англія обрабатывала изъ волокнистыхъ веществъ, главнымъ обравомъ, шерсть. Индія являлась главной поставщицей хлопчатобумаж. ныхъ тканей. Но съ изобретениемъ ткацкаго станка и паровой мащины Англія начинаеть все болье получать сырой хлопокъ и обрабатывать его. Ботъ нѣсколько цифръ, показывающихъ рость новой промышленности въ Англіи пропорціонально съ техническими изобрѣтеніями.

```
Ввезено хлопка въ Англію отъ 1701-1800 г.г.
                                     1.985,868 фунтовъ *)
Въ 1701 г.
                                     3.870,392
   1776-80 (среднимъ числомъ ежегодно) 6.766,613
                                    31.447.605
   1800 г. . . . . . . . . . .
                                  . 56.010,732
  Вывезено изъ Англіи хлопчатобумажных фабрикатовъ.
        Въ 1701 г. стоимостью на
                                    23,253 ф. ст.
         *
            1764 »
                                  200,354
            1780 »
                                   355.060
            1790 »
                         >>
                                 1.662,369
            1800 »
                                 5.406,501
```

Изобрѣтеніе мюль-машины превратило Манчестръ изъ маленькаго, глухого провинціальнаго города въ столицу цѣлаго особаго промышленнаго міра, играющаго важную роль въ политикѣ Соединеннаго королевства.

«Ситецъ, ситецъ и только ситецъ слышимъ мы всюду,—говорить одинъ изъ старыхъ историковъ промышленнаго переворота. Хлопокъ вытъснилъ шерсть. Фабрики возникаютъ съ лихорадочной быстротой. Старые склады, амбары, сараи, коттеджи—все это но-

<sup>\*)</sup> Англійскій фунть на 0,1 больше русскаго.

спешно превращается въ ткапкія фабрики. Кое-какъ сколачивается помѣшеніе для станковъ» \*). Ткацкіе станки бросили на улицу тысячи семействъ, изготовлявшихъ раньше сукно кустарнымъ способомъ. Фабрикантамъ нужны были дешевые работники, главнымъ образомъ, малольтки. И вотъ Англія на нъсколько десятильтій превращается въ настоящій промышленный адъ. Массы еще не имъли своихъ представителей въ нарламенть, гдъ рядомъ съ помъшиками засъдали теперь фабриканты. Въ погонъ за дешевыми работниками, фабриканты ввели спстему настоящаго рабства. Спеціальные агенты объезжали большіе города и покупали у завъдующихъ рабочими домами большія партін детей, которыхъ гнали потомъ, какъ гуртъ, на фабрики въ Ланкаширъ. Среди дътей были пятилътки. Рабочіе дома продавали двуногій скоть на срокъ, покуда работникамъ не минетъ 21 годъ. Дъти продевались оптомъ. Поставщикъ долженъ былъ взять опредвленное количество калъкъ и слабоумныхъ на придачу къ здоровымъ. Калъки и идіоты были бременемъ для рабочихъ домовъ; но они составляли также пом'яху для скупщика. И вотъ последній старался отдълаться отъ нихъ возможно скорфе. Живой грузъ вообще плохо кормили; калъкамъ же и идіотамъ совсъмъ не давали ъсть, такъ что они умирали, покуда партію пригоняли въ Ланкаширъ. На фабрикахъ съ дътъми обращались, какъ съ невольниками. Ихъ ваставляли работать по 15-18 часовъ, кормили впроголодь, содержали въ сырыхъ, темныхъ помъщеніяхъ. Если молодой невольникъ убъгалъ, снаряжалась охота на него, приводили его связаннымь и наказывали плетьми. Бывало, что шести-льтнія дъти, обязанисть которыхъ была вертъть колесо, - падали на полъ отъ изнеможенія и засыпали. Фабриканты придумали привязывать дътей къ колесу \*\*). Въ Стокпорть на фабрикъ машина захватила привязанныхъ такимъ образомъ девочекъ и изорвала ихъ въ куски... Для паровыхъ машинъ необходимъ былъ каменный уголь, добываніе котораго, поэтому, сильно возрасло. Въ шахтахъ шло такое же истребленіе дітей, какъ и на фабрикахъ. Подъ вемлю спускали детей въ возрасте пяти и даже четырехъ леть. Большинство ихъ было въ возраств отъ 8-9 льтъ. Дввочки работали въ шахтахъ на ряду съ мальчиками. «Для ребенка, говорить современникъ, - самый спускъ въ шахту быль ужасенъ. Не менъе страшили впечатленія внизу. Нужно представить себе шестилетнихъ и семильтнихъ дътей, работающихъ въ полномъ одиночествъ весь день въ темной, сырой шахтв, поль которой постоянно по-

<sup>\*)</sup> William Radcliffe, Origin of Power Loom Weaving, р. 63.

\*\*) Самое потрясающее и самое полное описаніе положенія дітей въ
то время мы имъемъ въ автобіографіи стараго работника Роберта Блинко,
вышедшей въ Маичестрів въ 1832 г. (Метоіг of Robert Blincoe, ап Огрнап
Боу). Блинко безхитростно и правдиво описалъ, что самъ испыталъ. Всв
взслідованія безусловно подтвердили показанія Блинко,

крыть глубокой грязью. Обязанность маленьких работников состояла въ томъ, чтобы закрывать двери тунелей после того, какъ проедеть тачка съ углемъ. Дети эти видели солнечный светъ только по воскресеньямъ... За каждую провинность они подвергались суровому телесному наказанію».

II.

Плата, которую получали на фабрикахъ взрослые работники. была недостаточна, чтобы, по англійскому выраженію, удержать душу въ тълъ (to keep soul and body together). Англійскіе работники тогда находились въ состоянии отчаянной нищеты и полнаго одичанія. На типичной фабрик'в того времени Нью Лэнеркъ, прославленной впоследствии после знаменитаго опыта, пределаннаго Робертомъ Оуэномъ, работали 2000 человъкъ, въ числъ ихъ-500 дътей, законтрактованныхъ на нъсколько льтъ. Все это былъ народъ «совершенно невѣжественный, беззаботный, вороватый, развратный и пьяный.» Въ то время складывались въ значительной степени на счеть этихъ несчастныхъ работниковъ колоссальныя богатства хлопчато-бумажныхъ королей. Капиталъ, -- по выраженію Маркса, - есть мертвый трудь, который, подобно вампиру, оживаеть, вслідствіе всасыванія въ себя живого труда, и пріобрітаетъ при этомъ твиъ болве жизненной силы, чвиъ болве всосано имъ этого труда. Если, съ одной стороны, «предъ зарей» въ Англіи мы видимъ проявление «волчьяго голода по отношению къ прибавочному труду» \*); если фабриканты не брезгали даже оттягивать у рабочаго нъсколько минутъ отъ времени, назначеннаго для вды (по выраженію рабочихь, это называлось enibbling and cribbling at meal time»); если волчья жадность повела къ формальному рабству, — то, съ другой стороны, мы можемъ наблюдать «антиномію права противъ права», т. е. пробуждение у рабочихъ стремления улучшить свое положеніе. Началась упорная борьба за право союзовъ и стачекъ. Государство, которое по обыкновению взяло сторону угнетателей, покуда угнетаемые слабы, -жестоко преследовало работниковъ, боровшихся съ предпринимателями. Трэдъ-юніоны преследовались и наказывались, какъ тайныя сообщества, т. е. члены ихъ ссылались въ Австралію. Стачки приравнивались къ возстанію и карались висълицей. Какъ радикально могуть измъниться нравы въ сравнительно короткое время! Нынвшнее поколеніе англійскихъ работниковъ убъждено, что казни за стачки подагались въ сказочныя времена. Между темъ, этому наказанію подвергались ихъ прадеды и деды. Хорошо то, что следъ въ исторіи оставляеть только творческое, красивое, справедливое. Грубое

<sup>\*)</sup> Выраженіе К. Маркса.

насиліе исчезаеть безслівно и оть него остается развів смутное преданіе, неясное воспоминаніе, какъ отъ тяжелаго сна. Въ самомъ дълъ. Въ «старомъ режимъ» во Франціи было страшно много уродливаго, несправедливаго. Все это исчезло безследно, какъ мода мужчинъ носить напудренные парики и красные каблуки. Но положительные, творческие элементы: своеобразная культура, изящность языка-все это осталось. Пашъ старый порядокъ не можетъ оставить даже этого. Онъ пропадетъ, «какъ обры». Онъ далъ Россіи только нельпое, дико-жестокое, глубоко-несправедливое. При Людовикѣ XIV и XV расцвѣла литература, искусство, наука. Нашъ старый порядокъ душилъ все это Опъ покровительствовалъ только лакейскому, ничтожному, подлому, продажному. Вся наша талантливая литература всегда была однозиціонная. Старый порядокъ можетъ разсчитывать въ литературъ на поддержку только со стороны продажныхъ, бездарныхъ людей, въ большинстве случаевъ стылящихся даже называть себя. Науку старый перядокь преследоваль. Все оригинальное и смёлое въ упиверситетахъ душилось, выгонялось, отправлялось въ ссылку. Духъ каждой исторической эпохи выражается, между прочимъ, въ архитектуръ. Такъ, напр., отъ эпохи расцвета вольныхъ городовъ остались величественныя зданія, какъ Флорентинскій соборъ или какъ ратуша въ Брюссель, поражающія до сихъ поръ смітлостью мысли и красотой отдітки. Отъ стараго порядка во Франціи остался Версаль. Что оставить послѣ себя нашъ старый порядовъ? Нъсколько идеально бездарныхъ, убійственно тяжелыхъ казенныхъ зданій, замічательныхъ развів тъмъ, что при постройкъ ихъ удивительно крали. Вольные города оставили Battistero во Флоренціи, Аміенскій соборъ и рядъ великолыпныхъ ратушъ. Нашъ старый порядокъ оставить казармы съ греческими порталами, ученически скопированные соборы и... Петропавловскую крипость. Но однако, я уклопился.

«Предъ варей» въ Англін мы видимъ кровавыя столкновенія рабочихъ съ войсками. У англійскаго пролетаріата тоже было свое девятое января, хотя далеко не такое кровавое какъ русское. То было 16 августа 1819 г. въ Манчестръ. Въ странъ зарождалось движение въ пользу расширения избирательнаго права, т. е. тъхъ реформъ, которыя черезъ двенадцать леть повели къ знаменитому законопроекту. И воть 80 тысячь работниковь, мужчинь, женщинь и дътей, собрадись на митингъ въ St. Peter's Field, гдъ теперь выстроенъ залъ свободной торговли. Мужчины и женщины разрядились по праздничному. Отцы несли на плечахъ дътей. Молодые люди пришли объ руку со своими подругами. По всему видно было, что митингъ носитъ совершенно мирный характеръ. Но только что главный ораторъ Генри Хенть успыть взобраться на платформу и снять свою бълую шляпу, чтобы заговорить, какъ въ толив раздался отчаянный крикъ: «Солдаты вдуть!» Двиствительно, изъ засады выскочили гусары и съ обнаженными саблями пустили

коней въ галопъ противъ толпы. Правительство подготовило солдатъ загодя и напустило ихъ на народъ, «какъ волковъ на овецъ», — по выраженію современника. Какой-то попъ, исполнявшій обязанность магистрата, прочиталь, стоя у открытаго окна, глѣ его не могли ни видъть, ни слышать, законъ о мятежахъ \*), затѣмъ гусары, которыхъ предварительно напоили, врубились въ толпу. «Гусары рубили саблями мужчинъ, женщинъ, дѣтей и топтали ихъ лошадьми. Черезъ десять минутъ илощадь была очищена; но на землѣ всюду валялись убитые и раненые. Мужчины и женщины были изрублены своими же земляками, безъ всякой вины. Хента арестовали и присудили съ тюремному заключенію на два съ половиной года. Другой ораторъ Уорсли попалъ въ тюрьму на полтора года» \*). Знающіе современную Англію не могутъ себѣ даже представить, что все это могло случиться девяносто лѣтъ тому назадъ.

Англійскій пролетаріать тогда жиль хронически впрогододь. Голодъ обусловливался, номимо низкой заработной платы, еще чисто искусственными пріемами. Въ началѣ XIX вѣка четверть пшеницы стоила 177 шил. Четырехфунтовая коврига обходилась въ два шиллинга. Когда цъны на пшеницу сильно понизились вслъдствіе ввоза изъ - заграницы, -- пом'єщики въ парламент'є проведи законъ, воспрещавшій совершенно доставку хліба изъ другихъ странъ. Цены немедленно поднялись до 80 ш. за четверть, и черезъ годъ-до 103 ш. Въ самое мрачное время для англійскаго пролетаріата появился намфлеть съ оригинальнымъ заглавіемъ: «An attempt to change this lunatic asylum into a rational world» (т. е. «Попытка превратить домъ умалишенныхъ въ міръ, населенный разумными существами»). Авторомъ памфлета быль Робертъ Оуэнъ, только что продълавший съ блестящимъ усивхомъ свой удивительный соціальный опыть въ Нью-Лэнеркъ. По Реберту Оуэну, міръ до такой степени преисполненъ несправедливости, что напоминаеть домъ умалишенныхъ. Несправедливости эти кальчать человьческій характерь, такь какь человькь-животное соціальное, воспитывающееся исключительно подъ впечатлівніемъ окружающихъ условій. Современная промышленная система, доказываль Оуэнь, -- построена на трехъ ложныхъ началахъ: на детальномъ разделеніи труда, которое ухудшаеть расу, на соперничествъ, которое создаетъ всеобщее противоръчіе интересовъ, и, наконецъ, на полученіи прибыли, возможной только тогда, если спросъ равенъ или превышаетъ предложение; реальный же интересъ общества требуетъ, чтобы предложение товаровъ было всегда больше спроса... Устраненіе всіхъ біздствій произойдеть только тогда, когда отдёльныя группы производителей, пользуясь новыми

<sup>\*)</sup> Въ Англіи это дълается вмъсто троекратнаго сигнала върожокъ.
\*\*) С. A. Clyde, «Liberal and Tory Hypocrisy».

механическими усовершенствованіями, соединятся въ коопераціи для производства, при помощи собственнаго труда и капитала и для удовлетворенія собственныхъ потребностей. Для превращенія «дома умалишенныхъ» въ рай, необходимо, чтобы міръ представляль собою союзь свободныхь, самостоятельныхь кооперацій. Приступить къ опыту можно немедленно, — утверждалъ Оуэнъ и ссылался на свой опыть въ Нью-Лэперкв. «Оуэнъ, убъдившись, что организму въ тысячу разъ удобнее иметь ноги, руки, крылья, чъмъ постоянно дремать въ раковинъ; понимая, что изъ тъхъ же самыхъ бъдныхъ, но уже существующихъ частей организма, есть возможность развить эти оконечности, -- до того увлекся, что вдругъ сталь проповъдывать устрицамъ, чтобы онъ взяли свои раковины и пошли за нимъ. Устрицы обидълись и сочли его анти-молюскомъ, т. е. безиравственнымъ въ смыслѣ раковинной жизни и прокляли его» — говорить А. И. Герценъ, лично хорошо знавшій Оуэна. — «Ахиллова пята Оуэна, — продолжаетъ въ другомъ мъстъ тотъ же писатель, -- не въ неясныхъ и простыхъ основаніяхъ его ученія, а въ томъ, что онъ думалъ, что обществу легко понять его простую истину. Думая такъ, объ вналъ въ святую ощибку любви и нетеривнія, въ которую впадали всв преобразователи и предтечи переворотовъ отъ Іисуса до Томаса Мюнстера, Сенъ Симона и Фурье. Хроническое недоумъніс въ томъ и состоитъ, что люди, подъ вліяніемъ историческаго преломленія лучей и разныхъ нравственныхъ паралаксовъ, всего меньше понимають простое, а готовы върить и еще больше втрить, что понимают вещи очень сложныя и совершенно не понятныя, но традиціонныя, привычныя и соотвътствующія дътской фантазіи... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухомъ положительно проще дышать, чемъ водой, но для этого надобно имъть легкія; и гдъ же имъ развиться у рыбъ, которымъ нуженъ сложный дыхательный снарядъ, чтобы достать немного кислорода изъ воды. Среда имъ не позволяетъ, ихъ не вызываетъ на развитіе легкихъ, она слишкомъ густа и иначе составлена, чъмъ воздухъ. Нравственная густота и составъ, въ которомъ выросли слушатели Оуэна, обусловила у нихъ свои духовныя жабры, дышать болье чистой и ръдкой средой должно было произвести боль и отвращение» \*).

«Устрицы обидѣлись» на Оуэна не сразу и не тотчасъ же провозгласили его «антимолюскомъ». Нью-Лэнеркскій опыть хорошо извѣстенъ русской читающей публикѣ по превосходной статьѣ Н. А. Добролюбова. Мы знаемъ, что удачный опытъ привлекъ на берега Клайда безчисленныхъ посѣтителей со всѣхъ концовъ міра. Посѣтилъ Нью-Лэнеркъ и Николай Павловичъ, тогда—великій князь. Онъ предложилъ Оуэну забрать съ собою два милліона англійскихъ рабогниковъ, переселиться съ ними въ Россію и

<sup>\*)</sup> А. Н. Герценз. "Сочиненія" (взданіе 1879 г.). т. ІХ, стр. 290—293.

тамъ завести идеальную кооперацію на новыхъ началахъ. Оуэнъ, какъ извѣстно, рѣшительно отказался. Озлобленіе «устрицъ» явилось впослѣдствіи, когда онѣ поняли, что Оуэнъ осуждаетъ весь старый міръ, съ его порядками, законами и религіозными возврѣніями.

Роберть Оуэнъ скончался въ глубокой старости въ 1858 г. (родился въ 1771 г.) Съ тъхъ поръ появились четыре большія біографіи. соціальнаго реформатора \*). Теперь мы имфемъ новую, самую подробную двухтомную біографію, написнную Подморсмъ. этотъ, къ сожаленію, совершенно не талантливый, но очень обстоятельный, добросовъстный и написанъ на основании первоисточниковъ, главнымъ образомъ, общирной, неизданной переписки Оуэна. Я познакомлю читателей съ нъсколькими отдъльными фактами двятельности замвчательнаго реформатора. Не буду касаться самаго крупнаго и самаго удачнаго опыта, такъ какъ онъ хорошо извъстенъ русской публикъ, а Подморъ не прибавляетъ новыхъ данныхъ. Ограничусь словами знаменитаго натуралиста Уоллэса, хорошо знавшаго Оуэна. Главный принципъ, на которомъ основывается, какъ ученіе, такъ и ділтельность Оуэна, заключается въ томъ, что характеръ индивидуума складывается подъ вліяніемъ наслідственности и окружающихъ условій. Наслідственность даеть человъку естественное предрасположение къ добру или злу. Окружающія условія, къ которымъ относится также и образованіе, вырабатывають хорошій эли порочный характерь человъка. Противъ этой теоріи частичнаго детерминизма возстали одинаково, какъ религіозные пропов'єдники, такъ и правительство. По понятіямъ, внушеннымъ религіей, каждый, каковы бы ни были окружающія условія и при какой бы обстановкі онъ ни рось съ дівтства, --- можетъ быть хорошъ, если захочетъ; каждый можетъ и долженъ быть честенъ и повиноваться законамъ, тчитъ церковь. И если человъкъ добровольно преступаетъ какой нибудь законъ, установленный церковью или властями, -- онъ долженъ быть наказанъ. По ученію церкви, каждое преступленіе объясняется свободной или элой волей. На систему наказанія и воспитанія не произвело никакого впечативнія то обстоятельство, что ученіе о свободв воли, которымъ руководствовалось человъчество съ самой зари исторіи, не дало никакихъ практическихъ результатовъ. Многіе критиковали старую систему наказанія, но только одинъ Оуэнъ на практикъ

<sup>\*)</sup> Robert Owen and his Social Philosophy, by W. L. Sargant, 1860. Robert Owen... the Founder of Socialism in England, by A. J. Booth 1869.

Life of Robert Owen, Philadelphia, 1866. Книга появилась анонимно, но впослъдствии авторство ея призналъ F. A. Packard.

The Life, Times and Labours of Robert Owen. bu Lloyd Jones, 1889. Ученикъ и восторженный поклонникъ Оуэна, недавно скончавшійся Голіокъ написалъ небольшую брошюру "Life and Last Days of Robert Owen." (1859).

демонстрировалъ в риссть своихъ взглядовъ. Ни одинъ реформаторъ до него не проявилъ такой глубины, проницательности, знанія людей и такого удивительнаго организаторскаго таланта. Ни одинъ соціальный опытъ не далъ такихъ поразительныхъ результатовъ, какъ зав'ядываніе фабрикой въ Нью-Лэнерк'в въ продолженіе двадцати щести лѣтъ.

«Конечно, — говоритъ Уоллосъ, — священники твердили, что взгляды Оуэна ошибочны и безправственны, такъ какъ отрицаютъ совершенно свободу воли и признають какъ награды, такъ и наказанія, не только безполезными, но и вредными. «Если взглядъ Оуэна восторжествуеть, -- говорили священники, -- то земля превратится въ пандемоніусъ порока и преступленій». На это крайніе защитники Оуэна отвітчали: «всі правительства руководствовались принципами, что воля свободна; тамъ не менъе имъ совершенно не удалось, не то что уничтожить, но даже уменьшить нищету, бользни, пороки и преступленія. Самыя суровыя наказанія нисколько не уменьшають числа преступленій. Съ другой стороны, Оуэнъ, дъйствуя согласно своимъ принципамъ, совершенно преобразовалъ характеръ 2500 человъкъ, т. е. всего населенія Нью-Лэнерка. Вивсто нищеты, грубости, дикости и порока, на смъну явились-благосостояніе, мягкость и гуманность. Можно ли толковать про свободу воли въ присутствіи такого поразительнаго опыта?» Оуэнъ доказалъ, что окружающія условія изміняють человъческій характеръ и что исключеній изъ этого общаго положенія не существуєть. Воля, несомнівню, является функціей характера, вившнимъ активнымъ проявленіемъ его. И если улучшается характеръ, то измъняется также и воля. Другими словами, измъняется къ лучшему умственная и физическая дъятельность индивидуума». \*)

Уоллосъ указываеть также, что истина лежить между утвержденіями крайнихь послідователей и ярыхь противниковъ Оуэпа. Самъ реформаторь въ своемъ опытів только отчасти руководствовался детерминизмомъ. Наслідственность даеть тів всевозможные оттінки характера, которые составляють соль соціальной жизни. При помощи благопріятныхь окружающихь условій, къ которымъ относится также и образованіе,—мы можемъ совершенно измінить и улучшить характеръ и привести его въ гармонію съ соціальнымъ строемъ.

<sup>\*;</sup> A. R. Wallace, "My Life, a Record of Events and Opinions", 1905. v. l, p. p. 89-91.

### III.

Робертъ Оуэнъ впервые изложилъ свою программу, какимъ образомъ преобразовать человъчество, предъ спеціальной коммиссіей. назначенной для изученія вопросса о безработныхъ. Войны съ Наполеономъ закончились въ іюль 1815 г., но миръ не сразу принесъ благоденствіе Англіи. Въ теченіе двадцати літь, покуда продолжались войны, промышленность въ Англіи быстро развилась на счетъ Европы, которая тогда всецвло была поглощена внутренними дълами. Англія успъла захватить почти всё рынки европейскихъ странъ; но дела изменились, когда войны закончились. Промышленность на континентв оживилась и, пропорціонально съ этимъ, фабричное производство въ Англіи сократилось. Помимо того, что у англійскихъ фабрикантовъ явились конкурренты, рабочій рынокъ въ Соединенномъ королевстві переполнился вслідствіе распущенія армін въ 200 тысячь человікь. Заработная плата страшно упала. На цълый рядъ льтъ пролетаріатъ погрузился въ бездну отчаянной нищеты, Заработная плата сельскихъ работниковъ и ткачей въ одинъ годъ сократилась на 50% и больше. Въ Болтон'в, наприм'връ, ткачи получали въ 1815 г.—14 ш. въ недълю, въ 1816 г.—12 ш., а въ 1817 г.—9 ш. Въ Глазго за тотъ же періодъ времени заработная плата упала съ 11 шил. 5 п. по 5 ш. 6 пенсовъ. Сельскіе работники въ окрестностяхъ шотландской столицы получали въ 1817 году семь шиллинговъ и шесть пенсовъ, вмъсто одиннадцати шиллинговъ, какъ въ 1816 г. \*) На придачу, лъто 1816 г. выпало очень дождливое, хлъбъ не уродился и ціны на него быстро поднялись. Четверть пшеницы стоила въ 1815 г. - 63 шил., въ 1816 г. - 76 ш., а въ следующемъ году -94 ш. Я упомянуль уже выше, что цвны на хлвбь были подняты, кромв того, искусственно помвщиками. О степени нищеты можно судить, между прочимъ, по следующимъ цифрамъ. Въ 1815 г. налогь въ пользу призрвнія біздныхъ (poor rates) быль 5.400,000 фунт. стер., въ 1817 г.—6,900,000 ф. ст., а въ 1818 г.—7.800,000 \*\*). Тысячи голодныхъ людей бродили по большимъ дорогамъ, и помъщики устраивали на нихъ облавы, какъ на волковъ. Въ нъкоторыхъ городскихъ приходахъ больше половины населенія поддерживало свое существование на средства, получаемыя отъ рабочихъ домовъ. Въ деревняхъ было еще хужэ. Многія деревни совершенно опустыли. Англичане спокойны, покуда сыты. Въ то время безпорядки возникали всюду. Въ 1816 г. пять чэловъкъ были повъщены за мятежъ въ Или (Elv). Въ концъ того же года

\*\*) Ib.

<sup>\*)</sup> Цифры приведены въ таблицахъ, помъщениыхъ въ "Progress of the Nation" Портера (изданіе 1851 г.).

произошель рядь бурных манифестацій въ самомъ Лондонв. Въ поябръ 1816 г. толпа разбила оружейные магазины на Snow Hill (въ центральномъ Лондонв) и бросилась въ Сити. Произошла схватка съ полиціей, которая разейяла толну и арестовала вожаковъ. Ихъ предали суду по обвинению въ государственной измень, но присяжные оправдали всёхъ подсудимыхъ. Въ среднихъ классахъ тоже происходило сильное броженіе. Только что возникшая тогда радикальная партія, во главѣ которой стояли майоръ Картрайть, Кобботь, Хонь, Уулярь, Хенть и др., обличала устарввшій государственный механизмъ и нарламенть, представляющій только интересы богатыхъ помъщиковъ да прупныхъ фабрикантовъ. Радикалы требовали всеобщаго избирательнаго права. Всюду въ странв возникали политические клубы, разъяснявшие массамъ необходимость демократическихъ реформъ. Правительство было испугано безпорядками и освободительнымъ движеніемъ. Вмѣсто реформъ, оно отвътило отмъной Habeas Corpus Act. Въ Англіи такое распоряжение, равносильное введению усиленной охраны, не можеть исходить ни отъ короля, ни темъ более, отъ агентовъ его. Отмину Habeas Corpus можеть провозгласить только парламенть. другими словами, самъ народъ. Но мы видели, изъ кого состоялъ парламенть до перваго великаго билля о реформахъ. Наряду съ введеніемъ усиленной охраны, правительство назначило спеціальную коммиссію подъ предсёдательствомъ герцога Іоркскаго для изследованія, что можно предпринять для облегченія положенія безработныхъ. И вотъ этой коммиссіи Робертъ Оуэнъ представилъ меморіалъ, который такъ смутилъ членовъ ея, что они не пріобщили даже доклада къ остальнымъ документамъ. Робертъ Оуэнъ былъ тогда уже хорошо извъстенъ своимъ опытомъ въ Нью-Лэнеркъ. Промышленный міръ, кром'в того, высоко ціниль реформатора, какъ удивительнаго организатора, отличавшагося необыкновенной честностью. Когда Оуэнъ предвидель понижение цень на пряжу, то совътовалъ своимъ покупателямъ подождать, чтобы купить у него фабрикать по болье дешевой цынь. Если предвидьлось повышеніе цінь, фабриканть совітоваль купцамь, покупавщимь у него, поторопиться съ заказами.

Въ своемъ меморіалѣ, представленномъ коммиссіи, Робертъ Оуэнъ прежде всего выясняеть два пункта. Непосредственной причиной кризиса, который переживала Англія, является война, — писалъ Оуэнъ. Сразу прекратился усиленный спросъ, созданный войной. «Въ день подписанія мира скончался страшно богатый потребитель, на котораго до тѣхъ поръ работали производители.» Затѣмъ, еще раньше, до войны, производство было совершенно революціонизировано изобрѣтеніемъ машинъ. Далѣе Робертъ Оуэнъ доказываетъ, что вопросъ о безработныхъ перестанетъ существовать, когда общество будетъ совершенно обновлено. И онъ излагаетъ свой плапъ обновленія. Это — детальное развитіе положеній, изложенныхъ Оуэ-

номъ раньше въ его книгъ «New View of Society» (Новый взглялъ на общество). Главной причиной бълственного положенія массъ является, по-мижнію Оуэна, вытёсненіе человіческаго труда машинами. Въ одной лишь Великобритании машины представляють теперь эквиваленть труда ста милліоновь человькь, «наиболье трудолюбивыхъ притомъ». И такъ какъ производство машинами обходится дешевле, то, говоритъ Оуэнъ, нужно ждать, что онв все больше и больше вытеснять людей. Воть почему нужно или отказаться оть употребленія машинъ, или примириться съ тъмъ, что милліоны дюдей обречены на голодную смерть, или, наконецъ, найти выгодное занятіе для біздных и безработных классовь. Нужно спізлать такъ, чтобы машина была порабощена человъкомъ, а не человъкъ машиной. Въ настоящее время, продолжаетъ Оуэнъ, бъдняки деморализованы темъ невежествомъ и тою вынужденною ленью. при которыхъ ихъ заставляли жить. Вотъ почему въ каждый планъ серьезнаго улучшенія положенія массъ входить также воспитаніе всвять, а въ особенности дътей. Необходимо создание такихъ условій, при которыхъ молодое покольніе пріобрытало бы хорошія привычки, вмъсто дурныхъ; необходимо дать дътямъ хорошее образованіе, а взрослымъ-подходящую работу. Она должна быть такова, чтобы дать наибольшую выгоду, какъ для отдёльныхъ производителей, такъ и для общества. Люди полжны жить при такихъ условіяхъ, которыя объединяють интересы всёхъ и отстраняють ненужные соблазны. Должна произойти извъстная группировка производителей. Чтобы трудъ былъ выгоденъ и продуктивенъ, каждая такая община должна насчитывать ни слишкомъ много, ни слишкомъ мало людей. По разсчетамъ Оуэна въ производительной единипъ полжно быть не меньше 500 и не больше 1500 человъкъ.

Къ отчету Оуэнъ приложилъ рисунокъ, изображавшій проектируемую колонію. Представляеть она собою громадный квадрать вданій, окруженных в полями и лісами. Три крыла главнаго корпуса раздёлены на отдёльныя квартиры, въ четыре комнаты каждая. Квартиры разсчитаны на семьи, состоящія, въ общемъ, изъ четырехъ человъкъ. Въ четвертой сторонъ корпуса находятся дортуары для всвхъ дътей старше трехъ льтъ, затъмъ-госпиталь и помъщенія для пріважихъ. Въ серединъ каждаго крыла находится зданіе, однимъ этажомъ выше, чтмъ корпусъ. Тутъ помфицаются квартиры надемотрициковъ, вречей, священниковъ, а затъмъ кладовыя. Рядъ вданій разділяєть квадрать, образуемый четырымя корнусами, на двъ равныя части. Тутъ помъщаются кухни, столовыя, школы. читальни, залы для сходокъ и пр. Два двора, образуемые рядами построекъ, засажены деревьями и предназначены для игръ. Корпусы, въ свою очередь, окружены садами Въ извъстномъ разстоянін отъ жилыхъ пом'вщеній лежать конюшни, прачечныя, фабрики и сельско-хозяйственныя постройки. Все это тщательно обозначено на рисункъ, составленномъ Оуэномъ, и вычерчено на планъ. Въ корпусахъ будутъ жить «1200 человъкъ, всъхъ возрастовъ и половъ, разныхъ способностей и дарованій; нужно предвидеть, - продолжаеть Робертъ Оуэнъ, - что большая часть изъ явившихся будуть неграмотны; многіе будуть иміть дурныя и порочныя наклонности. Въроятно, большинство колонистовъ-будутъ дюли совершенно заурядные. При нынашнихъ условіяхъ значительная часть этихъ людей ни въ чему не приспособлены, совершенно безполезны и являются бременемъ для общества. Порочныя привычки многихъ изъ этихъ людей, при настоящихъ условіяхъ, имъють самое гибильное вліяніе на окружающихъ». Община, по плану Оуэна, должна вырабатывать и производить все необходимое для ея существованія. Воть почему къ корпусамъ прилегають фабрики и мастерскія, а далье тянутся луга и пашни. Всь члены колоніи работають сообразно способностямь. Ло пяти леть дети не участвують въ работахъ, а затемъ заняты только немного физическимъ трудомъ. Остальное время ихъ посвящено ученію и играмъ.

Исторія литературы знаеть много проектовъ подобнаго рода; но всв они составлены людьми-теоретиками, не знавшими совершенно жизни людьми, которые провели многіе годы въ своей рабочей комнать, въ келіи монастыря, или въ тюремной камерь (напримъръ, авторъ «Civitas solis» Томазо Кампанелла). Въ Робертъ Оуэнъ мы видимъ «утописта-практика», отличнаго дъльца и замъчательнаго организатора. Авторы утопій всегда принимають людей за алгебраическую величину. Жители Утопіи, Солнечнаго государства или Икаріи не им'вють ни страстей, ни мелкихъ пороковъ. Ихъ характеръ не представляеть удивительный комплексъ чертъ благородныхъ и пошлыхъ, возвышенныхъ и низменныхъ, умныхъ и тупыхъ, какъ у всъхъ живыхъ людей. Мы не видимъ существъ, которыя то способны на величайшій героическій подвигь, то, непосредственно посл'в этого, проявляющія черты мелкаго тщеславія и жалкой глупости. Людей, которые были бы картинными героями постоянно, отъ отрочества до смерти, въ любой моментъ днянътъ. Героизмъ это-отдъльныя вспышки человъческой натуры. Онъ могутъ быть у натуры, про которую Пушкинъ сказалъ:

"Въ ваботахъ суетного свъта Онъ малодупно погруженъ".

Робертъ Оуэнъ первый и единственный утопистъ, принявшій во вниманіе живыхъ людей, талантливыхъ и посредственыхъ, умныхъ и глупыхъ, добрыхъ и злыхъ. Ему приходилось считаться съ тѣмъ, что въ колоніи, если она устроится, преобладать будутъ люди, исковерканные нищетой, тюрьмой, хронической отвычкой отъ труда. Вѣдь планъ составленъ былъ для такихъ же людей, съ которыми Робертъ Оуэнъ имѣлъ дѣло въ Нью-Лэнеркъ. Вотъ чѣмъ объясняется нѣсколько казарменный характеръ колоніи. Какъ практикъ и дѣ-

лецъ, Робертъ Оуэнъ составилъ подробную смѣту, во что должна обойтись колонія на 1200 человѣкъ, если ее завести сейчасъ же.

| 200 акровъ земли по 30 ф. за акръ              | ** |
|------------------------------------------------|----|
| Жилыя помъщенія для 1200 чел                   | ** |
|                                                |    |
| Три зданія въ центръ корпуса                   | •• |
| Фабрика, бойня и прачечная 8000 ,              |    |
| Омеблированіе комнать 2400 "                   |    |
| Мебель для кухонь, школь и дортуаровь 3000 "   |    |
| Сельско-хозяйственныя постройки (въ томъ       | ,  |
| числъ мельница и маленькая пивоварня) 5000 "   |    |
|                                                | "  |
| На разведение парка и проложение дорогъ 3000 " |    |
| Живой инвентарь для фермы                      | ,, |
| Разные расходы                                 | n  |
| Всего 96000 й с                                | _  |

Если арендовать, а не купить вемлю, то, по вычисленію Оуэна, колонію на 1200 чел. можно устроить съ капиталомъ въ 60000 ф. ст. Необходимый капиталъ можеть быть составленъ путемъ подписки, но лучше всего,—говорить Оуэнъ,—если деньги дастъ центральное правительство. «Безработные бъдняки,—заканчиваетъ Оуэнъ,—будутъ поставлены въ такія условія, что быстро выплатять ассигнованныя имъ деньги. Колонія станетъ вполнѣ независима даже въфинансовомъ отношеніи.» Составитель плана добавляетъ, что его проектъ—самый простой и дъйствительный. Осуществить его возможно немедленно и, такимъ образомъ, не только покончить съ безработицей, но и дать хорошее образованіе подрастающему покольнію.

## IV.

Королевская коммиссія, назначенная для изследованія вопроса о безработныхъ, не пріобщила даже доклада Оуэна къ своимъ трудамъ. Тогда составитель обратился къ содъйствію печати. Планъ появился полностью въ N XXV «Филантропа», журнала, издаваемаго партнеромъ Оуэна-Вильямомъ Аллэномъ. Затъмъ докладъ быль перепечатанъ въ «Times» и «Morning Post» (9 апреля 1817 г.). «Times» выразиль сомнъніе въ осуществимости проекта. Тогда Оуэнъ написаль письмо въ редакцію, въ которомъ привель много аргументовъ. Последніе, повидимому, убедили газету, потому что она помъстила передовую статью, въ которой отнеслась гораздо болье сочувственно къ плану, чемъ раньше. «Мистеръ Оуэнъ не только теоретивъ, —писалъ «Times», — но и практикъ, имъющій многольтній опыть въ Нью-Лэнеркв. Мы отъ души желаемъ поэтому, чтобы планъ былъ испытанъ на дълъ.» «Morning Post» съ самаго начала отнеслась необыкновенно сочувственно къ проекту. Въ передовой стать в газета называеть Оуэна «дыйствительным» патріотомъ и примърнымъ филантропомъ». Черезъ три мъсяца нъсколько крупныхъ капиталистовъ Сити собрались, чтобы выслушать докладъ Оуэна и послв этого назначили комитеть для сбора денегь для осуществленія плана. Реформаторь должень быль обладать замічательным даром убіждать, чтобы залучиться содійствіем капяталистовь Сити, абсолютно не признающих никаких утопій. Объ этом дарі мы можем судить только косвенно, по словам людей, знавших Оуэна. Прямых данных у насъ ніть: Роберть Оуэнъ писаль очень плохо, сбивчиво и не ясно.

Такъ какъ возраженія противъ плана раздавались еще въ печати и въ обществъ, то Оуэнъ составилъ «катехизисъ», въ которомъ собралъ вст аргументы критиковъ и отвътилъ на нихъ. Приведу нъсколько мъстъ изъ этого катехизиса. «Вопросъ. Будугъ ли люди работать на всъхъ такъ же охотно и усердно, какъ на себя?». Оуэнъ отвъчаетъ, что опытъ былъ уже продъланъ и обнаружилось, что люди работаютъ ради общей цъли съ большимъ энтузіазмомъ, чъмъ на хозяина. Путемъ воспитанія, кромъ того, легко привить дътямъ преданность общественнымъ интересамъ.

- В.—«Не будеть ли содъйствовать колонія нивелировкъ и выработкъ общаго, не интереснаго и шаблоннаго характера?
- О.—«Нѣтъ. Люди, воспитанные съ дѣтства при благопріятныхъ условіяхъ, не превратятся въ сѣрую, однородную массу. Наобороть, вдоровье, дѣятельность, энергія, значительная степень досуга и свобода отъ мелочныхъ, будничныхъ работъ, все это будеть содѣйствовать развитію какъ индивидуальности, такъ и наиболѣе благородныхъ черть человѣческаго характера.»
- В. «Если возникнетъ много колоній подобнаго типа, то не явится ли тогда переполненіе рынка (переполненнаго уже и теперь) земледѣльческими продуктами и фабрикатами? Не отзовется ли это гибельно на интересахъ земледѣлія, промышленности и торговли въ Англіи?
- О. «Какъ можетъ случиться, чтобы общество имѣло слишкомъ много желательныхъ и полезныхъ продуктовъ? Въ интересахъ всёхъ, чтобы богатства производились съ наименьшей затратой труда и съ наименьшей суммой страданій со стороны рабочихъ классовъ и, конечно, съ наибольшей выгодой для богатыхъ классовъ. Такимъ образомъ, въ обществѣ всѣ заинтересованы въ томъ, чтобы фабрикаты производились съ наименьшей затратой работы и съ наибольшей выгодой и комфортомъ для работниковъ.»

Англійскіе соціологи до сихъ поръ не могутъ отдѣлаться отъ впечатлѣнія, произведеннаго извѣстной книгой Мальтуса. Д. С. Милль, человѣкъ благороднѣйшей души, доказывалъ, тѣмъ не менѣе, что большая семья своего рода государственное преступленіе, если глава — бѣденъ. «Ни въ одной странѣ никогда не велись такіе оживленные споры относительно положенія работниковъ, какъ у насъ теперь въ Англіи, — читаемъ мы въ «Основахъ политической экономіи». Нигдѣ не слышались такія соболѣзнованія по поводу плачевнаго положенія пролетаріата, и нигдѣ такъ не обличались

тв, которые заподозрвны въ равнодуши къ судьбв его. Но на ряду съ этимъ мы наблюдаемъ также молчаливое согласіе игнорировать совершенно законы заработной платы. А то эти законы беругся въ кавычки и именуются «жестокосердымъ мальтузіанствомъ»... Не въ тысячу ли разъ болве жестоко сказать человвческимъ существамъ, что они имъютъ право вступать въ бракъ, когда они этого права не имфють, потому что последствиемъ является безчисленное множество созданій, которыя навірно будуть несчастны и, очень возможно, обречены на преступленіе» \*)? Въ другомъ мъсть той же книги Милль говорить: «Бедность, подобно многимъ общественнымъ бъдствіямъ, существуетъ потому, что люди потворствують безъ надлежащаго размышленія своимъ животнымъ инстинктамъ; но общество возможно именно потому, что человъкъ не всегда животное... Въ то время, какъ человъка, подверженнаго пьянству, всв, считающіе себя нравственными людьми, презирають, главный аргументь бъдняка, обращающагося къ общественной помощи, — тотъ, что онъ народилъ большую семью и не можетъ ее содержать, -- принимается во вниманіе». -- Милль заявляеть, что никакого важнаго улучшенія въ обществъ не можеть произойти до твхъ поръ, «покуда къ людямъ, народившимъ большую семью, которую они не могуть содержать, не будуть относиться съ такимъ же осужденіемъ, какъ къ пьяницамъ или подверженнымъ какимълибо другимъ предосудительнымъ порокамъ.»

Въ наше время, подъ впечатлѣніемъ книги «An Essay on the Principle of Population», создалось въ Англіи нео-мальтузіанское движеніе, пользующееся молчаливымь одобреніемъ судей, ученыхъ и общественныхъ дѣятелей. Объ усиѣхѣ его можно судить по быстрому паденію процента рожденій \*\*). Любопытно, что въ той же Англіи появилось одно изъ наиболѣе вѣскихъ опроверженій теоріи Мальтуса. Я имѣю въ виду Спенсера, доказавшаго, что способность организмовъ къ размноженію находится въ обратномъ отношеніи съ ихъ индивидуальнымъ развитіемъ \*\*\*). Чѣмъ развитѣе данный организмъ, тѣмъ онъ менѣе способенъ къ размноженію. Поэтому, по мѣрѣ развитія цивилизаціи, способность человѣчества къ размноженію падаетъ и въ будущемъ можетъ установиться полное равновѣсіе между ростомъ населенія и средствами къ существованію, помимо всякихъ предупредительныхъ или вадерживающихъ мѣръ.

Въ началъ XIX въка, когда Р. Оуэнъ выступилъ со своимъ планомъ, вліяніе Мальтуса было сильнье, чъмъ во времена Милля или теперь. Ему пришлось считаться съ доводами мальтузіанцевъ.

<sup>\*)</sup> Principles of Political Economy, Book II, chap. XI. 6.

<sup>\*\*)</sup> Cм. Дионео. "Англійскіе силуэты" стр. 57—58, и 456—459.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Individuation and Genesis are in necessary antagonism",—roboputs Спенсеръ.

Съ «катехизисв» мы находимъ такой вопросъ: «Не возрастеть ли населеніе, если число проектируемыхъ колоній увеличится, до такой степени, что значительно превысить средства къ существованію Англіи?» На этотъ вопросъ Оуэнъ отвічаетъ очень подробно и обстоятельно. По времени, это-первая и рышительная критика закона о населеніи Мальтуса. Оуэнъ доказываетъ полную неосновательность продположенія, что населеніе увеличивается быстрве, чемъ средства къ существованію. Возникнуть оно могло только потому, что несовершенства и ненормальности современнаго общества приняты, какъ нъчто незыблемое и въчное. При правильной и справедливой постановкъ, земля, трудъ и капиталъ могутъ дать вчетверо больше результатовъ, чемъ теперь. Каждый работникъ легко можетъ производить продуктовъ въ десять разъ больше. чъмъ необходимо ему для собственнаго потребленія. Опасенія, что не хватить пищи для всёхь, во всякомь случаё, можеть быть отодвинуто до того отдаленнаго времени, когда вся поверхность земного шара будеть напоминать цветущій садь. Въ середине двадцатыхъ годовъ, когда Робертъ Оуэнъ началъ пропагандировать необходимость кооперацій, индивидуалисты опять, въ вид'в тяжелой артиллеріи, выдвинули законъ Мальтуса о населеніи. «Если коопераціи дівствительно поведуть къ необывновенному улучшенію матеріальнаго положенія массь, -- возражали противники Оуэна,-то браки и деторожденія страшно возрастуть. А такъ какъ средства къ существованію растуть только въ ариеметической прогрессіи, тогда какъ населеніе въ геометрической, то обновленіе общества путемъ кооперацій неминуемо должно привести къ гибели его отъ голода». Въ таверну «Короны и Свитка», на улицѣ Chancery Laue въ Лондонѣ, гдѣ тогда лектировалъ Робертъ Оуэнъ, каждый вечеръ приходили молодые либералы-Чарльсъ Остинъ, Д. С. Милль, Ребекъ и др., чтобы выдвинуть противъ «утопіи «— законъ Мальтуса и «здравый смыслъ», «Такъ какъ дъйствительныя мивнія большинства людей опредъляются не столько разумъніемъ предметной истины, сколько предразсудками, внушеніями страстей и требованіями матеріальныхъ интетесовъ, -- говорить Вл. Соловьевъ, -- и такъ какъ всякій человівкъ, чувствуя и признавая свои физическія слабости и недуги, не сомнъвается, однако, въ своемъ умственномъ здоровьъ и въ правильности своего образа мыслей, то въ результатъ получается такое понятіе здраваго смысла, которое не имфетъ прямого отношенія къ истиннымъ нормамъ, а выражаеть лишь среднія мивнія и обычные интересы людской толпы, въ данныхъ условіяхъ мѣста и времени. Такой здравый смыслъ направленъ вообще къ охраненію наличнаго состоянія общественной жизни и мысли, прогивъ всего, что двигаетъ людей впередъ и возвышаетъ ихъ духовный уровень». Трудно перечислить даже то количество гнусностей, глупостей и преступленій, которое совершено было въ разные

въка человъчествомъ, отстаивавшимъ противъ реформаторовъ въ области науки, политики или соціальныхъ отношеній «среднія мнвнія и обычные интересы людской толпы въ данныхъ условіяхъ мъста и времени», т. е. то, что вдохновители толпы называли «здравымъ смысломъ». Люди, хохотавшіе надъ Колумбомъ, Коперникомъ или Галлилеемъ были тоже защитниками здраваго смысла. Въ области политики и соціальныхъ отношеній сторонники застоя, косности, деснотизма, насилія и несправедливости постоянно выставляють свой «здравый смысль» противъ «безсмысленныхъ и безпочвенныхъ мечтаній» противниковъ... Робертъ Оуэнъ не боялся возражать мальтузіанцамъ, хотя тв, какъ высшій аргументь, приводили доводы здраваго смысла. Въ серединъ тридцатыхъ годовъ мальтузіанство въ Англіи было обставлено новыми доводами. Р. Оуэнъ въ своей книгъ «The Book of the New Moral World», вышедшей въ 1835 г., не колеблясь, темъ не мене, заявляеть, что «Мальтусъ и его последователи сражаются съ призраками, порожденными мракомъ ихъ собственнаго невъжества».

Робертъ Оуэнъ усиленно агитировалъ въ пользу своего плана. Въ нумеръ Times отъ 9 августа 1817 г., мы находимъ статью реформатора, въ которой онъ доказываетъ преимущества своихъ кооперативныхъ независимыхъ колоній предъ нынфшними городами. «Промышленные центры, - заканчиваетъ свою статью Робертъ Оуэнъ, —представляютъ собой очаги бъдности, порока, преступленія и нищеты, тогда какъ проектируемыя деревни явятся пребываніемъ изобилія, д'вятельнаго ума, правильнаго поведенія и счастья». Въ высшей степени интересно наблюдать процессъ агитаціи. Въ лицъ Оуэна мы находимъ энтувіаста особаго закала: практичнаго дельца, считающагося постоянно съ действительностью. Между тымъ мы видимъ, какъ идея постепенно захватываетъ Оуэна и какъ горизонты передъ нимъ расширяются. Вначалъ Оуэнъ проектировалъ только колоніи для безработныхъ; но черезъ четыре мъсяца онъ предвидитъ уже, что вся земля покроется союзомъ самостоятельныхъ кооперацій. Общество пойметь, продолжать старый порядокъ, основанный на несправедливости и подавленіи всего лучшаго, что есть въ челов'вк'в, нельпо, -- утверждаль Оуэнъ. Разъ люди придутъ къ такому заключенію, обновленіе наступить быстро. Въ письм'я своемъ, осенью 1817 года, Оуэнъ выражаетъ твердую въру, что онъ «доживетъ свои дни въ одной изъ подобныхъ счастливыхъ деревень». Реформаторъ предвидить, какъ онъ самъ будеть работать на поляхъ или въ мастерской общины. «Переходъ отъ стараго строя къ новому свершится легко и просто. Никакихъ помъхъ не можетъ быть. Міръ знаетъ и чувствуеть существующее эло, и когда онъ увидить практическій выходъ, то перевороть совершится незамѣтно».

Любопытно отношение англійскаго общества къ проекту Оуэна. Состоятельные классы отнеслись необыкновенно сочувственно. Черезъ нъсколько дней послъ того, какъ проектъ Оуэна появился Таймст, неизвъстное лицо подарило на первую колонію 1500 акровъ земли. Затемъ явились жертвователи деньгами. Оуэну предлагали помощь со всёхъ сторонъ. Отчасти это объясняется темъ, что богатые классы тогла были встревожены броженіемъ въ массахъ. Англичане люди практичные, умные и дальновидные. Они знаютъ, что простыми полицейскими мѣрами или отміной Habeas Corpus невозможно успоконть народь, разъ существують причины, порождающія броженіе. Богатые классы желали устройствомъ колоній открыть предохранительный клапанъ революцін. Къ Оуэну аристопратія тогда относилась такъ же, какъ теперь банкиры и крупные фабриканты къ ген. Бутсу, начальнику Арміи Спасенія. Банкиры теперь охотно дають деньги генералу, потому что видять въ немъ человъка, который убираетъ опасные элементы. Когда понадобилось въ 1906 г. больше милліона, чтобы переселить 10,000 безработныхъ на берегъ Замбези, -деньги нашлись быстро. Бъдияги переселенцы не нашли обътованную вемлю на болотистыхъ берегахъ, гдв даже туземцы не могуть житы! Но успъхъ Оуэна только отчасти объясняется стремленіемъ богатыхъ классовъ избавиться отъ опасныхъ элементовъ въ обществъ. Извъстное значение имълъ также тотъ умственный и нравственный подъемъ, который продолжался въ Англіи до конца шестидесятыхъ годовъ. Крайніе радикалы, предшественники нынфшнихи соціалистовъ, отнеслись отрицательно къ плану Оуэна.

Но прежде всего нужно сказать нъсколько словъ о предшественникахъ его въ Англіи.

V.

Въ 1775 г. въ Ньюкэстель-на-Тайнъ жилъ молодой учитель Томасъ Спенсъ (родплся въ 1750 г.). Подъ впечатлъніемъ захвата общественной земли, онъ написалъ докладъ подъ названіемъ: «Какимъ образомъ пользоваться землей, составляющей общественную собственность, и какъ распредълять между всъми жителями даннаго прихода прибыль съ нея», который прочиталъ въ Ньюкъстельскомъ Философскомъ Обществъ. Въ этомъ докладъ Спенсъ доказываетъ, что частное землевладъніе—одна изъ самыхъ грубыхъ в безсовъстныхъ формъ грабежа. Земля должна принадлежать всъмъ живущимъ на ней. Теперь—доказывалъ Спенсъ,— наступило время, когда народъ долженъ взять, что отнято у него. Каждый приходъ можетъ сдълать это явочнымъ порядкомъ \*). Приходъ, та-

<sup>\*)</sup> Докладъ Спенса напечатанъ отдёльно: "The Rights of Man, as exhibited in a lecture read to the Philosophical Society of Newcastel". О Спенсъ см. книжки Моррисона Дэвидсона: "Land for Landless: Spence and Spence's plan" и "Precursors of Henry George", London, 1904.

кимъ образомъ, превращается въ экономическую единицу, всѣ члены которой живутъ отъ земли. Спенсу не дали кончить доклада и прогнали изъ Философскаго Общества. Въ самомъ городѣ ему не давали покоя, и Спенсъ, вынужденный оставить Ньюкэстель-на-Тайнѣ, переселился въ Лондонъ, гдѣ завелъ книжную лавочку. Онъ началъ пропагандировать свои взгляды путемъ намфлетовъ, изъ которыхъ наиболѣе извѣстенъ «Pig's Meat, or Lessons for the Swinish Multitude». У Томаса Спенса явились многочисленные поклонники, которые основали особый клубъ (Spencean Club). Англійское правительство, напуганное ураганомъ, свирѣпствовавшимъ во Франціи, усмотрѣло въ Томасѣ Спенсѣ послѣдователя французскихъ революціонеровъ, и предшественникъ Генри Джорджа почти не выходилъ изъ тюрьмы. Послѣ смерти Спенса (въ 1814 г.) ученики его продолжали пропаганду съ такимъ успѣхомъ, что это явилось одной изъ причинъ отмѣны Нареаз Согриз въ 1817 г.

Ученіе Спенса имѣло вліяніе на Оуэна. Оба они принимали за независимую единицу деревню или приходь. Но гораздо болѣе сильное впечатлѣніе на Оуэна произвель не Томасъ Спенсъ, а забытый публицисть конца XVII вѣка Джонъ Беллеръ, первый излагавшій принципы коопераціи. Оуэнъ въ своихъ письмахъ самъ разсказываеть, какъ поразили его памфлеты Беллера, на которые онъ случайно наголкнулся. Главный трудъ Беллера—«Proposals for raising A Colledge of Industry of all useful Trades and Husbandry» («Проектъ постройки школы всѣхъ полезныхъ отраслей промышленности и земледѣлія).—Оуэнъ перепечаталъ на свой счетъ въ 1818 году.

Представители богатыхъ классовъ отнеслись необыкновенно сочувственно къ проекту Оуэна. Въ числъ лицъ, объщавшихъ ему поддержку, мы встръчаемъ министровъ, банкировъ, епископовъ и издателей всфхъ большихъ газетъ. Совсфмъ иное отношение мы видимъ со стороны радикаловъ. Издатель крайне популярнаго въ то время народнаго журнала Elack Dwarf (Черный карликъ) въ нумеръ отъ 14 августа 1817 г. указываетъ на то, что Оуэнъ является последователемъ Спенса, и удивляется, почему последній не выходиль изъ тюрьмы, тогда какъ ученика его поддерживаютъ министры и епископы. Лично къ Оуэну журналъ отнесся сперва снисходительно, хотя съ тъмъ гордымъ сознаніемъ своего неизмърииаго превосходства, которое мы, русскіе, можемъ наблюдать теперь дома. За то Черный карлико совершению отрицательно отозвался о проектируемымъ колоніяхъ. По мнанію журнала, то будуть «датскія для взрослыхъ людей», своего рода «казармы для біздняковъ, въ которыхъ мужчины, женщины и дъти превращены будутъ въ автоматы. Чувства, страсти и мижнія обитателей колоніи будуть иврены общимъ правиломъ. Люди будутъ работать сообща, жить сообща и имъть все общее, кромъ женъ. У нихъ будеть много

ъды, много платья, но очень мало свободы и надеждъ» \*). «Съ мистеромъ Оуэномъ аргументировать совершенно безполезно,-читаемъ мы въ другомъ нумерв Чернаго Карлика. Онъ только умбеть излагать свою систему, защищать ее-выше его силь. Вмъсто отвъта на возраженія, сдъланныя ему, Оуэнъ ограничивается повтореніемъ, что его планъ — самый лучшій. «Посмотрите, - говорить онъ, - какъ все это хорошо выходить на бумагь, какъ симметрично расположены зданія и какъ величественны они! Туть рашительно всв хозяйственныя постройки, какія только можно пожелать. Вотъ вамъ школа, читальня, залъ для митинговъ, пивоварня, сустки, амбары и рабочій домъ. Сюда мы помъстимъ женщинъ и мужчинъ, а вотъ здёсь--дётей. Мы ихъ будемъ собирать къ объду по звонку, сытно кормить, тепло одъвать и не морить работой. Они всв должны быть такъ счастливы! Нвтъ ничего, во всякомъ случав, что препятствовало бы этому. Всв дурныя страсти мы вытравимъ. Я самъ желалъ бы жить въ такой колоніи, - вздыжаетъ мистеръ Оуэнъ. - Кто только понимаетъ мой планъ - не станетъ возражать противъ него. Въ нашихъ церквахъ мы будемъ проповъдывать только истину. Въ школахъ станемъ учить только полезному». Такъ разсуждаетъ г. Оуэнъ. И если ему удастся сфабриковать существа, чтобы населить колоніи, точно также, какъ онъ выработалъ законы, которыми они будуть управляться, то все пойдетъ хорошо» \*\*). Черный Карликъ въ слъдующемъ нумеръ совътуетъ Оуэну оставить обдияковъ въ поков. «Рабочая ичела всегда найдетъ себъ улей, — говорить журналъ. Если филантропу такъ страстно хочется населить къмъ-нибудь свои казармы, пусть онъ забереть великосвътскихъ обивателей пороговъ, разжиръвшихъ епископовъ, богатыхъ бездёльниковъ и отдыхающихъ на пенсіонъ чиновниковъ. Эти господа врядъ ли выработаютъ, что съвдятъ, но за то сами избавятся отъ подагры, а народъ освободять отъ необходимости кормить ихъ». Другіе радикалы такъ же отнеслись къ къ Оуэну. «Предъ нами заново выкрашенный проектъ Спенса, писалъ Хонъ (Hone) въ своемъ журналъ Reformists' Register. — Оуэнъ полагаетъ, что люди-своего рода растенія, которыя необходимо только пересадить въ новую землю, чтобы все пошло хорошо. И вотъ онъ разбиваетъ землю на грядки и пересаживаетъ растенія правильными рядами» и пр. Извістный памфлетисть-радикалъ Вильямъ Коббетъ сравнилъ колонію съ громадной кліткой для обезьянъ и утверждаль, что всякій, поступившій въ колонію, этимъ самымъ признаетъ себя пауперомъ на въки въковъ. Памфлетистъ сдълалъ еще одинъ выпадъ, которымъ обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ не брезгаютъ консерваторы: Коббетъ заподозрилъ нравственность будущей колоніи. «Будуть ли мужчины и

<sup>\*)</sup> The Black Dwarf., 1817, vol., 1, p. 468.

<sup>\*\*)</sup> Black Dwarf, August 20, 1817.

женшины жить отдёльно или вмёстё, въ свальномъ грёхё», — заканчиваетъ свой намфлетъ Коббетъ. Любопытно, что статья написана въ Соединенныхъ Штатахъ, куда авторъ вынужденъ былъ бёжать, спасаясь отъ правительственнаго террора, наступившаго послё временной отмёны Habeas Corpus.

Радикалы, нападавшіе на проектъ Оуэна, доказывали, что для излѣченія общественныхъ язвъ, указанныхъ имъ, необходимы только полнтическія реформы. Все вло оттого, — утверждаль Черный Карликъ, что правительство плохо и налоги несправедливо распредѣлены. Радикалы доказывали, что планъ Оуэна не осуществимъ практически и протестовали противъ снисходительнаго отческаго депотизма, который, въ сущности, долженъ былъ установиться въ колоніяхъ, если бы онѣ могли возникнуть. Деспотизмъ, въ какой бы формѣ онъ ни проявился и ради какихъ бы то ни было цѣлей, — былъ глубоко антипатиченъ вождямъ англійскаго радикализма того времени: Коббету, Хону и Уулеру. Радикалы, кромѣ того, утверждали, что, въ концѣ концовъ, колоніи, если бы онѣ могли бы даже возникнуть, явятся только паліативами.

Любопытно, что практические люди не считали проекта Оуэна невозможной утопіей. Въ числѣ зицъ, поддержавшихъ Оуэна, мы видимъ Рикардо, который утверждалъ, что планъ нужно, прежде всего, испробовать на деле, раньше, чемъ осудить его. По миснію знаменитаго экономиста, колонін не дадуть результатовь, какихъ ожидаетъ Оуэнъ, т. е. онъ не обновятъ радикально человъчество; но все же онъ могуть поднять высоко благосостояние массъ. Поддержка со стороны епископовъ и сильныхъ міра значительно повредила Оуэну въ глазахъ радикаловъ. Нужно прибавить, что поддерживали они его очень недолго, покуда думали, что реформаторъ желаетъ только избавить ихъ отъ опасныхъ элементовъ общества. Скоро мы видимъ, что готовность содействовать Оуэну замъняется крайнею подозрительностью. Однимъ изъ первыхъ изъ торійскаго лагеря противъ реформатора выступиль поэтъ Соузси (Southey), который незаделго до того изъ праго республиканца, восиввавшаго крестьянское возстаніе Уота Тейлора, превратился въ крайняго консерватора и джинго. Во времена своего республиканства Соузси быль атенстомъ; теперь онъ увѣровалъ, что есть только одна истинная церковь--англиканская. Соузси выступиль противъ дъятельности Роберта Оуэна вообще и, въ частности, противъ только что опубликованной имъ книжки «Essays on the Formation of Character» \*). Поэть обвиняль реформатора вътомъ, что «ученіе его не основано на принципахъ религіи». Епископы и священники вспомнили туть обстоятельство, ксторое Оуэнъ никогда не скрывалъ отъ нихъ: его свободомысліе. Прежніе сторон-

<sup>\*)</sup> Русскій переводъ: "Объ образованіи человъческаго характера".

ники начали коситься. И вотъ Оуэнъ въ целомъ ряде лекцій сталь доказывать, что въ будущемъ обществъ любовь человъка къ человъку явится не только эквивалентомъ въры, но принесетъ еще то, чего последняя никогда не давала человечеству. Въ этихъ лекціяхъ Оуэнъ говорить объ обществь, которое все превратится въ одну семью. «Каждый будеть чувствовать себя членомъ большой семьи; всв работають для общей цели; при такихъ условіяхъ. даже умерть станеть на половину менте страшно, чтмъ теперь. Оплакивающіе смерть друга или близкаго существа будуть утвшаться сознаніемъ, что ихъ окружаетъ еще тісный кругь дорогихъ людей. Куда ни взглянутъ потерявшіе друга, — они увидять всюду тысячи и тысячи людей, объединенныхъ тъсной дружбой и общностью интересовъ, готовыхъ предложить помощь или слово утъшенія. Не будеть больше ни спроть, оставленныхь безь покровителей, ни несчастныхъ, обреченныхъ беззащитностью на гибель. Вмѣсто одного потеряннаго друга и покровителя, явятся тысячи другихъ. При такихъ условіяхъ справедливо будеть воскликнуть: «Смерть, гдв твое жало? Могила, гдв же твоя победа?».

Меня спросять, --продолжаеть Оуэнь, --если плань, предлагаемый мною, можеть дать такіс поразительные результаты, то почему онъ не осуществленъ уже давно, много въковъ тому назадъ? Почему безчисленные милліоны людей стали жертвами невъжества, суевърія, умственнаго вырожденія и нищеты? Друзья мон. болье важный вопросъ, чъмъ этотъ, никогда еще не предлагался сынамъ человъческимъ. Кто может отвътить на него? Кто дерзнеть отвътить? Между тъмъ освобождение міра изъ оковъ раздора, заблужденій, преступленій и нищеты такъ не трудно!.. Друзья мои! познать истину и счастье постоянно мъщали человъчеству основныя понятія каждой религін. Они ділали людей глубоко несчастными и непоследовательными существами. Вследствіе ваблужденій, на которыхъ построены ученія, внушавшіяся человъчеству, люди превратились въ слабоумныхъ животныхъ, въ яростныхъ ханжей, въ фанатиковъ или въ презрѣнныхъ лицемъровъ... Если человъчество не въ состояніи отречься отъ своихъ ваблужденій и не можеть препсполниться самой широкой религіозной терпимости, то совершенно безполезно строить идеальныя кооперативныя деревни. Если люди не въ состояніи любить другь друга, какъ братья, все равно, будугъ ли они евреи или христіане, магометане или язычники, то спасеніе міра не возможно. Каждая религія ложна, потому что она не содъйствуеть братскому сближенію людей \*). Посліз лекцій, отношеніе богатыхъ классовъ къ проекту Оуэна значительно измёнилось. Мы видели, какъ привътствоваль «Times» реформатора. Черезъ нъсколько недъль та же газета писала: «Вчера (то есть послѣ лекціи) надъ проектомъ

<sup>\*)</sup> Frank Podmore, "Robert Owen" vol. I, p. p. 244-247.

Оувна опустился занавёсь общественнаго сочувствія, который врядь ли поднимется еще разъ когда-нибудь. Оуэнъ объщаетъ человъчеству рай; но къ такому раю всякій здравый умъ, воспитанный на догматахъ христіанства, отнесется съ ужасомъ.»

«Здравые умы», пропикнутые христіанскимъ ученіемъ, не отступали, однако, «съ ужасомъ» предъ грабежомъ общинной земли, предъ малолътками, которыхъ покупали и гнали гуртомъ на фабрики, предъ смертной казнью для стачечниковъ и предъ ссылкой въ Австралію дътей, уличенныхъ въ похищеніи хлъба съ лотка.

Въ слѣдующей лекціи, прочитанной 10 октября 1817 г., Оуэнъ прямо говорить, что для спасенія общества недостаточны политическія реформы, о которыхъ говорять радикалы, т. е. расширеніе избирательнаго права,—а необходимъ соціальный перевороть. У Оуэна тогда уже были многочисленные послѣдователи. Образовался спеціальный комитеть, который принималь пожертвованія и записываль членовъ, желающихъ поселиться въ идеальной колоніи, когда она возникнеть.

Оуэнъ все еще быль глубоко убъжденъ, что соціальное вло въ вначительной степени обусловливается невъдъніемъ; воть почему онъ пытался выяснить суть своей системы сильнымъ міра. Съ этой цѣлью онъ отправился на континентъ въ сентябръ 1818 г., гдѣ написалъ два меморіала. Одинъ былъ адресованъ ко всѣмъ правительствамъ Европы и Америки, а другой—къ союзнымъ державамъ, собравшимся на конгрессъ въ Ахенъ. Оуэнъ лично подалъ также копію меморіала императору Александру І, когда тотъ выходилъ изъ своего отеля. Государь велълъ Оуэну придти къ нему вечеромъ, но ръзкость тона оскорбила реформатора и онъ не явился. Въ меморіалахъ Оуэнъ изложилъ свои основные взгляды, высказанные имъ раньше въ «Essays on the Formation of Caracter» и въ лекціяхъ.

- 1. Изобрътение машинъ даетъ возможность производить не только всъ богатства, необходимыя для удовлетворения человъческихъ потребностей, но даже гораздо больше.
- 2. Человъчество обладаетъ теперь всъми необходимыми средствами и знаніями, дающими ему возможность образовать по своему желанію характеръ слъдующаго покольнія.
- 3. Въ интересахъ, какъ индивидуумовъ, такъ и правительствъ немедленно примънить на дълъ эти знанія.

Оуэнъ подробно защищаетъ каждое изъ выставленныхъ положеній. Въ меморіалахъ онъ ничего не говорить ни объ идеальныхъ деревняхъ, ни о вредномъ вліяніи религіи. Заканчиваются меморіалы крайне характерно. «Вся исторія человъчества говоритъ только о нераціональныхъ дъйствіяхъ его. Теперь для человъчества наступаетъ разсвътъ разума. Умъ человъческій долженъ родиться вновь»

Врядъ ли нужно прибавлять, что меморіалы не имфли никакихъ

послѣдствій. Оуэнъ разсчитываль, что всюду въ Европѣ, по иниціативѣ правительства, начнется ломка стараго строя.

### VL

Опыть въ Нью-Лэнеркѣ быль единственный. Оуэнъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ собиралъ деньги, чтобы повторить опыть въ большихъ размѣрахъ и на новой почвѣ. Удалось это ему только въ 1824 г.

Въ самомъ началъ XIX въка вюртенбергскій религіозный реформаторъ Георгъ Рапиъ нереселился со своими послудователями въ Америку и основалъ близь Питсбурга общину Гармонія. Теперь всф эти мфста густо заселены и изрфзаны во всфхъ направленіяхъ жельзными дорогами. Тогда туть были еще дывственные лыса. Община выкорчевала лъсъ, построила деревню, и дъла ея пошли великолепно. Первые годы въ братьяхъ быль силенъ религіозный полъемъ духа, порожденный преслудованіями на родину. Въ Америкъ ихъ не преследовали, и религіозная община превратилась въ обыкновенную цвътущую колонію очень трудолюбивыхъ, трезвыхъ и честныхъ людей. Колонисты сильно разбогатели. Георгъ Раппъ сталъ опасаться, что богатство гибельно отразится на религіозности общины, и вотъ въ 1807 г. онъ сталъ проповъдывать необходимость безбрачія и постояннаго кочеванія. Въ 1814 г. община перекочевала вглубь страны, въ большую глушь и основалась на притокъ Огайэ, въ Индіанъ. Опять пришлось корчевать лъсъ. осущать болота, строить дома, фабрики и палисады для защиты отъ индъйцевъ. Черезъ нъсколько лътъ колонія расцвъла. Переселенны не только подняли пълину, но построили также фабрику для пряденія шелка (въ окрестностяхъ колонисты нашли цълые ятса тутовыхъ деревьвъ), суконную фабрику, ятсопильню. кирпичный заводъ, маслобойню и пр. Путешественникъ, посътившій въ 1822 г. Новую Гармонію, какъ называли колонію, нашелъ ее въ цвътущемъ состояніи, но отличительнымъ прознакомъ ея было полное отсутствіе радости и веселья. Постройки носили строго утилитарный характеръ. Исключение составляль лабиринтъ аллей, обсаженныхъ буками. Запутанная система дорожекъ въ этомъ лабиринтъ вела наконецъ къ центру, гдъ стоялъ домивъ, очень невзрачный снаружи, но необыкновенно нарядный внутри. Лабиринть быль построень не для забавы, а имъль символическое вначеніе. Онъ изображаль утомительное странствованіе колониста, покуда онъ не обръдъ мирной пристани въ коммунистической жизни. Какъ только колонія зацвіла, Георгь Раппъ организоваль новый исходъ въ пустыню. Поклонники Оуэна предложили ему купить Новую Гармонію для соціальнаго опыта. Въ декабріз 1824 г. Оуэнъ повхалъ со своимъ вторымъ сыномъ Вильямомъ въ Америку, оставивъ въ Нью-Лэнеркъ завъдующимъ старшаго сына Роберта Дэйля. Въ апрълъ 1825 г. Робертъ Оуэнъ купилъ свою колонію, съ землей, жилыми постройками и фабриками, за 30,000 ф. ст. Въ Америкъ Оуэна уже знали хорошо. Въ Нью-Іоркъ онъ на шель даже большое общество, возникшее для пропаганды его взглядовъ (Society for promoting Communities). Общество это издало нъсколько памфлетовъ и значительно помогло въ покупкъ Новой Гармоніи. Оуэна встрітили въ Соединенныхъ Штатахъ съ необыкновеннымъ почетомъ. На докладъ, который реформаторъ прочиталъ въ март 1825 г., въ Вашингтон в, присутствовали президентъ, министры, судьи и члены конгресса. Оуэнъ объяснилъ, что Новая Гармонія послужить питомникомь для людей, которые преобразують потомъ общество. Въ ближайшемъ будущемъ возникнетъ рядъ самостоятельныхъ, но въ то же время объединенныхъ общимъ духомъ кооперацій. Отдільныя общины сгруппируются потомъ вмісті въ одинъ штатъ, который войдетъ въ составъ республики. Мальчики въ общинахъ научатся владеть оружіемъ, такъ что сументь потомъ отстоять, если представится необходимость, родную деревню или штатъ. «Теперь здѣсь, въ сердиъ Соединенныхъ Штатовъ, —закончиль Оуэнъ, -я возв'ящаю нарождение новаго общества, основаннаго на мирѣ и на благоволеніи къ людямъ». Лекторъ призываль трудолюбивыхъ и гуманныхъ людей всехъ націй явиться въ Новую Гармонію.

Въ началь 1825 г. въ Новую Гармонію изъ всьхъ штатовъ явилось около 800 человткъ. Оуэнъ не имълъ возможности выбирать людей, какъ онъ раньше предполагалъ. Въ октябръ того же года Вильямъ Оуэнъ писалъ отцу, что пришлось удалить некоторыхъ членовъ общины, представлявшихъ собою настоящихъ трутней. Въ октябръ 1825 года община была наконецъ организована. Роберть Оуэнъ, предъ отъездомъ въ Европу, собралъ всехъ членовъ Новой Гармоніи. Онъ объясниль имъ, что переходъ отъ индивидуализма къ коммунизму не можетъ быть свершенъ сразу. Необходимо время, чтобы граждане будущей общины привыкли другъ къ другу. Только съ теченіемъ времени могуть также переродиться эгоистическія привычки, созданныя индивидуализмомъвъ привычки иной категоріи, необходимыя для соціалистическаго общества. Необходимъ этапъ посерединъ пути между индивидуализмомъ и соціализмомъ, и такой промежуточной станцісй будеть Новая Гармонія. «Хотя это не наше постоянное жилье, -- продолжалъ Оуэнъ, — а только временная гостиница, гдв мы должны скинуть съ себя ветхаго человъка и приготовиться къ новой жизни, но, надъюсь, вст вы найдете таверну удобной». Затъмъ Робертъ Оуэнъ прочиталъ временную конституцію Новой Гармоніи. Какъ основатель и собственникъ земли, Оуэнъ предложилъ колонистамъ избрать распорядительный комитетъ срокомъ на одинъ годъ. Доступъ въ общество открыть для всёхъ, за исключениемъ

цвътнокожихъ. Члены не несутъ никакой имущественной отвътственности за неуспъхъ колоніи. Они работають подъ наблюденіемъ избраннаго комитета въ различныхъ областяхъ промышленности. Количество полезной работы, исполненной каждымъ изъ членовъ, вносится ему въ его личный счеть, изъ котораго вычитается стоимость всёхъ продуктовъ, взятыхъ сочленомъ изъ общественныхъ магазиновъ. Къ концу года остающійся балансъ перечисляется въ активъ даннаго лица, но оно не можетъ, безъ разрфшенія комитета, получить эквиваленть наличными деньгами. Каждый членъ общины, если пожелаетъ, можетъ оставить колонію. предупредивъ о томъ за неделю. Въ такомъ случае, онъ получаетъ весь причитающійся ему балансь наличными деньгами. Члены общины потребляють продукты, выработанные въ колоніи же или, во всякомъ случав, американского происхожденія. Черезъ три года колонія преобразуется въ коммунистическую общину, и тогда «все вло старой, эгоистической индивидуалистической системы должно быть окончательно похоронено».

Робертъ Оуэнъ убхалъ въ Англію, оставивъ въ Новой Гармоніи своего сына Вильима. Къ концу лета 1825 г. въ колоніи стала выходить газета «New Harmony Gazette» съ девизомъ: «Если мы не можемъ согласить всв мивнія, то попытаемся объединить всв сердца». Въ газетв этой мы находимъ много данныхъ относительно первыхъ шаговъ колоніи. Земледеліе пошло хорошо сразу. Америка тогда была молодой земледельческой страной, и большинство колонистовъ имъло представление о хлъбопашествъ. На фабрикахъ дела обстояли не такъ хорошо. Въ Новой Гармоніи имелось въсколько фабрикъ и заводовъ, но чувствовался недостатокъ въ искусныхъ, знающихъ работникахъ. Хорошо пошла лъсопилка. Она стала снабжать досками не только колонію, но и всю округу. Наладились также мастерскія шапочная и сапожная, а также заводы мыловаренный и свъчной. И тутъ колонія производила гораздо больше фабрикатовъ, чемъ требовалось ей, за то стояли вследствіе недостатка въ рабочихъ красильня и гончарный заводъ. Ткацкая фабрика и сукновальня, хотя работали, но мало. Въ письмъ къ отцу Вильямъ Оуэнъ говорить, что колонія нуждается въ каменщикахъ, колесникахъ, столярахъ, машинистахъ, гончарахъ, «а затемъ-въ поварахъ и въ прачкахъ». Колонисты должны были не только сами строить, но и изготовлять строительный матеріаль: обжигать известь, лешить кирпичи, пилить гонть для крышь и доски. Въ общемъ, однако, Вильямъ Оуэнъ доволенъ ходомъ дълъ въ колоніи. Онъ отмъчаетъ только, что пришлось избавиться оть «несколькихъ тругней». Основалась школа съ пансіономъ для 100 дітей. Для защиты оть набіга индійцевъ (Новая Гармонія находилась на границъ территоріи не замиренныхъ краснокожихъ) колонисты образовали милицію: роту артиллерін, роту п'яхоты и отрядъ стрълковъ. Развлеченія тоже не были забыты: по вторникамъ устраивались балы въ ратушѣ, по пятницамъ—концерты, а по средамъ—митинги и собесѣдованія по общественнымъ вопросамъ.

Въ январъ 1826 г. Робертъ Оуэнъ снова прітхаль въ Новую Гармонію вифстф съ нфсколькими выдающимися лицами, горячо интересовавшимися опытомъ обновленія человічества. Въ числі ихъ мы видимъ выдающагося геолога Маклюра, сильно интересовавшагося также народнымъ образованіемъ. Въ концѣ XVIII в Маклюръ прибылъ въ Америку молодымъ человекомъ. Желая чемъ нибудь помочь странъ свободы, которая тогда въ глазахъ идеалистовъ Европы была окружена орсоломъ, Маклюръ самъ, единолично, на свой собственный счеть, произвель геологическія излівдованія и составиль карту молодой республики. Опыть Роберта Оуэна сильно заинтересоваль Маклюра. Онъ далъ реформатору вначительную сумму денегь и предлежиль также взять на себя вавъдывание школами. Съ Маклюромъ прибыль другь его Томасъ Сэй, выдающійся зоологь. Въ Америк в онъ написаль еще дв ваивчательныя монографіи, которыя были напечатаны въ типографіи Новой Гармоніи. Затемъ съ Оуэномъ прибыли н'есколько францувовъ и голландцевъ. Все это были люди, заявившие уже себя выдающимися работами. Воспитанные на идеяхъ французской революціи, друзья Оуэна твердо были убъждены, что Новая Гармонія представляеть эмбріонь обновленнаго міра, своего рода туманное пятно, изъ котораго должно создаться новое солице.

Оуэнъ предполагалъ превратить Новую Гармонію въ коммунистическую общину только черезъ три года; но онъ нашелъ колонію въ такомъ цвътущемъ состояніи, что собраль вська жителей ся и предложиль имъ немедленно отречься отъ индивидуалистическаго ховяйства. Публика въ Новой Гармоніи была очень пестрая. Туть были представители всъхъ національностей и разныхъ классовъ. Рядомъ съ неграмотными крестьянами, тольно что переселившимися изъ Англін можно было видоть довущемъ изъ вычлесредняго класса, адвокатовъ, врачей, отръшившихся отъ стараго міра и отправившихся искать новую правду въ глубь Индіанц. Когда Робертъ Оуэнъ прибылъ въ колонію, все населеніе ея было еще охвачено темъ энтузіазмомъ, который привель поселенцевъ на далекую окраину. Энтузіаямъ пуританъ, прибывшихъ въ XVII в. на «Майскомъ Цвыткы», сдылаль то, что черезь два-три десятка дътъ въ преріи и въ дъвственныхъ льсахъ всюду выросли деревни и города. Энтузіазмъ, хотя порожденный ложной и нельной идеей, создаль въ серединъ XIX в. въ дикой пустыпъ, на берегахъ Вольшого Соленаго Озера, великольный городъ и превратиль весь край въ сплошной цвътущій садъ. У насъ, въ Россіи, сконцы, охвачениме тымъ же энтузіазмомъ, что и послыдователи Врайама Юнга, т. е. душевнымъ подъемомъ, порожденнымъ совершенно нелинымъ идеаломъ, выростили «буйные» ильба даже на якутской почвъ, подъ которой залегаетъ въчная мерзлота. Ихъ загнали въдикую тайгу; скопцы и тамъ завели цвътущія деревни.

Можно представить себь, какія чудеса мірь увидить, когда человьчество будеть охвачено энтузіазмомь, порожденнымь великой идеей справедливости и братства и когда этоть душевный подъемь будеть направлень всецьло на созданіе рая на землю.

Въ Новую Гармонію не всёхъ, но многихъ привело исканіе правлы. Роберть Оуэнъ не имълъ возможности слълать подборъ, необходимый для опыта подобнаго рода. Люди, собравшіеся въ колоніи. слишкомъ сильно отличались другь отъ друга; но въ первое время всв они пережели извъстный душевный подъемъ. И когда Робертъ Оуэнъ предложилъ колонистамъ перейти къ высшимъ формамъ производства и распределенія, то все согласились. На общемъ митингъ 25 января 1826 г. избранъ былъ «комитетъ семи» иля составленія новой конституцін. Черезъ шесть дней работа была выполнена, и пятаго февраля колонисты единогласно приняли конституцію. Колонія получила названіе «Община равенства—Новая Гармонія» (The New Harmony Community of Equality). «Всв члены общины,-говорится въ уставъ,-составляють одну семью; никто не занимаеть болье высокаго или низкаго положенія оть того, что общественныя обязанности его заключаются въ умственномъ или физическомъ трудь. Всь члены общины одинаково питаются и одъваются. Всв получають равное образование и всь, по возможности, живуть въ одинаковыхъ помъщеніяхъ. Каждый членъ общины, по мъръ своихъ силъ и способностей, содъйствуеть благосостоянію колоніи». Община разділяется на шесть «департаментовъ»: земледелія, промышленности, литературы, науки, народнаго образованія и торговли. Каждый «департаменть» ділится на занятія. Колонисты, сгруппированные для извъстныхъ занятій, выбирають надемотрщика. Всв надемотрщики избирають четырехъ «старшихъ», и всь они, вмъсть съ секретаремъ, составляютъ Исполнительный Сов'ять. До 5 февраля каждый членъ общины имъль свой отдъльный счеть произведенной имъ полезной работы и забранныхъ продуктовъ изъ общественнаго магазина. Новая конституція упраздняла всі старые счеты между отдільными членами. Каждый долженъ былъ работать по сроимъ способностямъ и получать сообразно со своими потребностями.

Новая конституція вызвала взрывъ энтузіазма. «Отдёльныя части великой машины скоро такъ наладятся, что въ общемъ она будетъ работать, какъ часовой механизмъ»,—писалъ тогда одинъ

изъ членовъ колоніи. Очень скоро, однако, началась реакція. Черезъ семнадцать дней послѣ принятія конституціи одинъ изъ наиболѣе вѣрныхъ послѣдователей Р. Оуэна капитанъ Макдональдъ пишетъ въ «New Harmony Gazette», что не можетъ участвовать въ колоніи, такъ какъ относится отрицательно ко всякому правительству, хотя бы самому демократическому. По мнѣнію капитана Макдональда, выборы, затѣмъ существованіе правительства, неминуемо поведутъ къ подозрѣніямъ, интригамъ, зависти и къ насилію. Организація труда и всѣ подробности работы, по мнѣнію Макдональда, должны быть выяснены въ открытомъ «семейномъ» совѣтѣ; такимъ образомъ, всѣ будутъ знать, какъ обстоятъ дѣла и всѣ будутъ участвовать въ голосованіи.

Дѣла колоніи, повидимому, пошли хорошо. Всѣ статьи мѣстной газеты проникнуты энтузіазмомъ и оптимизмомъ. Въ нумерѣ отъ 22 марта 1826 г. говорится, что колонисты теперь уже болѣе не тратятъ времени на обсужденіе программныхъ вопросовъ. «Мы нашли, что наша энергія расходовалась до сихъ поръ понапрасну. Каждый пытался убѣдить другого, что только онъ одинъ имѣетъ вѣрное рѣшеніе всѣхъ соціальныхъ вопросовъ... Теперь все это прошло. Колонія на дѣлѣ постепенно превращается въ общину равенства. На нашихъ улицахъ больше не видать праздныхъ спорщиковъ, каждый запять въ той области, которую самъ выбралъ. Наши митинги не представляютъ больше арену для состязанія ораторовъ, а превратились въ совѣщаніе дѣловыхъ людей. Нѣтъ больше безконечныхъ теоретическихъ споровъ, которые такъ утомляли и раздражали всѣхъ» \*).

Есть одинъ крайне важный факторъ, при отсутстви котораго община, какъ и семья, обречена на распаденіе. Факторъ этотъ, хорошо извъстный людямъ, жившимъ въ общинахъ (напримъръ, политическимъ ссыльнымъ конца семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ)--- таковъ. Люди, вступающіе въ общину, должны хорошо знать другь друга. На этомъ знаніи основано уваженія къ личности другихъ членовъ общины, къ ихъ мивніямъ и убъжденіямъ. Знаніе другъ друга необходимо, потому что оно заставляетъ всъхъ снисходительно относиться къ маленькимъ слабостямъ, безъ которыхъ живой человъкъ не мыслимъ. Когда члены общины не знаютъ другъ друга, маленькія слабости эти порождають часто глухую, тяжелую ненависть, кончающуюся порой настоящей бурей. Политическіе изгнанники, жившіе въ восьмидесятыхъ годахъ въ общи нахъ, возникавшихъ во всъхъ далекихъ мъстахъ ссылки (напримъръ, въ Якутской области), могли бы привести цълый рядъ драмъ, подтверждающихъ мое положение. Въ Новой Гармонии население было до невъроятности пестрое. Тутъ были люди, различные по развитію, разділенные религіозными и національными барьерами.

<sup>\*)</sup> New Harmony Gazette, vol. I, p. 207.

Англійскіе крестьяне пренебрежительно относились къ французамъ. Не интеллигентные люди-подозрительно и враждебно смотръли на интеллигентныхъ колонистовъ. За тъмъ «праздные спорщики» и сочинители «программныхъ вопросовъ», о которыхъ говоритъ «New Harmony Gazette», -- остались. Мы знаемъ, что теоретики, оторванные отъ живой жизни, скоре готовы погубить дело, чемъ видеть, что оно идеть не согласно съ ихъ теоріей. И воть черезъ три мъсяца мы узнаемъ, что отъ Новой Гармоніи отроились двъ новыя общины: Маклурія и Фейба Певели (последняя состояла исключетельно изъ валійцевъ). Черезъ годъ такихъ отроившихся общинъ было уже десять. Первое время, покуда не остыль энтузіазмъ колонистовъ, посътители Новой Гармоніи отзывались о ней съ восторгомъ. «Мы увидали юную страну, чреватую великими надеждами, говорить одинь путешественникъ. Члены общины знаютъ истинную своболу.» Путешественникъ этотъ описываеть общественныя работы, затымь собранія колонистовь, балы; онь поражень здоровьемъ и серьезностью молодежи. Правда, жилища необыкновенно скромны, а пища-самая простая; правда, у всёхъ очень много работы; но все это, повидимому, не нарушаеть общаго жизнерадостнаго настроенія, -- заканчиваеть путешественникъ \*). Великій герцогь Саксенъ-Веймаръ-Эйзенахскій, посьтившій Новую Гармонію въ апреле 1826 г., разсказываетъ, какъ познакомился съ некоторыми колонистками, изъ которыхъ одна - Виргинія произвела на него сильное впечатление своимъ умомъ, красотой, развитиемъ и внаніемъ музыки. Виргинія играла на піанино и п'вла, когда ей пришли сказать, что ея очередь доить коровъ. Дъвушка закрыла піанино и отправилась на общественную работу.

Лучше всего въ колоніи наладились школы, во главѣ которыхъ стоялъ геологь Маклюръ. Онъ воспользовался страстью дѣтей къ подражанію взрослымъ, чтобы превратить игры въ серьезныя занятія. Обыкновенно этой страстью пользуются теперь для развитія въ дѣтяхъ любви къ военнымъ упражненіямъ. Маклюръ развилъ любовь къ земледѣльческимъ занятіямъ. Въ шесть недѣль дѣти, работая въ полѣ, при чемъ дѣло носило характеръ игръ, выработали на 900 долларовъ. Слѣдуетъ прибавить, что въ школы были привлечены учителя и учительницы, единственные въ своемъ родѣ. Все это были энтузіасты, ученики Песталоцци, глубоко преданные дѣлу.

Между тъмъ разладъ колоніи съ каждымъ мъсяцемъ увеличивался. О немъ мы можемъ судить только по глухимъ намекамъ въ «New Harmony Gazette», да по быстрому увеличенію числа общинъ, отдълившихся отъ Новой Гармоніи. Наконецъ, дъла приняли такой характеръ, что Робертъ Оуэнъ спеціально прітхалъ въ Америку изъ Англіи. О томъ, что онъ нашелъ, можно судить по редакціон-

<sup>\*)</sup> Frank Podmore, "Robert Owen", vol I, p. 308.

ной стать», появившейся въ мустной газет», въ нумер отъ 28 марта 1827 г.

«Опыть, проделанный съ целью убедиться, можеть ли смещанное и не подобранное общество успъщно вести свои дъла на коммунистическихъ началахъ, былъ рискованъ, смелъ и, какъ мы думаемъ, прежлевремень. По нашему глубокому убъжденію, Роберть Оуэнъ придалъ слишкомъ мало значенія прежнимъ анти-сеціалистическимъ условіямъ, при которыхъ жило большинство колонистовъ, раньше чвить они прибыли въ Новую Гаромнію, и слишкомъ преувеличилъ важность условій, которыя колонисты сами могуть создать себѣ вы будущемъ. Колонисты испробовали цёлый рядъ различныхъ общественныхъ формъ и припили наконецъ къ следующему заключенію: составъ ихъ слишкомъ пестръ, они слишкомъ различны по привычкамъ и чувствамъ, чтобы гармонично слиться въ одну коммуну.» Изъ этой статын мы узнаемъ, что изъ двухъ общинъ, отдълившихся раньше всего отъ Новой Гармоніи, одна-Фейба Певели-просуществовала около года, другая - Маклурія-продержалась нъсколько больше года и потомъ распалась на двъ коммуны.

Тринадцатаго апрыля 1828 г. Роберть Оуэнъ собралъ чрезвычайное собрание всъхъ колонистовъ, чтобы объявить имъ про неудачу перваго опыта и про попытку создать въ гораздо болфе скромной форм'в новое здание изъ старыхъ обломковъ. «Я прибылъ сюда три года тому назадъ, —сказалъ Робертъ Оуэнъ, —съ цалью убъдиться, что можно сдълать въ новой странъ для избавленія людей отъ суевърія и отъ умственнаго униженія. Я думаль, что если опыть удастся, -- онъ послужить нагляднымъ примеромъ для всехъ въ Старомъ Светв. Я думалъ, что пятьдесять леть политической свободы подготовили совершенно американцевъ къ высшей формъ общественности, основанной не на индивидуализмѣ. Я купилъ кодонистамъ землю, дома и досталъ много денегь, но теперь приходится убъдиться, что опыть быль преждевремень. Ошибочно было соединить вытьсть совершенно чуждыхъ другъ другу людей, не подготовленныхъ раньше къ жизни въ коммунъ. Люди эти слишкомъ были различны, чтобы жить одной семьей.» Оуэнъ указываетъ дальше, что некоторыя группы попытались пріобрести въ личную собственность землю, которую онъ далъ всей общинъ. «Результатъ опыта убъдиль меня, --продолжаль ораторъ, --что люди, воспитанные при индивидуалистической системъ производства, не пріобрътають сразу тыхь нравственных качествь, того снисхожденія и мягкости къ ближнему, которыя абсолютно необходимы для гармонической совивстной жизни въ коммунв.» Оуэнъ призналъ коммуну распавшейся и предложиль отдёльным семьямь взять участки вемли, чтобы обрабатывать ее на правахъ собственности, помогая при этомъ другь другу работой \*). О дальнейшихъ опытахъ Оуэна я разскажу въ следующей статье.

Діонео.

<sup>\*)</sup> New Harmony Gazette, vol. III, p. p. 204—205. Августь. Отдъль II.

# О бытовой революціи.

Масяна полтора назаль въ глухомъ уфадиомъ городника Б. началась смертельная вражия между двумя почтенными мъщанскими семействами, и иои темь вражда на «нолитической почев». Уже давно въ этомъ городкъ живутъ дво мъщанина. Одного назову Васильевыма, пругото--- Яковлевыма. У Васильева ив' собственныхъ хаты, - сана «на каменноми фундаменть и съ желъзною крышею», у Яковлева хата одна, «до не бълна», «Всей удинъ извъстно», что у Васильева лежать «на соерегательной книжкв» «не много разв'я коменьния изказая рублей. Яковлевъ «малость пожиже». но и у него «на инивит» изблей 700. Васильевъ постарше: ему за 50. Яковлеву 48. У Васильева однинедиать душь детей: старшій сынь уже 2 года женать, дельеть ребенка, второй сынь, «во избъжаніе соллатинны», «ношель по наукамь» - чится въ техническомъ училищь; одной дочкв семнадцатый годъ. У Яковлева восьмеро афтей: старшую дочку онь о рождественскомъ мясофдф выдаль замужь, и къ «филипповкамъ» ждетъ «либо внука. либо внучку», а слітующій за нею сынь «уже нерешель въ послітній классъ» городского училища. И Васильевъ, и Яковлевъ-люди прижимистые. Оба работають на завояв. Оба немножко грамотны. Оба неукоспительно каждый праздинкъ бывають въ перкви. Обаодинъ женивши сына, другой выдавлии замужъ дочь,--рѣшили, что «тенерь пора и о гръхахъ подумать» и говъть дважды въ годъ: великимъ постомъ въ приходской церкви, а на успенскій пость въ монастырь. Такимъ порядком в Васильевъ отговъль уже 2 года, а Яковлевъ только собирается говъть.

И вотъ эти два почтенныхъ человъка, раскланиваясь съ которыми, даже приходскій священникъ о. Өедоръ не просто киваетъ головою, какъ всёмъ прочимъ, а снимаетъ шляпу, сошлись вечеромъ послѣ работы «покалякать». Разговоръ зашелъ о Думѣ—въ ту пору еще собиравшейся собственноручно разрушить «стѣны Іерихона». Отъ Думы перескочнии къ тому, «что вотъ царь не хочетъ дать нашему брату землю». Затѣмъ коснулись исторіи— «отчего это случилось, что земля къ дворянамъ перешла?» Васильевъ началъ говорить, что этому дѣлу царица Екатерина причинна—всю россійскую землю любимцамъ роздала. И пока онъ разсказывалъ, какъ Екатерина «раздавала землю», его сосѣдъ и собесѣдникъ сочувственно качалъ головою. По подъ конецъ Васильевъ, раздраженный собственнымъ разсказомъ, ожесточенно плюнулъ и обозвалъ покойницу нехорошимъ словомъ. Тутъ неожиданно Яковлевъ сталъ сердиться:

— Ты,—говорить,—не смѣй такъ выражаться. Потому что царица Екатерина намъ матерь. А за «мою матерю» я тебѣ горло перерву.

Сосъдъ вспылилъ и выругался еще зафе. И въ результатъ: добрые друзья, почетные прихожане, владъльцы домовъ и «сберегательныхъ книжекъ», забывши свой солидный возрасть, спфиились драться. «Противникъ Катерины», Васильевъ, оказался, хоть и старше, но сильнее. И защитнику покойной государыни пришлось бы плохо. Но сбежались жены и дети и розняли отцовъ. Вследъ затемь Яковлевь поколотиль сына, который по вопросу объ Екатеринъ сталъ не на его сторону. Распря пошла вширь и вглубь, расколода приходъ какъ бы на двъ партіи. Удивительнъе всего, что въ нее вмѣшался даже участковый городовой. А еще удивительнье, что онъ высказаль сочувствие Васильеву, а не Яковлеву. Возникшее междоусобіе улица разрѣщаеть своими средствами, не обращаясь къ властямъ. Кончился ли споръ, и если кончился, то на какихъ условіяхъ установленъ миръ, якъ сожалбнію, не знаю. Последнія свъдънія, полученныя мною изъ города, гдъ живуть бывшіе друзья, а нынъ враги, относится къ 15 іюля. Но полагаю, что эта захолустная «исторія», при всей своей кажущейся незначительности, не просто комична, но и характерна, и знаменательна, какъ симптомъ.

Прежде всего она не единична. Недавно мив разсказывали объ одномъ сель Ставропельской губерніи. Село это небольшой балкой раздвлено на двв части; здвсь также неожиданно и какъ будто случайно возникъ споръ, подобный тому, какой вели Васильевъ съ Яковлевымъ. Дъло также закончилось дракой, которая стала крупнымъ историческимъ событіемъ сельской жизни. Оказалось, старая балка раздізинна село на двіз враждующихъ «нартіи». Парни «изъ-за балки» боятся ходить по сю сторону, ибо «здёсь» ихъ быотъ. А нариямъ съ сей стороны страшно показаться «за балкой», ибо «тамъ» ихъ быють. Недавно промелькнуло въ газетахъ извъстіе о не менъе характерномъ столиновеніи въ одной изъ петербургскихъ больнипъ. Здѣсь политическое разномысліе также закончилось ръзкимъ столкновеніемъ между больными. «Приверженцы царицы Екатерины», если позволено употребить это опредвленіе, оказались въ меньшинствъ, были названы черносотенцами, вынесены изъ палаты въ корридоры, а наиболже уперные даже сброшены съ коекъ. Посяв этой победы падъ врагомъ больные успокоились и мирно разопились по своимъ палатамъ. О такого же рода междоусобіяхь сообщалось вы ціломь ряді газетныхъ корреспонденцій. Містами распря приняла такіе разміры, что даже въ деревняхъ женщины нынфшимъ лътомъ не ръшались однъ идти въ лъсъ за грибами или ягодами и дълали это не иначе, какъ въ сопровождении мужчинъ.

Конечно, надо бы подробиве разобраться въ этихъ типично обытельскихъ распряхъ, вскрыть ихъ причины, выяснить смысяъ. Къ сожалвнію, сдвлать это чрезвычайно трудно. Да, пожалуй, и невозможно. Ужъ слишкомъ скудными, слишкомъ отрывочными и случайными свъдъніями располагаемъ мы для такой серьезной работы.

Мы слышали, напр., что палуба крейсера «Память Азова», была «залита кровью». Но почему лилась эта кровь? Потому ли, что часть экипажа, напавшая на «бунтовщиковъ», хотёла избавиться отъ страшнаго риска, къ которому ведеть пребываніе на бунтовскомъ суднь? Потому ли, что эта часть надвялась получить награду и обезпечить себѣ карьеру? Или нападеніе на бунтовщиковъ произведено отъ «чистаго сердца,» отъ «полноты убѣжденій»? Палуба залита кровью. Трагедія совершилась. Но, чтобы понять пружины этой трагедіи, мало даже видѣть ее, надо непосредственно и близко знать дѣйствующихъ лицъ. Такихъ знаній у насъ нѣтъ. И остается лишь просто признать фактъ междоусобной распри,—признать во всемъ его объемѣ, отъ трагикомической драки двухъ мѣщанъ изъ разногласія во взглядахъ на царицу Екатерину, до братоубійственно пролитой крови на палубѣ несчастнаго крейсера.

Многихъ обезкураживаеть и даже прямо таки пугаеть этотъ фактъ: въ немъ видятъ великій ущербъ для дѣла революціи. Создалась вполнѣ естественная склонность упрощать междоусобную распрю, ставить ее исключительно на счетъ организаторовъ черной сотни и агентовъ-провокаторовъ. Такая упрощенная бухгалтерія, быть можеть, и помогаетъ кое-кому представлять вещи въболѣе пріятномъ видѣ. Но, боюсь, что она сильно препятствуетъ правильному пониманію революціоннаго процесса, и, въ концѣ концовъ, способна привести людей къ отчаянію именно тогда, когда дѣйствительная, а не упрощенная бухгалтерія показываетъ колоссальный успѣхъ. Вѣдь упрощенная бухгалтерія потому и упрощенная, что она скрадываетъ жизненныя явленія, и слѣдовательно даетъ фальшивые итоги, лживость которыхъ возрастаетъ съ каждымъ новымъ оборотомъ событій.

Революція — это переходъ отъ одного порядка жизни къ другому, и при томъ переходъ, создаваемый напряженною и во всякомъ случав междоусобною борьбою общественныхъ силъ. По самой природъ вещей каждая борьба начинается не иначе, какъ авангардными стычками. Иногда она авангардными стычками и заканчивается, или, по крайней мере, после авангардных стычекъ можеть наступить болбе или менбе продолжительное перемиріе. Такое перемиріе могло бы наступить въ Россіи еще въ декабрв 1825 года. Но Николай Павловичъ не поняль, что онъ можетъ заключить перемиріе на нанболье выгодных для себя условіяхь; не обладаль онъ и достаточной силою воображенія, которое подсказало бы ему, что кровь на Сенатской площади оставила особое пятно, что это пятно роковое, что его даже океаномъ не смоешь. Первое авангардное нападеніе было отражено. За нимъ следовали другія, оставляя по себ'в на томъ же м'ьст'в то крохотную м'ьтинку, то пятнышко, то, какъ 9 января 1905 г., новое громадное нятно, еще болье роковое и несмываемое, чыть пятно на Сепатской площади. Нападавшіе развивали свои авангардныя атаки медленно, словно нехотя, явно надыясь на добровольную уступчивость противника, на его моральный центь. Но эти надежды оказались тщетными...

О генераль Линевичь разсказывають, будто онъ совершенно не соображаль, какое значение имфють японския передвижения, и и благодари этому съ полнымъ спокойствіемъ и самообладаніемъ смотрель на такіе шаги непріятеля, въ которых в полководець, болье въ военномъ смысль грамотный, увидьль бы смертельную опасность. Насколько это върпо относительно Линевича, -- судить не берусь. Но вообще непошимание порою защищаеть человъка отъ безпокойства такъ же, какъ сленого его сленота, когда онъ сидить подъ крышею, на которую уже упала раздуваемая вътромъ искра. Полная утрата способности понимать значение моральныхъ силь — такая же бользнь, какъ и слепота. Благодаря ей, люди, вродъ Тренова, не видъли 9 января, какъ для нихъ самихъ опасно сохранять старыя позицін; благодаря ей, они 9 января не воспольвовались для постройки повыхъ позицій темъ, на редкость благодарнымъ, матеріаломъ, который прямо таки даромъ давалъ Гапонъ. И, благодаря все той же полной утрать моральнаго чувства, люди имъли мужество говорить послъ разгона Думы:

— Мы ручаемся за спокойствіе, ибо большинство арміи на нашей сторонъ.

Впрочемъ, время для аргументаціи иного порядка, говорять, уже прошло. Авангардныя стычки, не смотря на всю свою страстность и рашительность, закончились въ ничью. И тамъ самымъ въ бой втянуты главныя силы. Другими словами, логика событій неумолимо привела Россію къ моменту, когда силы, на которыхъ зиждется все освободительное движеніе, вошли въ непосредственное столкновеніе со всёми тёми силами, которыми держится старый по--и должь жизни. Произошло, однако, — и должно было произойти столкновеніе не массъ, а особей, общественных в молекуль и атомовъ. Революціонная борьба приняла молекулярный, если такъ можно выразиться, характеръ. Началось начто врода того своеобразнаго плебисцита, который некогда практиковался въ вечевомъ Великомъ Новгородъ, заканчиваясь почему-то на Волховскомъ мосту. Мы урывками и мелікомъ видимъ лишь отдельные эпизоды: тамъ «черносотенцы» «дубасять» «забастовщика», тамъ «забастовщики» «дубасять» «черносотенца», воть въ той деревнѣ люди еще колотять другь друга кольями, а въ той уже помирились и «целуютъ кресть, чтобы стоять за землю и волю до последняго издыханія», воть тамь деругся два м'вщанина, а тамъ только что перестали драться, и около драчуновъ уже образовался митингь и побитый уже держить рычь: «быль я, братцы, въ черной сотнь, а теперь прозръль и вижу, кто есть народный врагь», и толпа восторженно кричить и рукоплещеть; тамъ кричать «ура», здёсь-- «долой самодержавіе», тамъ поють марсельезу, здісь гимнъ. И посреди этого всеобщаго гама и шума и всеобщей потасовки горячо, но дружески спорять два какихъ-то мастеровыхъ человвка, стараясь уб'ядить друга. А воти и третій. Онъ опеддаль: «проспаль — съ вечера пьянъ былъ», да еще и тенерь голова не въ порядкъ. «Въ чемъ дъло «братцы»? - спрашиваетъ онъ. На него налетаетъ сразу и всколько человвить. Одинъ кричить: «А вотъ разсуди, какъ онъ смъстъ мою матерю собачьей дочкой называть», а другой: «имфю полное право, разъ она хуже собаки», третій: «а почему намъ земли нѣтъ», черезъ минуту возлѣ опоздавшаго мастерового драка; отъ неожиданности онъ кого-то бъеть, и его за что-то быоть... Это, повторяю, старинный въчевой илебисцить, гдъ кулакъ порою имълъ такую же доказательную силу, какъ и логика. Только старая новгородская илещадь страшно раздвинулась: отъ «потрясенваго» Шлиссельбурга до Владивостока, и отъ Архангельска до Мерва. Соперинки пришли въ непосредственное столкновеніе и въ подвальных углахъ и въ тысячныхъ квартирахъ, и во дворцахъ и въ хижинахъ. И это столкновение разъединило даже людей, связанныхъ самыми кровными узами.

Между прочимъ, на одномъ собраніи членовъ «Крестьянскаго союза правового порядка», въ Петероургв, наблюдалась характерная сценка. Не секреть, что союзь этоть основань «для охраны самодержавія». Но едва составилось ифсколько десятковъ людей, какъ они уже ножелали «жить своимъ умомъ» и составить «собственную программу». И воть для выработки программы созвано было собраніе. Въ члель прочихъ, поднять быль вопросъ: «давать или не давать автономію». Началось голосованіе: «кто за автономію, тоть направо, а кто противъ автономіи, тоть налѣво». Стоявшіе дотол'є рядомъ въ числ'є другихъ, мужъ и жена разд'єлились: мужть захотель направо, жена налево. Жена тащила мужа съ собою и кричала: «Не смій за автономію ходить, аль ты жидамъ продался», а мужь вырывался и тоже кричаль: «Отстань черносотельница, -- а не то я теб'в морду побью»!.. Правда «на людяхъ», въ собраніи, «до морды» діло не дошло. Но что было потомъ, когда супруги вернулись на свою квартиру, -- Богъ въсть. И миъ почему-то кажется, что у этихъ супруговъ квартира уютная, чистая, въ спокойномъ солидномъ домв, - гдв ивтъ ни кабака, ни инвной лавки; словомь, именно такая квартира, какую умъють нанимать и устранвать решительныя женщины съ независимымъ характеромь. Думается, глубокую ошноку делають тв, кого обманываеть «наружное спокойствіе». Даже тамь, гді это спокойствіе, дъйствительно, наблюдается «снаружи», оно ничего успокоительнаго не говорить, ни уму ни сердцу. Въдь и дуплянка, въ которой отроились двв матки, снаружи спокойна. А загляните-ка внутры!... Признаться, не совсемъ я также понимаю восторги и растерянность

по поводу отдѣльныхъ эпизодовъ. Кричатъ, напр.: «Ура, въ Кронштадтѣ наша взяла»... Дѣйствительно, здѣсь «наша» сегодня «взяла». Однако, «плебисцитъ» не прекратился. Что онъ дастъ черезъ три дня? И какъ опредѣлится завтра «соотношеніе силъ» въ Ораніенбаумѣ, или въ Петронавловской крѣности, гдѣ вѣ ць тоже идетъ плебисцитъ? Вѣдь, и въ старину такъ бывало: на одномъ уголку площади какъ будто совсѣмъ «наша брала», но нока здѣсь гремѣло «ура», на другомъ концѣ «ихияя брала», овладѣвала положеніемъ, а «наши» летѣли «кверху тормашками» съ моста въ Волховъ.

Повторяю, идеть генеральный подсчеть силь. Нація во всёхъ углахъ и закоулкахъ опредбляетъ, сколько тамъ «нашихъ» и сколько «ихнихъ». Эта молекулярная борьба подготовлена и сдълана неизбъжной всъмъ предшествовавшимъ ходомъ событій. Върнъе всего, что для даннаго революціоннаго періода это бой послідній и ръшающій. Если революція побъдить, если на ел сторонъ окажется подавляющее большинство, то ни о какомъ перемирін не можеть быть ръчи. Побъдитель продиктуеть свою волю и возможно. что его противникъ просто «отвалится», какъ отваливается пожелтвиній листь, когда къ нему прекратился доступъ питательныхъ соковъ, при чемъ на это дело дерево не затрачиваетъ спеціальныхъ усилій. Если поб'ядить самодержавіе, если на его сторон'я окажется подавляющее большинство, то оно огнемъ и мечемъ пойдетъ изъ конца въ конца, сотретъ съ лица земли своихъ враговъ, и освободительное движение умреть, быть можеть, на много лать. Возможень и третій исходъ: въ странт окажется слишкомъ ничтожное большинство и слишкомъ значительное меньшинство. Тогда страну, быть можеть, на десятки льть, ждеть нескончаемое кровопролитіе, пока она или сама собою изойдеть кровью, или будеть взята въ опеку заимодавцами. Что же ждеть насъ? Кто продиктуеть свою волю: наши «ихнимъ,» или «ихніе» нашимъ? Или «ихніе» и «наши» разобьются другь о друга и оцененене въ изнеможени?

Каждому, кто наблюдаетъ сраженіе, но не сражается самъ, въ минуту ръшительнаго боя поневолъ дълается жутко.

Въ такія минуты человѣкъ невольно отрывается отъ частностей, стараясь уловить общій планъ картины. Онъ невольно ищеть общую мысль, которая заранѣе предрѣшаетъ исходъ событій, независимо отъ тѣхъ или иныхъ подробностей. Одна изъ такихъ общихъ мыслей довольно распространена и ночти общеизвѣстна. Сводится она къ тому, что хозяйственная жизнь Россіи, ея международное положеніе, обнаружившіяся въ ней классовыя противорѣчія требують иныхъ политическихъ формъ. Страна переросла самодержавіе. Ей жизненно необходимы конституціонныя гарантіи. И этотъ переходъ, безъ котораго не могуть существовать ни фабрики, ни заводы, ни вообще денежное хозяйство, долженъ неминуемо соверышться. Попытки задержать неизбѣжное, борьба съ историческою

необходимостью такъ же смъшны и жалки, какъ походъ муравьевъ противъ вулкана, какъ ярость Ксерка, задумавшаго плетью успоконть море во время бури. Эта мысль, что политическія формы вависять отъ сложности экономическихъ отношеній, воспринята лаже г. Грингмутомъ. Правда, г. Грингмутъ воспринялъ ее нъсколько оригинально. Онъ, напр., увъренъ, что вся бъда отъ фабрикъ и заводовъ, а фабрики и заводы появились единственно «по винъ Витте». На этомъ основаніи онъ называеть Витте не иначе, какъ «государственномъ злодвемъ». Но, конечно, завсь не мъсто слъдить ва изгибами грингмутовскаго мышленія. Не будемъ судить и о томъ, насколько вообще догматъ объ экономической базъ и политической надстройкъ всеобъемлеть и всеисчерпываеть: дъло это прежнее, старое, обсужденное со встахъ сторонъ, -- даже до оскомины. Мив бы хотвлось лишь напоминть еще одну «общую мысль», или, върнъе, одно характерное явление русской жизни, которое предшествовало нынфинему молекулярному періоду революцін, и, на мой взглядь, совершенно предрашаеть его исходь. Этимь явленіемь въ съ свое время многіе интересовались. Его огромную важность если не понималъ, то во всякомъ случав чувствовалъ даже П. Н. Дурново, даже А. Столыпинъ, по крайней мърв, въ ту пору, когда онъ при редакціи «С.-Петербурскихъ Віздомостей» исполняль обязанности громоотвода. И не только г. Столыпинъ, оказавшійся на ділів не громоотводомъ, а проволокой изъ министерства внутреннихъ дълъ въ кабинетъ редактора, но люди, несомнънно либеральнаго и даже врамольнаго образа мыслей, посвящали явленію, о которомъ я говорю, скорбныя и негодующія строки. Оно и притягивало, и отталкивало. И казалось «прогрессивнымъ» и озадачивало своею безудержностью и разкостью. Я говорю о бытовомъ перевороть русской жизни, —и при томъ перевороть такой глубины и силы. что его, быть можеть, правильные называть бытовою революціей. Чувствую, однако, что здёсь необходимы некоторыя предварительныя объясненія.

#### II.

Я затрудняюсь перемвиу правовъ, называемую мною бытовою революціей, пріурочивать къ какому-либо опредвленному періоду. Безъ сомнвнія, въ верхнихъ слояхъ общества «это» началось давно,—быть можетъ, съ сороковыхъ годовъ. Увѣковѣченный Тургеневымъ, разладъ между Базаровымъ-отцомъ и Базаровымъ-сыномъ отнюдь не мозговой и не діалектическій. Это разладъ всего строя жизни, привычекъ, вкусовъ, поведенія. И, конечно, ему нужно было родиться и окрвпнуть, прежде чѣмъ онъ зафиксированъ художникомъ. Не подлежитъ также сомнвнію, что разладъ этотъ въ теченіе 60-хъ и 70-хъ годовъ расширялся и углублялся. Онъ живо отраженъ Г. И. Успенскимъ. Историкъ нравовъ объяснитъ, почему,

напр., «отцы» съ такимъ прямо болѣзненнымъ интересомъ относились къ головному убору «дѣтей», отчего они теряли душевное спокойствіе при видѣ юноши съ длиниыми волосами или «стриженой курсистки». Въ сочиненіяхъ Успенскаго историкъ найдетъ богатѣйшій матеріалъ для характеристики бытовыхъ пертурбацій. Но въ данное время я пишу не исторію; я лишь напоминаю о томъ явленіи русской жизни, которое всѣмъ въ общихъ чертахъ извѣстно, но за вихремъ очередныхъ событій полузабыто.

Что было въ 60-хъ и 70-хъ годахъ я непосредственно не знаю. Въ 60-хъ годахъ я не существовалъ, а въ 70-хъ родился. Мои сознательныя наблюденія начинаются приблизительно лишь съ первой половины 80-хъ годовъ, при чемъ наблюдать я могъ лишь свою среду, т. е. среду «старопосадскихъ мъщанъ» и «бывшихъ ямщиковъ». Повидимому, волна бытовыхъ пертурбацій сюда только что докатывалась. Наши отцы жили строго по старинь. Мъщане ходили въ длинныхъ сюртукахъ и чуйкахъ, по праздникамъ голову мазали деревяннымъ масломъ, а сапоги «чистымъ дегтемъ». Ямщики ходили въ свиткахъ и зппунахъ; въ будни надъвали ланти, а въ праздники сапоти; голову мочили квасомъ, а сапоги мазали дегтемъ низшаго с эрта, который на мъстномъ жаргонъ назывался почему-то «калоникой». Ямщаки, правда, были причислены въ мъщанскому обществу. Но держались отъ «старопосадскихъ» особнякомъ, -- такъ же, какъ и староносадскіе отъ ямщиковъ. Женитьба м'вщанина на «ямщичків» служила предметомъ оживленныхъ толковъ, какъ ръдкій случай мезальянса.

Мои воспоминанія о бытовомъ переворотів начинаются такъ.

Мнѣ было лѣтъ 9 или 10. Я зналъ, что въ нашей же улицѣ живетъ мой тезка— «другой Аванасій», парень лѣтъ 19 или 20. Этому «другому Аванасію» отецъ его Иванъ Карповичъ сосваталъ какую-то дочь лавочника, «съ хорошимъ приданымъ», а сынъ хотѣлъ жениться на другой дѣвушкѣ, «Дунькѣ Чаровой», «безъ всякаго приданаго». Ът такому странному хотѣнію пикто не относился въ серьезъ. Удивлялись только: «ишь, молъ какой блажной парнишка уродился... Ну, да супротивъ отца развѣ пойдешь? Извъстное дѣло—отецъ: привезетъ въ церковь и перевѣнчастъ»... И вдругъ «блажной парнишка» въѣстѣ съ своей подругой пришелъ къ старику Чарову и заявилъ:

- Ну, тятинь, мы съ Дуней совсёмъ какъ мужъ съ женой сошлись. А вы теперь какъ хотите: хотите—съ вами буду жить, а не хотите, мы съ Дуней на квартиру уйдемъ...
- Хоть бы въ ножил поилонился—возмущались соседки, хоть бы благословенія попросиль. А то на тебі: мы, говорить, сошлись, а вы какъ хотите.

«Невънчанные» молодожены нъсколько мксяцевъ жили у Чарова. Иванъ Карповичъ не уставая проклиналъ ихъ, а сосъди осыпали бранью и насмъшками. Не легко было и старикамъ Чаровымъ...

Вечерами Авапасій вибсть съ женою ходиль на рѣку за водой Бабы кричали ему вслѣдъ: «Иванычь, а Иванычь,—скоро-ль на крестины нозовень». Крестить-то ідѣ будень—подъ кустомъ, аль подъ мостомъ?..» Однако, скоро послышались и другія замѣчанія: «Инь, какъ онь свою Дуньку жалѣсть—воду помогаетъ носить.» А колда «онь», копреки всѣмъ дѣдовскимъ и прадѣдовскимъ обычаямъ, «помогъ Дунькѣ» и бѣлье на рѣчкѣ выполоскать, бабы окончательно призадумались: «что жъ, молъ,— хоть бы и вѣнчанные мужъл такъ дѣлали...» А затѣмъ стали говорить Ивану Карпозичу:

— Затяжельна Дунька-то. Смотри: на твоей душь будеть грыхъ, если дитя безъ закона родится.

Иванъ Карновичъ не взялъ на душу грфха и далъ свое родительское согласіе на бракосочетаніе несовершеннольтняго мѣщанскаго сына Аоанаеія Иванова съ дѣвицею Евдокіей. Но едва это семейное происшествіе, глубоко взволновавшее весь околотокъ, уладилось, какъ грянулъ новый громъ: мѣщанская дѣвица Параскева Колоколкина привела въ родительскій домъ совершенно незнакомаго человъка и отрекомендовала: «Мой Митенька»...

- А «Митенька» съ своей стороны присовокупилъ:
- --- Послѣ всего происшедшаго просимъ васъ нашу любовь обваконить...

Потому ли, что этотъ «Митенька» былъ человъкъ пришлый, чужестраний («невъдомо кто и невъдомо откуда»), или Параскева, выступивная вслъдъ за Аванасіемъ, ужъ слишкомъ подчеркивала, что «это» не случайность, не единичная блажь какого-то «выродка», по внечатлъніе было прямо таки потрясающее. Помню старушку одву, которая слезно плакала:

-- Гесподи, - причитала опа- что же это такое дѣлается? Тихвинская Божія Матеры!.. Владычица Небесная! Покровъ Пресвятой Богородицы! Аль ужъ и виравду антихристъ народился?!.

О восьмадесятых в гедахъ говорятъ, что это---«сумерки», эпоха общественной реавціи, эпоха всеобщаго застоя. Такъ ли оно было «наверху»,—я лично не видълъ. А личныхъ наблюденій никакими источанками не замѣнинь. Но въ тѣхъ пизахъ, гдѣ я жилъ, переходя отъ дѣтства къ отрочеству и отъ отрочества къ оности, никакого застоя не было. Насборотъ, тамъ бурлили и кипѣли попетинѣ «Sturm und Drang». Но наружности, оно, пожалуй, было спокойно: мѣнцанскія хатки, какъ онѣ были сто лѣтъ назадъ, пустынно, мертво. тихо, совно, танъ, гладъ,—болотомъ пахнетъ... Но иъ каждей хаткѣ, на видъ совершенно спокойной и тихой, шла нескончаемая борьба, ежесточенная и непричиримая,—борьба на каждомъ шагу, изъ каждой мелочи, которая, когда ее застигнешь, кажется смѣшной и не стоющей вниманія, но которую неволя заставляла брать не пначе, какъ съ бою.

Подробно говорить объ этой неустанной борьб не буду. Но

вотъ, для примъра: казалось бы, пустяки-купить у букиниста кнежку за пятакъ. Однако, эти пустяки долго приходилось дёлать «контрабандой», крадучись; книжку надо было прятать столь же тщательно, какъ ныив прячуть бомбы и ири томъ прятать не отъ полиціи, которал всетаки далеко, а отъ отца и матери, съ которыин живешь, и у которыхъ ты постоянно на глазахъ. Невинное, казалось бы, занятіе-читать книжку. Но нісколько монхъ сверсииковъ были до потери сознанія избиты за преждевременную попытку читать на родительскихъ глазахъ. Пришлось спачала отвоевать большую долю самостоятельности, иріучить родительскій взглядъ кл. тому, чего при дедамъ не было, довести родителя до того состоянія, когда онъ «все равно махнуль рукой»: «а пронади, моль, ты пропадомъ, - разъ ты такой окаянный уродился...» Словомъ, требовалось сначала довести «врага» до крайняго изнеможенія, до того безразличія, какое бываеть у человіка, когда онь очень усталь, когда ему до крайности надобло сопративляться, и только тогда можно было показать книжку-да и то съ опаской. А потомъ, когда книжка до некоторой степени завоевала право гражданства,-чего стоило отстоять «огонь посл'в ужина»? Въ «благочестивыхъ семьяхъ», гдв нътъ ночной работы, после ужина полагался лишь одинъ огонь: лампадка передъ образомъ А намъ, молодежи, иуженъ былъ огонь на столь-ну, хотя бы для того, чтобы читать книжку. И повърьте, завести этоть огонь, противъ котораго былъ и обычай, и благочестіе, и экономическія соображенія, очень не легко было: говорю по собственному опыту.

Старина выработала свои формы общежитія. Въ нашемъ кругу двочка 13—14 льть уже «невыстилась». Париника 16—17 льть считался женишкомъ. Бракъ сводился собственно къспариванію-«съ благословенія родителей и по закону». Но спариваніе производилось не зря. Ежегодно съ Пасхи все весение и лѣтиее время посвящалось «общественнымъ смотринамъ». Разряженныя «невѣсты» выходили въ опредъленное мъсто, подъ видомъ «гулянки». Здесь къ нимъ присматривались и приценивались Это было знакомство издали, и при томъ знакомство основательное, провиряемое повторными осмотрами. Посяв пасхальной «выставки невесть». шла выставка вознесенская, потомъ «завалки» (на Духовъ день). потомъ «десятая пятница», потомъ казанская (8 іюля), «спасъмаккавеевская» (1 августа), успенская (15 августа) и т. д. Такимъ образомъ за лъто весь окрестный «товаръ» удавалось досконально оцьнить и вавъсить. Съ сентября начинались «канусты». Каждая хозяйка приглашала уже осмотрыныхъ и на ея взглядъ подходящихъ дъвицъ, - «рубить капусту». «Рубить» въ буквальномъ смыслв слова: свиками въ корыть, а порубленное солить въ кадкахъ на зиму. Рубка капусты считалась праздникомъ; приглашение на него -- своего рода почетомъ. Работа шла съ пъснями, пепремънно полусвадебными. Туть уже невъсты демонотрировали себя вблизи,

хозяйка видбла ихъ и за работой, и за фдей, и за весельемъ, такъ какъ «канусты» неизбъжно заканчивались вечеринками. Все это было пеуклюже, тяжеловфсио, и иля мало-мальски тонкаго самолюбія даже оскорбительно, но вмісті сь тімь это было не лишено грубоватой, но своеобраздей неззін; съ нею «отцы» наши были связаны тысячью интимиыхъ воспоменаній; она была имъ близка, понятна и, несомивино, дорога. Но дорогое отцамъ оказалось совершенно чужимъ и даже непріятнымъ для дітей. Діти въ дни «выставокъ» уходили «куда арл», невёсты отказывались «гувять на канустъ», женихи убъгали съ канустныхъ вечеринокъ. Мелодежь находила свои шути знаком тва: устранвала свои веселья. Она сбросила прадъдовскія длиниополые сюртуки и чуйки; появились инджаки и «польты», что онять таки досталось не даромъ; Право носить инджакъ мои сверсники завоевали; въ иныхъ семьяхъ разномысліе по поводу спортуковъ и инджаковъ приводило къ потасовкамъ: единъ мой товарищъ детства делго ходилъ въ одной рубахф, не желая надёть синтаго отцомъ сюртука «съ принускомъ на ресть», т. е. до нятекь: онь добился таки того, что мать сшила ему тайномь индиань, за что и была побита мужемъ. Наши сверсивны отказывались повязывать голову илаткомъ и закутываться въ старинныя «ковровыя» и шелковыя шали, которыя по на следству нереходили отъ бабки къ виучке. Оне лолго ходили безъ платковъ, съ открытыми головами. И буквально вся улица содрогнулась, когда одна «мъщанская дъвина» осмелилась надъть шлянку. Не меньшій эффекть выналь на мою долю, когда я облачился «въ манишку и котелокъ»; это быль отчаянный вызовъ всему околотку; при моемъ появленій въ столь диковинномъ нарядь, «насмъщники» утюкали и свистали, а степенные люди плевались.

Если бы спросили меня: «Зачемъ тебе этогъ котелокъ, причиняющій столько непріятностей», я бы могь по чистой сов'єти отвътить: «Не знаю». Говорять, революцію нельзя дёлать «нарочно». «по заказу». Она выходить сама собою, какъ потребность, при чемъ люди, дълающие ее, не всегда понимають, что они дълають. «Мы», если позволено объединить этимъ словомъ людей моего возраста, тоже дібіствовали не по заказу, не съ зараніве обдуманнымъ намфреніемъ, и даже не понимали, съ чемъ смыслъ содвяннаго нами. Да воть примфръ. Мон старшіе свереники замфтно обособлялись. По старому обычаю велесь такъ: сынъ и до женитьбы, и послѣ женитьбы весь свой заработекъ отдаваль отцу. На моихъ глазахъ, начался и опръиъ новый порядокъ: сыпъ, выросши, сталъ вступать въ чисто договорныя отношенія съ отповской семьей: за квартиру и содержаніе я, моль, плачу столько-то, а остальное--мое. Женатые порою заводили себѣ даже особый столь, и выходило, что въ дом'в живеть не отецъ съ женатымъ сыномъ, а двв самостоятельныя семьи. И мы понимали, что это хорошо, и что иначе нельзя И въ то же время, исподволь добившись права читать и выписывать газеты, и читая газетныя статьи о деревенскихъ раздълахъ и о распаденіи патріархальной крестьянской семьи, искренно огорчались:

— Зачёмъ, молъ, въ самомъ дёлё, семья въ деревнё распадается? И какъ, молъ, глупы эти мужики: не понимаютъ, что жить большою семьею для нихъ же самихъ выгоднёе.

И только много позже нъкоторые изъ насъ сообразили, что разъ въ деревнъ пошли «раздълы», значить она переживаетъ такую же ломку, какую и мы; мысль, что каждая крестьянская семья обособляется по той же причинъ, по какой и мы обособляемся отъ нашихъ отцовъ и матерей, не приходила въ голову. Да и не могло быть такой мысли. Мы исходили изъ факта: на наше несчастье у насъ такіе отцы, съ которыми жить невозможно. И казалось, это несчастіе — наше, личное. Усматривать въ немъ явленіе общаго порядка, независимое отъ личныхъ качествъ нашихъ отцовъ, мы просто не умъли. И негдъ намъ было этой премудрости научиться. И не у кого.

Наше движение отнюдь не было политическимъ. И не могло быть. Дело въ томъ, что гнеть политическій до насъ не доходиль. Или, върнъе: онъ, конечно, доходилъ, но по сравнение съгнетомъ семейнымъ и бытовымъ, былъ такъ ничтоженъ, что мы его не замвчали. И какъ это ни странно, но полиція не только ничего опаснаго не видъла въ нашемъ стремленіи вырваться изъ-подъ гнета традицій, но, наоборотъ, явно сочувствовала намъ, и-дай Богъ ей здоровья! -- посильно помогала. Выше я у юминаль объ Аванасіи Иванычь. Отецъ ходилъ на него жаловаться «самому исправнику». Исправникъ, конечно, могъ «прекратить безобразіе», водворить несовершеннольтняго сына въ родительскій домъ, пригрозить его подругь желтымъ билетомъ. Да и мало ли чего не можетъ сдъдать исправникъ? Однако, онъ счелъ возможнымъ лишь строго прикрикнуть на отца: «по закону насильно вѣнчать незьзя», и этимъ явно взяль юную парочку подъ свое покровительство. Помню также одного частнаго пристава. Ему почему-то нравилось, что мъщанскія діти «его участка» ідуть учиться. Отправлять дітей въ чужіе города на школьную учебу было противно всемъ дедовскимъ преданіямъ. Выпросить согласіе на такое дело бывало не только трудно, но порою и опасно. Разговоры объ этомъ иногда кончались такъ бурно, что охотнику до науки приходилось убъгать отъ родительского гивва и притаться по ивскольку дней. Узнавши о такомъ семейномъ разладъ, частный приставъ считалъ своимъ долгомъ лично вмішаться. Этоть чудакь вызываль даже разгніванныхъ отцовъ въ свою «часть» и тамъ беседоваль съ поми на тему о томъ, что науки полезны, и «мъщать молодому человъку», который хочеть учиться, никакъ нельзя... Выходило какъ-то такъ, что полиція скорфе нашъ союзникъ, чфмъ врагъ.

Правда, до насъ доходили глухо, словно изъ другого міра, кое-

какіе политическіе звуки, что-то о соціализмі, о нятилизмі, что-то о конституніи. Пожалуй, мы интересовались этимъ. Но это быль интересъ головной, поверхностный, интересъ къ чему-то такому, что къ намъ почти инкакого касательства не имбетъ. Несравнимо глубже захватывала шв ь философическія квижки Толстого. И это понятно. Толстой стаклив, или, но прайней мікрів, затрагиваль, именно тів вопросы, которые намъ приходилось такъ вли иначе рішать, что такое посты, противъ которыхъ мы «бунтовали»? Что такое мощи? Какъ понимать вконы? духовенствой церковь, отъ которой насъ оттальивало, какъ отъ главной непрілгельской твердыни? И въ чемь віра? И какъ надо пошмать семейную жизнь, отношенія къ родителямъ, къ менамъ, къ дітямъ? И, наконецъ, сама по себів пропов'ядь, что личность человіческая самоцівна и автономна, освіщала наше поведеніе тімъ высшимъ авторитетомъ, какой даетъ научное обоснованіе поступка.

«Политина» пришла къ намъ постъ, уже тогда, когда новыя формы бытовыхъ отнешеній были до півкоторой степени «явочнымъ порядкомъ» установлены. Политическіе вопросы стали предъ нами совершенно конкретно и но совершенно конкретному поводу. Мы не выдумывали «политики». Она сама напоминла о себі. И по жестокой ироніи судебъ въ политическіе вопросы вовлекъ насъ, прежде всего непримиримый врать политики.— Я. Н. Толетой.

Дело въ томъ, что напослеве ценным для насъ книги Толстого приходилось читать, конечно, вы рукониспомы видь. Для переписки и распространечія этихъ квигь, мы, мальчики, въ возраств отъ 13 до 18 лъть, составили итто вродъ сообщества. Такъ какъ «письменныя занятія» производились тайкомъ отъ родителей, по причинамъ бытовымъ, то политика и тугъ ускользала отъ нашего вниманія вплоть до того дня, когда одинъ изъ «переписчиковъ Толстого», юноша лъть 19, быль захваченъ на мъстъ преступленія и исчезъ неведомо куда. Лишь года черезъ полтора отъ него было получено письмо съ отдоленнато сфрера Европейской Россіи. А еще года черезъ нелтора получено было извістіе, что онъ умеръ отъ цынги. Въ такихъ потрясающе попиретныхъ формахъ предсталъ передъ нами «вопросъ о свободъ слова и печати». Предсталъ трагически какъ весьма нешуточная угреза: «И быть тебь, рабъ Божій, во градів Пудожів, и умрень то тамъ цынготною смертью». Испугать насъ эта угроза не могла -- смертоубійствомъ насъ даже «отцы» не испугали. А отцовскія угрозы были куда страшнве, да и осуществить ихъ было гораздо легче, чемъ угрозы полицейскія. Но перспектива цынготвой смерти во градѣ Иудожѣ ужъ слишкомъ подчеркивала, что бытовыя вольности. ставшія для насъ дёломъ жизни или смерти, наталкиваются на какое-то препятствіе, мимо котораго нельзя пройти, и которое надо изследовать вплотную. А «изсл'ідованіе» привело къ неожиданнымъ результатамъ. Начались вечеринки, но уже не съ плясками, какъ прежде, а съ политическими

разговорами, съ чтеніемъ рефератовь. Это установило въ нашемъ мешанскомъ захолусть в «студенческій типъ» отношеній между полами. Мъщанскія явинцы осміжницев вдругь поязляться въ «холостыхъ квартирахъ» и просиживать до поздней ночи съ «холостыми ребятами». Бытовая веволюнія сиблала такимъ образомь новый и колоссальный усябуь. За то ведериния, выслуживаемыя полицей. поставили передъ нами, опять таки въ потрясающе конкретныхъ формахъ, вопрост о своботь собраній. Въ конць концовъ, эти предметные уроки государствениаго срава, благосклонно даваемые «властями», создали своеобразное положение. Чомъ чаще ихъ давала полина, тамъ болве своболныя формы понинимала бытовая жизнь, и тъмъ, стало быть, большей политической свободы она требовала. Госупарственная власть, вступивши въ борьбу съ «мъщанскимъ дитемъ», которое только что вырвалось на волю изъ-иодъ семейной опеки, поистинъ уподобилась тому умному домохозяниу, который ихиъ на залетъвшую подъ застръхъ годовню, надъясь этимъ предотвратить пожарь.

#### III.

Выло бы интересно проследить, какъ движение подошло къ экономическимъ вопросамъ, и какъ послѣ этого оно вдругъ стало понятно «отцамъ». Было бы не менте интересно отметить разслоенія, которыя начались между «дѣтьми»: какъ одни изъ нихъ съ головой ушли въ политику, другіе — въ науку, третьихъ жизнь захватила врасилохъ, за устройствомъ своего гибэда, когда надо было думать о пропитаніи себя, жены, детей, объ устройствъ судьбы братьевъ, сестеръ. Интересно бы дале возстановить, какъ вивств съ традиціями, действительно, угнетавшими живого человъка, ломалось и коверкалось то, что можно бы сохранить, и что, по крайней мъръ, не мъщало, какъ исчезли, напр., старинныя игры и пъсни, и какъ--опять-таки, напр., -- фабричная «частушка» пришла въ не фабричныя мъста на смъну за душу хватающей «Лучинушки», «Крапивушки» еtc. «Ивсия-жалоба» вдругь пропала, и, быть можеть, не только потому, что новое покольние вовсе не хотвло жаловаться на своихъ враговъ, а имбло зудъ — просто драться съ ними. Наши бабущки скорбно пели, что «лучинушку» «лютая свекровыющка водой залила». И у нихъ это было понятно: «вѣдь и у меня, молъ, будетъ свекровьющка, и мою лучинушку зальеть она водой, - что съ нею подблаешь?» Наши сестры разсуждать начали иначе: «А ну-ка, пусть свекровь попробуеть; посмотримъ-кто кого»... Но, говорю, пе только поэтому песвя-жалоба исчезла. И не потому «частушка» водворилась, что «вкусы народа» якобы «упали». Надо же хоть сколько-нибудь учитывать логику противоръчія и логику протеста, которая заставляла ломать одну «старину» потому, что она вредна, другую—потому, что она непріятна, какъ символь, а третью—только за то, что она старина, «за компанію». Всё эти детали движенія страшно интересны, имѣютъ большую цѣнность сами по себѣ, безотносительно къ текущему моменту исторической жизни. Но, повторяю, я пишу не исторію. Я лишь бѣгло напоминаю, и при томъ въ самыхъ общихъ чертахъ, нѣкоторыя событія, отчасти недостаточно продуманныя обществомъ, отчасти забытыя, какъ забыты тѣ внутреннія соображенія, которыя заставляли правительство дорожить патріархальной семьею и продиктовали ему рядъ мѣръ нротивъ семейныхъ раздѣловъ.

Изъ городка, гдъ я непосредственно переживаль бытовой Sturm und Drang, актививния часть моихъ сверстниковъ ушла — и въ большинствъ навсегда. Ушла въ невъдомое «туда», «гдъ оскорбленному есть чувству уголокъ», и, въ поискахъ этого тажиственнаго «уголка», разметалась «по всему лицу земли русской». Насколько я знаю, жизнь не баловала такихъ добровольныхъ изгнанниковъ. Русская жизнь порою кажется ширской, свободной и привольной, пока мчишься изъ конца въ конецъ, сидя въ кибиткъ, въ вагонъ, на пароходъ. Но она становится страшно пеуютной, тесной и жалкой, лишь только захочешь сесть на место и пустить кории. Вагонъ — это осколокъ счастливыхъ свободныхъ странъ, какимъ-то чудомъ проникшій въ нашъ суровый климатъ. Въ Россін-это инородное тіло. Пока въ немъ, -- ты гражданинъ. А лишь только извозчикъ перевезъ тебя въ гостиницу, -- ты уже подъ надзоромъ старшаго дворника и швейцара и долженъ предъявить паспортъ. Проживи на одномъ мъсть годъ, и у тебя явятся невыносимыя, но безусловно обязательныя, отношенія къ околоточному или уряднику (попробуй-не дай праздничного на Новый годъ) къ попу, который прекрасно понимаеть, что ты лишь стража ради ічлейска окрестиль своего ребенка, и если ты дашь на Насху три рубля, то поблагодарить, а если полтинникъ, то назидательно разскажетъ исторію одного прихожанина, два года подъ рядъ не говъвшаго... Ла и мало ли какихъ обязательныхъ отношеній не появится! И если ты человъкъ съ прямодинейнымъ характеромъ. если для тебя быть гражданиномъ стало потребностью, то имъешь ты только одно спасеніе: жить «вічно въ дорогів», наподобіе птицъ небесныхъ: нынче въ Архангельскъ, завтра въ Тифлисъ, а черезъ мъсяцъ во Владивостокъ. Активнъйшіе изъ монхъ сверстниковъ завоевали себв право на свободу, но чтобы осуществить это право, имъ пришлось стать въ ряды «перелетной Руси», которая еще никъмъ не сосчитана, но уже давно замъчена, какъ весьма серьезное соціальное явленіе.

На мъстъ остались лишь люди наименъе прямолинейные и наиболъе нассивные. «Законы» остались тъ же,—и полиція та же, и духовенство то же. Городокъ стоитъ такой же тихій и сонный, какъ и прежде. И такъ же отъ него болотомъ пахнетъ. Но людей словно подмѣнилъ кто. Прежде попъ шелъ гоголемъ по улицѣ; къ нему съ поклонами подбѣгали подъ благословеніе. А нынѣ подъ благословеніе не подходять и руки не цѣлуютъ, а которые прихожане помоложе — тѣ и вовсе не кланяются. Прежде исправникъ мчался по городу какъ завоеватель, а теперь передъ памъ никто «шапки не ломаетъ». Прежде на прівздъ архіерея «весь городъ», какъ на пожаръ, сбѣгался, нынѣ пріѣдетъ архіерей въ храмъ Божій, благословитъ старухъ, да «тѣмъ и заговѣется». По это все, сравнительно, мелочь. Произошли измѣненія гораздо болѣе глубокія. Въ видѣ примѣра отмѣчу хотя бы слѣдующее.

Въ нашемъ городкъ жилъ богатый льсопромышлениикъ «Иванъ Николанчъ», вдовецъ, владелецъ несколькихъ лесопильныхъ заводовъ и канатной фабрики и многочисленнаго гарема. Впрочемъ, это быль человькь благочестивый и «веселился» вы своемы гаремы лишь въ тв дни, когда по святцамъ положено «разрвшение вина и елея». Въ такіе дни онъ возлежаль здвсь съ любимыйшею, а прочія, разд'явшись до нага, играли и плясали, уганая господина своего. Сюда же приходили къ нему довъренные приказчики съ очередными къ докладами. И старики почитали за великую честь, что хозяинъ принимаетъ ихъ въ столь имтимной обстановив. Но воть на мъсто одного умершаго старика пришлесь назначить чедовъка молодого. Его тоже провели было въ гаремъ. Но онъ, вивсто доклада, сказаль лишь: «виновать, я не туда попаль», и немедленно ушелъ. Иванъ Николаичъ опфиилъ. Онъ страшно ругался. Однако, пріемъ докладовъ въ гаремв прекратиль. Видимо, его страшно поразило, что «и человъкъ молодой, и на голыхъ бабъ посмотръть ему, казалось бы, лестно, а воть подишь ты»!.. Однако, самъ Иванъ Николаичъ, до конца дней, говорилъ своимъ служащимъ «ты», ругалъ ихъ «чортовыми сынами», и когда онъ обозрѣвалъ свой заводъ, приказчики должны были сопровождать его безъ шапки, а рабочіе обнажали головы, едва завидівъ ховянна. Правда, молодые рабочіе тоже говорили ему: «ты». Но онъ делаль видь, что не обижается: «И Господу Богу, моль, говорять «ты», а я чемь лучше». Однако, наследнику его, видимо, не совствить нравилось «стоять на одной линіи съ Господомъ Богомъ», и онъ предпочиталъ разговаривать съ служащими въ безличной формъ, чтобы не было ни желательнаго «ты», ни обиднаго «вы». Со времени смерти Ивана Инколанча прошло всего 12 леть. И за это время обстоятельства такъ измѣнились, что наслѣдникъ его уже окончательно привыкъ къ разговору на «вы», не только приказчикамъ, но даже пилоставамъ и манинистамъ нервый говорить: «здравствуйте», здоровается даже съ нилоставами и машинистами не иначе, какъ за руку. Въ ныпфинемъ году я лично видълъ эту потрясающую перемъну правовъ. Глазамъ не върилось. Спрашиваю, какъ это могло случиться.

— А знаете, какой народъ нынче пошель, — объясниль миѣ Августъ. Отдълъ II.

приказчикъ. -- Воть двоюродный братъ покойнаго Ивана Николаевича пробоваль старины держаться. Что-жь вышло: вынче поломка, завтра порча, послезавтра забастовка Пришлось все дело бросить. А мы ръшили ихиему праву потрафлять. Ну, у насъ и ничего, слава Богу. Въ гору лъземъ... А народъ, дъйствительно, озорной. Намедии приметь по мый табельщикъ машъ и пачалъ поливать. «Вы, говорить, эксилуататоры, провонійцы, говорить, наши, мы, говорить, вась, тунеядмевь, кормимь...» По прежнимь временамъ за такія слова полагалось первымъ дібломъ въ морду, а вторымъ деломъ - въ полицію... А теперь лапаровать приходится. Вижу, что раздраженъ человъкъ. Начинаю его улещивать. «Что-жъ, говорю, Василії Степанычъ...» Теперь ихъ, батюшка, не иначе, какъ по имени и отчеству называемъ. «Что-иль, говорю, Василій Степанычь, я противъ вашихъ словъ не спорю. Это вы правду говорите: мы эксплуататоры и тунеядцы. Но какъ же намъ быть, коли наша планета такая.. » Да что о рабочихъ говорить! Извъстно. народъ отпътый.

А вы на городовых в посмотрите. Недавно разговорился я съ нашимъ уличнымъ. «А что, спрашиваю, приставъ васъ не бъетъ.»— «Это, говоритъ, съ какой стати?..» «Да съ той, говорю, стати, что прежде били...» Такъ онъ, знаете ли, какъ сопнетъ носомъ. «Прежде, говоритъ, можетъ, и били. А теперъ, говоритъ, пустъ попробуетъ»...

Какъ-то разъ, скучая на промежуточной станціи въ ожиданіи повзда, я заинтересовался оффиціантомъ. Это быль очень молодой человъкъ, который держалъ себя необыкновенно важно; его лицо словно застыло въ горделивой, почти надменной гримасъ. Между тъмъ это лицо мнъ казалось необыкновенно знакомымъ; казалось, что я гдъ-то видалъ это лицо, видалъ очень часто, но только оно было тогда другимъ, милымъ, ласковымъ, съ доброю, застънчивою улыбкою, которая словно такъ прилипла къ губамъ, что и хотъла бы порою сорваться и улетъть сь его губъ, да не могла улетъть. И чъмъ дольше я вглядывался въ него, тъмъ больше убъждался, что лицо мнъ, дъйствительно, знакомо, что я его часто видалъ. Но гдъ и когда? Наконецъ, я попросилъ чаю. Онъ молча подалъ.

— А ведь мы где-то виделись?—не выдержаль я.

У него лицо вдругъ дрогнуло, засвѣтилось милой, ласковой улыб-кой, именно той самою, которую я раньше много разъ видѣлъ и любилъ.

- Да въдь я же вашъ ученикъ, отвътилъ онъ.
- Рфикинъ \*)?-сразу вспомиилъ я.-Да?
- Онъ самый... Я то васъ давно призналъ... Да думалъ... Кто васъ знаеть, какъ вы на нашу службу смотрите...

<sup>\*)</sup> По нъкоторымъ причипамъ, ставлю фамилію не настоящую.

Въ буфетъ почти никого не было. И мы разговорились безъ помъхи, какъ старые пріятели.

- Послушайте, спросилъ, наконецъ, я—зачёмъ вы дёлаете такое лицо?
- А какъ же иначе, А. Б.?—отвътилъ онъ, съ своею обычной улыбкою,—знаете, какой у насъ пассажиръ... Такъ и норовитъ тебя тыкнуть и упизить. Ежели почеловъчески на него смотръть, то онъ пепремъпно тебъ на шею сядетъ. Все равно, какъ свинья—только за столъ посади, а ужъ ноги она по своему положить. Ну, ветъ и содержинь себя въ строгости. Иная свинья и разгонится за столъ състь, а какъ увидитъ, что ты спуску не дашь,—небось, и хвостъ подежметъ. Ничего не подълаешь, А. Б. Ежели въ нашемъ положеніи свиръпаго вида на себя не напускать, то и жить незьвя.

«Въ нашемъ положени»... А чъмъ положение Ръпкина отличается отъ тысячи другихъ положеній? Не есть ли оно наше въ томъ смысль, что это положение всеобщее, всероссійское? Вотъ городовой говорить о своемъ приставъ: «пусть нопробуеть». Но что мъщаетъ приставу «попробовать»? А что если завтра же приставъ попробуеть? Воть нелоставь и машинисть, которые добились, что хозяинъ здоровается съ инми по-человъчески. А что, если завтра этотъ самый хозяннъ заблажитъ и, вмёсто обычнаго: «здравствуйте», станетъ кричать: «шашки долой, на кольни»?.. Воть прихожанинъ, который феть въ носты скоромное, явно уклоняется отъ говънья и обрядовъ. Попъ пока молчить. А что, если завтра онъ прибъгнетъ къ мфрамъ полиціи? Вотъ исправникъ, который фдетъ по городу, какъ по непріятельскому стану, и ужъ не поклоновъ ждетъ, а лишь озирается по сторонамъ, какъ волкъ, творя молитву, чтобы въ него не запустили кирпичемъ или не бросили бомбу. Пока онъ этимъ и довольствуется. Но что мінаеть ему завтра же издать обязательное постановление: «кто нередо мною не сниметь шапки, съ того штрафъ въ 3000 р.»? Въдь примъры бывали? Въдь потребоваль же себъ кременчугскій Калитинь императорскихъ почестей. Вотъ жена, которая добилась того, что мужъ признаетъ ея человвческія права. Но что мішаеть мужу завтра же втоптать эти права въ грязь; умышленно, напримфръ, выфхать въ другой городъ и вытребовать жену черезъ полицію этаннымъ порядкомъ.

Бытовая революція совершилась. Революціонным в путем в страшно выросшая челов вческая личность дебилась и вкоторых в правт. Но эти права не только не гарантированы, не оформлены юридически, но и существуют в вопреки законамъ. Ихъ единственная гарантія: «напускать на себя свир впость», идти путемъ эксцессовъ, запрашивать какъ можно больше, чтобы получить тотъ минимумъ, безъ котораго нельзя жить. Такое состояніе в в чнаго торга съ пензм в ною переторжкою долго тянуться не можетъ. Завоеванное бытовою революціею, очевидно, такъ же придется декретпровать, какъ были

декретированы во Франціи завоеванія муниципальной революціи 1789 года. Новыя быловыя условія властно требують и новыхъ юридическихь формъ. Это необходимость. Не подчиниться ей есть только одло средство: истребить все населеніе Россійской имперіи. А нока населеніе не истреблено, оно живеть и будеть жить вопреки законамъ, которые не считаются съ новыми потребностями и новыми формами общежитія. Законы и жизнь вступили въ непримаримое противорѣчіе. И чтобы это противорѣчіе исчезло, надо или «жизнь по боку», или «законы по боку».

Я живо ненамаю всю ту непріязнь, съ какой господа, вродь А. С - на, пинуть о «хулиганстві фабричныхі». И въ самомъ ділі, посмотрите на этого «фабричнаго», который впрочемъ, далеко не всегда рабстаеть на фабринів, часто это «молодецъ» изъ мелочной лавки, а перею просто «сынъ, живущій при родителяхъ». Шапка у него на бекрень; видъ имість отчаянный — «свиріность па себя напустиль». Старшимъ не кланяется. На церковь не крестится. На околоточнаго смотрить чортомъ. Передъ «кокардой» не сторонится. На гармевін пграеть. И во все горло поеть:

.. Издалъ манифестъ: Вевмъ мертвымъ свобода. Живыхъ подъ арестъ... Иагаечка, негаечка, пагаечка моя, Помии ты, нагаечка, девято января.

Словомъ «сторонись отъ него—не то ушибетъ». Можно ли при видѣ столь символической фигуры г-ну А. С—ну сохранить спо-койствіе? Вѣдь будь у насъ революція только политическая, на почвъ хотя бы тѣхъ же новыхъ производственныхъ отношеній, дѣло улаживалось бы довольно просто и безъ шума. Въ Германіи новыя производственныя уживаются съ полу-абсолютизмомъ. Но Германія—рѣзко капиталистическая страна. У насъ же капитализма пока такъ немного, «словно его котъ наплакалъ». И отчего бы нажъ въ самомъ дѣлѣ не остановиться, на томъ «самодержавномъ конституціонелизмѣ», о которомъ мечталь графъ Витте?

Будь у насъ революція только политическая и аграрная, крестьянская,—діло улаживалось бы нісколько сложніве, но все же безь крайняго самоотреченія. Почему бы, въ самомъ ділів, не пустить въ ходь лозунгъ: «царь и земля», въ виді хотя бы того же кутлеровскаго проекта? Каждый остался бы при желательномъ ему: мужикъ при вемлів, баринъ при деньгахъ, самодержавіе при своихъ твердыняхъ, и лишь при новомъ «конституціонномъ» орнаментів.

Но, втав, въ томъ-то и горе господъ А. С—ныхъ, что кромъ новыхъ произвъдственныхъ отношеній и кромъ революціи аграрной, есть еще какая то величина, на которую не безъ основанія обратилъ вниманіе графъ Витте своею, насколько помнится, единственною річью въ государственномъ совіть новой формаціи.

Есть еще какое-то странное и крайне непріятное настроеніе не только толны, но даже у людей, тщательно простянныхъ сквозь выборныя ръшета. И это непріятное настроеніе оказалось способнымъ обнаруживаться не только на улиць, но даже «въ священныхъ покояхъ Зимняго дворца». Всиомиите, какъ «сиволапые мужики», лишь изъ въжливости названные «лучшими людьми». вели себя въ Зимнемъ дворцъ. Къ митрополиту подъ благословеніе не пошли, къ кресту не устремлялись, ура не кричали, на высшихъ придворныхъ чиновъ указывали пальцами, о камергерскихъ мундирахъ громко разсуждали: «а ежели бы эту штуку ободрать, да продать -- сколько хать построить можно!» Эти выборные люди, ковырявшіе носками пыльныхъ мужищенхъ сапотъ драгоценные ковры Зимняго дворца, и разсуждавшіе вслухъ, «сколько такая штука стоить», - эти выборные люди чемъ отличаются отъ символического фабричного? Шапка вотъ развъ у нихъ не набекрень, гармоники нътъ, частушки не орутъ. А духъ тотъ же, и та же критика «манифеста» о «свободъ всъхъ мертвыхъ» и «арестъ живыхъ». И этотъ «духъ» но случайность. Призовите любыхъ мужиковъ изъ любой деревни, они также будугь ковырять своими лаптями ковры и мысленно обдирать камергерскіе мундпры. Графъ Витте назваль этоть духъ - «завистью». Попы называють его «гордостью». Старухи-богомолки— «смертнымъ гръхомъ». К. П. Побъдоносцевъ-«безбожіемъ». Предоставимъ этимъ людямъ придумывать на досугѣ иныя бранныя и укорительныя слова. Для насъ же, во всякомъ случай, ясно, что прежде мужикъ передъ дорогими коврами робель и чувствоваль трепеть, а теперь онь ковыряеть ихъ сапогами. Прежде «богобоязненный мужичекъ» при видъ расшитыхъ мундировъ готовъ быль преклонить кольни. Теперь онъ говорить словами Лосева:

— «Осляпили насъ золотые мундпры...» И если они намъ не уступять добровольно, мы скажемъ: «Умри душа моя вмъстъ съ филистимлянами».

И наблюдая эту колоссальную перемвну въ народномъ міросоверцаніи, мы можемъ лишь сказать: бытовая революція совершилась и съ нею манипуляціями à la Витте не справишься. «Парламенть», орнаментируюцій самодержавіе, устроить — не хитрость. При ніжоторомъ умінь в не хитро подиять флагъ съ надписью «царь и земля». Гораздо хитріве успоконть символическаго «фабричнаго», ибо онъ пустяками не удовлетворится и непремінно заявить:

— А права мив всетаки давай. Да не какія-нибудь, а права настоящія. Чтобъ, во-первыхъ, никто меня тыкать не сміль, вовторыхъ, чтобъ никто не сміль меня въ морду бить. Чтобъ я во всякое время иміль полное право напомнить о «нагаечкі» и о 9 января, и чтобъ никто меня ва это не тапциль въ «чижовку». И

чтобъ законъ охраняль мон права твердо. Потому—я человѣкъ добродушный, веселость людлю и надойло ужъ миѣ «свирьпость на себя напускать» для охраны личной неприкосновенности...

И ко всему этому онъ непремвино добавить:

— Да вотъ еще у васъ ковры инбко дорогіе. А мы безъ хайба сидимъ. Поэтому надо намъ «поравненіе устроить»: чтобъ, значитъ, у насъ былъ постоянно хайбъ, а вы и безъ ковровъ хороши будете.

Это, повторяю, онъ сважеть непремьню, нбо мысль сама по себъ ужъ очень проста, неотразимо логична, а исихозъ, который заставляль на знатность и роскопь смотрать съ благоговайнымъ тренетемъ, безнадежно сгоръль въ стив бытовой революціи. Правда, еще не мало осталось исихозовъ не бытовыхъ, не соціальныхъ, а нелитическихъ и религістныхъ. Даже «фабричный». расиввающій частушку о «манифеств», можеть смутиться, если ему въ упоръ поставить вопросы: монархія или народовластіе, и какъ ты повималъ или будень повимать на всенной службь солдатскую присягу? Эти невиниые на первый взглядъ вопросы подвимають въ народной масст множество сомниній, преданій, суевтрій. винтанныхъ съ молокомъ матери. И насколько эти преданія имівоть силу, можно видіть на томь же бывшемь тамбовскомъ депутать Лосовь, который при всемъ своемъ радикализмъ пональ на квартиру Ерогина и только «опамятовавшись» сообразиль, что его родственники живуть въ трудовой группъ. Какъ это ни неввроятно, но возможно, что большинство, какое опредвляется ныибиннить «плебисцитомь», совершить такую же, говоря символически, эволюцію: къ трудовой групив черезъ Ерогина. Но будеть оно, несемнічно, только тамь, куда ведеть совокупность политическихъ, соціальныхъ и бытовыхъ потребностей.

А. Петрищевъ.

## Политика.

Финлапдекія дівле - Роспускъ думы и бириз. - Роспускъ думы и заграница. -- Конецъ дівла Дрейфусо. -- Русскіе бомбисты въ Парижів. -- Ватикамъ и Франція.

I.

Когда и навими результатами завершится русское освободительное движение для Рессии, никто съ достовърностью предсказать не можетъ, но всимъ ясно, чъмъ это огромное, могучее и самоотверженное движеніе русскаго народа завершилось для Финляндіи... Оно принесло финляндцамъ поляую полятическую свободу, совершенную демократизацію политическаго и соціальнаго строя, политическую аминстію, возстановленіе во вейхъ должностяхъ всёхъ потериввшихъ при Илеве, взысканія съ нёкоторыхъ лицъ, въ угоду Илеве нарушившихъ финскіе законы... Да, этотъ голововружительно громадный прыжовъ изъ мрака въ свёту, отъ произвола къ законности, отъ гнета въ волё, отъ болезни въ здоровью могла совершить Финляндія лишь благодаря могучему толчку, данному отсюда, изъ Рессіп!

Всего этого желала и желаеть русская найя и для себя, и для поляковъ, и для вейхъ другихъ народностей, сожительствующихъ съ нею подъ одное государственною крынею, для финляндцевъ въ томъ числъ. Всего этого добивалась и добивается русская нація, и политической свободы, и демократическаго строя, и аминстіи, и наказанія черносотенныхъ администраторовъ. Чтобы ей, русской націи, было безопаснѣе во всемъ отказать, все дали финляндцамъ.

20 (7) іюля высочайше утверждена новая конституція и затвить обнародована на шведскомъ и финскомъ языкахъ въ Финляндіи. Извлеченіе изъ нея мы имбемъ въ следующемъ агентскомъ сообшеніи:

«На основаніи высочайше утвержденнаго 7 (20) іюля сеймоваго устава для Великаго княжества Финляндскаго, сеймь обравуєть одну палату въ составв двухсоть депутатовъ. Выборы ихъ производятся каждый третій годъ. Депутаты избираются посредствомъ прямыхъ и препорціональныхъ выборовъ. Право участія въ выборахъ принадлежитъ вевмъ фанляндскимъ гражданамъ не моложе 24 лѣтъ, не исключая и женщинъ. Точно также не ограничено право быть избраннымъ. Должностныя лица, за посягательство повліять своєю служебною властью на выборы, лишаются должности. Нарушеніе свободы выборовъ вообще карается тюремнымъ заключеніемъ. Во время сейма депутатъ не можетъ быть, безъ согласія сейма, заключенъ подъ стражу, буде о его задержаніи не состоялось опредъленія суда или же онъ не быль застигнутъ при совершеніи преступленія, влекущаго за собою гюремное заключеніе.

Дальнъйшія статьи устава, содержать постановленія объ открытіи, распущеніи и закрытіи сейма, о порядкъ поступленія дъль на разсмотръніе сейма, объ ихъ подготовкъ и производствъ въ общемъ собраніи и большой коммиссіи, предназначенной для обсужденія законодательных вопросовъ, возбужденныхъ предложеніемъ государя императора и великато киязя, или внесенныхъ на сеймъ нацією. Эти дъла подлежать троекратному обсужденію въ общемь собраніи.

Одна изъ последнихъ главъ устава посвящена постановленіямъ

о распоряженіяхъ по финляндскому банку. Сеймъ назначаеть банковыхъ уполномоченныхъ для надзора по завѣдыванію состоящими подъ гарантією и въ вѣдѣпіп сейма фондами банка и утверждаетъ инструкцію для нихъ.

Принятый сеймомъ законопроектъ подвергается, при представлении сейма, на высочайшее благовоззрвние для утверждения и издания закона. Если государь не признаетъ возможнымъ утвердить проектъ, то таковой всецвло остается безъ последствий.

Настоящимъ уставомъ отмъняются уставъ 1869 и манифесты 1879, 1886 и 1896 годовъ.

Высочайшее предложение земскимъ чинамъ, относительно закона объ обществахъ, устанавливаетъ новую систему, по которой конституирование общества въ видъ особой юридической единицы обусловлено записью въ публичномъ реестръ; утверждения правительствомъ не требуется. Въ предложени изложены условия, при которыхъ уставъ общества считается дъйствительнымъ.

Основныя положенія второго высочайшаго предложенія о прав'я сейма пров'єрять законом'єрность служебных распоряженій членовъ правительства сл'ядующія:

Сеймъ можетъ требовать объясненія по замічаніямь о незакономірности распоряженій, принимать міры въ устраненію закононарушеній, входя съ высочайшими представленіями, а по нікоторымъ злоупотребленіямъ привлекая виновныхъ къ особому суду. Вопросы, вызываемые правомъ повірки, подлежатъ предварительному разсмотрівнію въ коммиссіи основныхъ законовъ. Судебный департаментъ сената будетъ преобразованъ въ особый высшій судъ».

И въ этомъ отрывочномъ изложеніи, очевидно не компетентнаго въ государственномъ правѣ автора ясно видно, какія огромныя блага пріобрътаеть финскій пародъ. Онъ пользовался относительною свободою и принималь участіе въ законодательствви по конституцін 1869 года, дарованной императоромъ Александромъ II, и ранъе того по конституцін 1809 года, дарованной Александромъ I, но свобода была именно относительная, какъ и народное представительство. Довольно напомнить, что въ теченіе всего правленія императора Инколая I сеймъ ни разу не былъ созванъ. Устранить возможность повторенія такихъ перерывовъ конституціонной жизни и призванъ быль уставъ 1869 года. Во всемъ остальномъ онъ следоваль образцу устава 1809 года, а этоть уставь повторяль тогдашнюю шведскую конституцію: четырехпалатная система, преобладающая роль рыцарства и духовенства, выборы въ городахъ и селахъ, основанные на соотвътстви съ имуществомъ (благодаря чему одинъ избиратель могъ сосредоточить сотни и даже тысячи голосовъ) и мн. др. Это не быль парламенть въ новомъ смыслв слова, а средневаковые генеральные штаты. Это не были права, но привиллегін, какъ привиллегіями являлись и вольности.

Теперь Финляндія получила конституцію, самую прогрессивную въ Европѣ, на основаніяхъ, выработанныхъ наукою государственнаго права въ лицѣ наиболѣе компетентныхъ ея представителей! Конечно, феодальные классы не такъ легко отказались бы отъ своихъ привиллегій (въ Швеціи феодалы до сихъ поръ упорно отстанваютъ свои позиціи), если бы не могучіе раскаты русскаго движенія, доносившіеся до слуха финляндскихъ феодаловъ и смущавшіе ихъ едва ли не больше даже, нежели административный произволъ, расцвѣтшій при Плеве. Испуганные раскатами этой русской грозы, феодалы все уступили финляндской демократіи, совершенно такъ же, какъ и русское правительство подъ тѣми же впечатлѣніями уступило финляндской демократіи все, чего она желала и добивалась.

Конституція 7 (20) іюля нашла скоро свое естественное продолженіе въ манифесть отъ 9 (22) іюля объ амнистіи. Этотъ манифесть передается такъ въ телеграммъ С. Петербургскаго агентства:

Гельсингфорсь. Получень высочайшій манифесть оть 9 іюля, дарующій Финляндіи амнистію. Манифесть дополняеть всемилостивъйшій манифесть 4 ноября 1905 г., которымь отмінень рядь законоположеній, изданныхъ для Финляндіи въ періодъ съ 1899 г. Въ силу манифеста слагаются наказанія и штрафы, наложенные на общины и частныхъ лицъ за уклонение отъ исполнения опредъденій, вытекающихъ изъ высочайшихъ постановленій 2 іюдя 1900 г. о публичныхъ собраніяхъ, манифеста и устава о воинской повинности отъ 12 іюля 1901 г., постановленія 2 апръля 1903 г. о мерахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія и иныхъ, изданныхъ въ развитіе рескриптовъ, предписаній и распоряженій. Отміняются карательныя послідствія. Штрафы подлежать возвращению по распоряжению сената. Освобождаются отъ наказанія и преследованія жители края, привлеченные къ отвътственности по первымъ 16 параграфамъ и первой части 17 параграфа главы 16-ой уголовнаго уложенія. Дарована амнистія лицамъ, бъжавшимъ и выбхавшимъ изъ Финияндіи безъ разрѣщенія, при условіи возвращенія или заявки въ годичный срокъ. Лолжностныя лица, чиновники, и служителя правительственной службы освобождаются отъ ответственности за служебныя дъйствія, совершенныя на основаніи законоположеній, отмъненныхъ манифестомъ 4 ноября 1905 года. Манифестъ не лишаетъ права иска въ законномъ порядкв лицъ, права которыхъ могли быть нарушены въ указанныхъ случаяхъ; но генералъ-губернатору и сенату предоставлено входить съ всеподданнъйшими представленіями о возм'вщеніи убытковъ изъ казенныхъ средствъ, если встр'втится къ этому основаніе.

**Дальнъйшимъ** продолжениемъ того же освободительнаго процесса явились слъдующие акты:

Государемъ императоромъ 7 августа утвержденъ принятый земскими чинами великаго княжества финляндскаго «Законъ о свободѣ слова, собраній и союзовъ». Законъ изложенъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: въ развитіе и для обезпеченія общихъ правъфинляндскихъ гражданъ симъ устанавливаются слѣдующія опредѣленія, имѣющія силу основного закона:

Финляндскіе граждане пользуются свободою слова и правомъ издавать въ печати инсьменныя изложенія или изображенія и предварительно не должны быть чинимы сему препятствія.

Финляндскіе граждане имфють право, безъ предварительнаго разрфшенія, собираться для обсужденія общественныхъ дфяъ или для другихъ дозволительныхъ цфлей и образовывать общества, преслфдующія вадачи, не противныя зачону или нравственности.

Правила о томъ, что должно быть соблюдаемо при пользованіи этими правами, им'йють бысь изданы въ установленномъ для общихъ законовъ порядкі.

7-го августа госудиремъ императоромъ утверждено принятое вемскими чинами великато книжества финляндскаго высочайшее предложеніе о чиновникахъ, удаленныхъ со службы или вновь на нее назначенныхъ съ стступленіемъ отъ основныхъ законовъ. Настоящимъ закономъ увеленнымъ предоставляется, ходатайствовать о возстановленіи ихъ въ ранбе занимавшихся ими должностяхъ.

Конечно, будуть теперь многіе другіе акты того же значенія и направленія. И все это стало и будеть возможно лишь благодаря русскому освободительному движенію, сломившему и административный деспотизмы, и феодальное сопротивленіе. Сначала вся Финляндія это понимала, но зат'ямь начала забывать и приписывать своей высшей культурности и высшему искусству своихъ вожаковъ вс'в свои усп'яхи. Воть что напр. пишеть либеральная гельсиніфорская газета «Nya Pressen (заимствуемъ цитату изъ «Товарища»):

«Произволь генерала Бобрикова, —говорить «Nya Pressen», — пробудиль въ нашемъ обществъ симиатію къ русскому освободительному движевію. Вноти в естественно, что у насъ стали искать связи съ русской опнозиціей, которая въ свою очередь была вызвана насиліемъ русскаго правительства. О русской революціи тогда еще нельзя было говорить. Октябрьскія событія измѣнили положеніе вещей. Однако, благопріятный исходъ побудиль русскихъ революціонеровъ устремиться къ новымъ цѣлямъ. Полная неудача, кеторую они потериѣли, привела къ тому, что рабочія массы въ городахъ отказались на будущее время обрекать себя новымъ жертвамъ.

«У насъ,—говорить газета,—забастовка привела къ лучшимъ результатамъ. Мы не пошли дальше потому, что были поражены ужаснымъ проявленіемъ варварства во время возстаній въ Россіи, а отчасти и потому, что безпорядки въ нашемъ обществъ привели къ убійству въ приходъ Мола и къ активному выступленію красной гвардіи, что не имъло ничего общаго съ нашимъ освободительнымъ движеніемъ.

«Развитіе революціоннаго движенія въ Россіи все болѣе убъждало насъ въ томъ, что ниспроверженіе господствующаго строя путемъ насилія и водвореніе новаго порядка на началахъ свободы, требують извѣстной культурности народа и огремнаго организаторскаго таланта у вожаковъ движенія.

«Рабочія массы въ Россіи устали и извърились въ своихъ вожакахъ, которые не сумѣли въ свое времи исполнить своихъ обѣщаній. Въ деревняхъ агитація вызвала возстанія, которыя были въ концѣ концовъ направлены противъ права собственности отдѣльныхъ лицъ. Но это движеніе еще не достигло своей кульминаціонной точки. Оно будетъ продолжаться съ возрастающимъ насиліемъ и уничтожитъ земледѣліе въ Россіи, вызвавъ въ ней повсемѣстно голодъ. Воцарится анархія».

Въ заключение газета говорить объ апархическомъ характеръ русскаго освободительнаго движения и, видя въ немъ величайшую опасность для финляндской автопомии, совътуетъ финскому народу воздержаться отъ участия въ русскомъ движении.

Представление гельсингфорской газеты объ исторіи русскаго освободительнаго движенія—совершенно превратное и нев'ярное. Мы не станемъ его исправлять, но выразимъ надежду, что за «Nya Pressen», съ ея враждою къ русскому движенію, стоитъ не очень значительная часть финляндскаго общества и что это общество лучше упомянутой газеты понимаетъ тісную связь между свободою Россіп и Финляндіи.

## 11.

Въ тотъ самый день, когда для Финляндій быль подписанъ манифесть объ амнистій и черезъ два дня всего послів подписатнія хартій финляндской конституцій, 9 (22) іюля 1906 года, быль подписанъ указъ о роснусків перваго русскаго парламента; одновременно съ указомъ, обнародованъ и высочайшій манифесть объ этомъ событій. Извістно, что около 200 членовъ государственной думы выбхали затіямь въ Выборгь и тамъ составили свой манифесть къ русскому народу. Эти событія произвели потрясающее впечатлівніе заграницею. Мы остановимся теперь на этомъ впечатлівній. Сначала о мірів финансовомъ, потомъ о политическомъ.

Сначала наши телеграфныя агентства сообщили нѣсколько

правдивыхъ телеграммъ. Такъ отъ 10 (23) іюля *Россійское Агентъ-* ство сообщало изъ Віны:

Въна, 10 іюля. Въ началъ биржевого собранія курсъ русской ренты упалъ на 4 проц. сравнительно съ субботнимъ курсомъ.

Въ то же время C.-Иетербургское Агентство сообщало изъ Берлина:

Берлинъ, 10 іюля. Задолго до начала оффиціальной биржи собралось въ залахъ биржи много биржевиковъ, обсуждавщихъ главнымъ образомъ распущеніе Государственной Думы. Биржа была возбуждена, по далеко не въ такой степени, какъ ожидалось. Сначала проявляюсь сильное предложеніе, обусловленное растерянностью вѣнской биржи, но затѣмъ его парализовали значительныя покупки за счетъ Мендельсона, къ которымъ присоединились операціи на покрытіе. Иѣсколько позже, однако, всѣ русскія цѣнности начали падать, такъ какъ изъ Лондона сообщили, что 5 проц. русскій заемъ 1906 года понизился на 9¹/4 проц. Валюта въ это время здѣсь упала до 213.

Изъ Парижа и Лондона телеграммъ сообщено не было, а затъмъ больше ни откуда, кромъ телеграммъ, излагающихъ благопріятныя русскимъ финансамъ статьи нъкоторыхъ газетъ, націоналистскихъ во Франціи, рептильныхъ въ Германіи. Русская публика поэтому оказалась совствъ не освъдомленною о взглядъ иностраннаго финансоваго міра на финансовое положеніе Россіи, созданное роспускомъ, можно сказать, разгономъ Думы.

По общепринятому обыкновенію, всякое мітропріятіе, касающеся лица или учрежденія, объявляется этому лицу или этому учрежденію, въ данномъ случать Государственной Думіт. Поэтому указъ о роспущеніи нарламента читается въ самомъ парламентть. У насъ же поступили, какъ поступилъ Наполеонъ III въ 1851 г., т. е. заняли зданіе нарламента войсками. Это похоже на разгонъ. Впрочемъ, не въ словахъ діто... Главное въ томъ, что былъ парламенть, а 10 (23) іюля его не стало.

15 (2) іюля, за недѣлю до роспуска Думы, на парижскомъ фондовомъ рынкѣ русскіе фонды стояли не важно, но достигнувъ извѣстнаго низкаго уровия, на немъ держались твердо и даже показывали пѣкоторую наклонность къ повышенію. Они котировались:

|     |          |      |     |  | пкон 61 |          |  | 8 іюля. |
|-----|----------|------|-----|--|---------|----------|--|---------|
| 5%  | заемъ    | 1906 | г   |  | . 88,50 | вивсто   |  | . 88,40 |
| 3 » | <b>»</b> | 1891 | » . |  | . 63,45 | <b>»</b> |  | 63,35   |
| 4 » | <b>»</b> | 1901 | » . |  | . 76,50 | *        |  | . 76,50 |

Имѣя въ виду, что по займу 1906 года второй взносъ (20%) предстояло сдѣлать 1 августа (19 йоля) и что поэтому спекуляторы, не обладающе значительными средствами, не могли въ йолѣ дѣлать значительныя покупки билетовъ этого займа, его курсъ

надо считать порядочнымъ. Онъ былъ всетаки на  $^1/_2{}^0/_0$  выше выпускного курса.

Слѣдующая ликвидація парижской биржи 22 (9) іюля, т. е. въ день подписанія указа о роспускъ Думы, но наканунъ его опубликованія. Однако, все обостряющійся конфликтъ между правительствомъ и Думою былъ уже ясенъ. Правительственное сообщеніе, направленное противъ Думы, было уже объявлено. Дума уже постановила отвъчать. Слухи о ея роспущеніи становились все настойчивъе. Эти тревожныя свъдънія отразились на котировкъ 22 (9) іюля.

|            |          |       |                 | 15 іюля. |         |          |  |  |         |
|------------|----------|-------|-----------------|----------|---------|----------|--|--|---------|
| 5%         | заемъ    | 1906  | r.              |          | . 85,50 | вивсто   |  |  | 88,50   |
| 3 »        | Þ        | 189 i | *               |          | . 61,00 | »        |  |  | . 63,45 |
| 3 »        | <b>»</b> | 1896  | <b>»</b>        |          | . 60,05 | <b>»</b> |  |  | . 62,40 |
| <b>4</b> » | »        | 1901  | <b>&gt;&gt;</b> |          | . 73,60 | *        |  |  | . 76,50 |
| Рент       | a        |       |                 |          | .73,00  | <i>»</i> |  |  | . 76,15 |

Это чувствительное понижение было серьезным в предостережением со стороны парижской биржи. Однако, было поздно. Оно совпало съ торопливымъ актомъ министерства Горемыкина, которое при этомъ само свалилось. Взошла зв'взда министерства Столыпина. Французскій фондовый рынокъ, однако, привътствоваль эту зв'взду головокружительнымъ паденіемъ русскихъ цівняюстей:

|                     |          |      |          |  |  | 29 іюля. | Меньше 15 іюля. |
|---------------------|----------|------|----------|--|--|----------|-----------------|
| $5^{\rm o}/{\rm o}$ | заемъ    | 1906 | Γ.       |  |  | . 78,00  | 10,50           |
| 3 »                 | <b>»</b> | 1881 | >        |  |  | . 57,00  | 6,45            |
| 3 »                 | <b>»</b> | 1896 | <b>»</b> |  |  | . 55,75  | $6,\!65$        |
| 4 »                 | »        | 1901 | <b>»</b> |  |  | . 67,90  | 8,60            |
| Рент                | ra       | -    |          |  |  | . 67,75  | 8,40            |

Имѣя въ виду, что русскихъ фондовъ во Франціи обращается на сумму свыше 10 милліардовъ, надо признать, что восхожденіе ввѣзды г. Столынина, французамъ обощлось около милліарда.

Во всемъ, что касается русскихъ цённостей, парижская биржа даетъ тонъ всёмъ остальнымъ. Въ Лондонё и Амстердамё паденіе русскихъ бумагъ было сначала даже значительнёе, чёмъ въ Парижё. То же въ Вёнё. Сначала и въ Берлинё, но затёмъ огромныя покупки Мендельсона остановили паденіе. Помогъ и слухъ, будто, по желанію императора Вильгельма, банкъ Мендельсона авансируетъ русскому правительству 500 милліоновъ марокъ подъ новый предстоящій заемъ.

Роспускъ Думы, смѣна министерства, выборгское засѣданіе Думы, чрезвычайныя и даже сверхъ-чрезвычайныя мѣры, принятыя русскимъ правительствомъ, все это и произвело то удручающее

впечатленіе на финансевый міръ Западной Европы, которов и было причиною этого паническаго паденія русскихъ фондовъ. Дёла въ Россіи, однако, не обстояли уже такъ безнадежно и биржи начали понемногу оправляться.

|      | *        |       |  |  | 5 авг.    | 12 авг. | 19 авг. |
|------|----------|-------|--|--|-----------|---------|---------|
| 5%   | заемъ    | 1906. |  |  | 78,55     | 82,10   | 82,10   |
| 30/0 | <b>»</b> | 1891. |  |  | 58,00     | 60,10   | 59,90   |
| 30/0 | >>       | 1896. |  |  | 56,50     | 58,50   | 58,25   |
| 4°/0 | *        | 1901. |  |  | $69,\!36$ | 72,20   | 71,20   |
| Репл | ra       |       |  |  | 69,62     | 72,40   | 71,70   |

Биржа оправилась отъ паники, но явно не дов'вряеть добрымъ словамъ гг. Столыпина и Коковцева...

Чтобы задержать паденіе русскихъ бумагь, дѣлались, какъ мы видъли, крупныя покупки банкирами, представительствующими за границей русское финансовое ведомство, какъ Мендельсонъ. Съ тою же цълью русскій премьеръ и русскіе министры внушали интервью эрамъ, что теперь-то, послъ прекращенія Лумы, и начнется эпоха либерализма и важныхъ реформъ. Съ этою же цѣлью оргаинзовался принц газетный походъ въ защиту русскихъ финансовъ. Мы не будемъ здёсь говорить о націоналистскихъ и рептильныхъ газетахъ, но чтобы дать понятіе о томъ оптимизмѣ, который еще господствуеть въ некоторых даже независимых финансовыхъ сферахъ Парижа, приведемъ анализъ состоянія русскихъ финансовъ, сдъланный финансовымъ обозрѣвателемъ газеты «Le Temps». Это солидная газета, представляющая мибніе парламентскаго центра отъ Рибо до Пуанкарэ. Она много правће программы теперешняго французскаго кабинета, но его поддерживаеть въ иностранной политикъ. Существуетъ мнѣніе, что «Le Temps» является даже органомъ министерства иностранныхъ дълъ. Анализъ состоянія русскихъ финансовъ сдъланъ спеціально съ цълью успокоенія держателей русскихъ фондовъ, чего авторъ и не скрываетъ. Это дъдаеть тымь интересные совсымь неуспоконтельные выводы, вы концѣ концовъ выглядывающіе изъ обозрѣнія финансиста газеты.

Воть этоть анализь («Le Temps», 1906. Lundi, 30 juillet):

Послѣ цитаты изъ всеподданнъйшаго доклада министра финансовъ и нѣкоторыхъ другихъ данныхъ, авторъ продолжаетъ:

«Война стоила Россіи 2100 милліоновъ рублей или 5600 милліоновъ франковъ круглою цифрою. Это наша исходная точка.

Какъ покрыли эти потребности? И основываясь на этихъ данныхъ, понадобится-ли Россіи новый заемъ въ недалекомъ будущемъ? Объ этой кредитной операціи, требующей санкціи народнаго представительства, столько уже говорилось, что пора не откладывая разобраться въ этомъ вопросв.

Общая сумма расходовъ, соотвътствующая стоимости въ два

милльярда сто милліоновъ рублей, распредвляется следующимъ образомъ:

 1904 годъ.
 676.800,000 рублей.

 1905 »
 1.000.000.000 »

 1906 »
 405.400,000 »

 Итого.
 2.082.200,000 рублей.

Эти цифры не далеки отъ указанной министромъ финансовъ стоимости войны.

Посмотримъ теперь, къ какимъ экстра-ординарнымъ средствамъ прибъгли, чтобы справиться съ этими расходами:

### 1904 200€.

| Свидътельства казначейства                                                                                                                                                  | рублей.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Остатки отъ бюджета                                                                                                                                                         | >        |
| Боны казначейства                                                                                                                                                           | <b>»</b> |
| <b>Чрезвыч</b> айные доходы                                                                                                                                                 | *        |
| Сокращение кредитовъ                                                                                                                                                        | *        |
| 1905 годъ.                                                                                                                                                                  |          |
| Заграничные займы $(4^{1}/2^{0}/2)$                                                                                                                                         | >>       |
| Внутренніе займы $(5^{\circ}/_{0})$                                                                                                                                         | *        |
| 50/0 билеты казначейства, учтенные за гра-                                                                                                                                  |          |
| ницей                                                                                                                                                                       | <b>»</b> |
| Свидътельства казначейства 50.000,000                                                                                                                                       | *        |
| Свободная наличность казначейства 61.800,000                                                                                                                                |          |
| 1906 годъ.                                                                                                                                                                  |          |
| $5^{1}/_{2}{}^{0}/_{0}$ билеты, учтенные во Франціи 266.600,000                                                                                                             | »        |
| $5^{0}/_{0}$ заемъ                                                                                                                                                          |          |
| Итого                                                                                                                                                                       | рублей.  |
| Но отсюда надо вычесть билеты казначейства, учтенные въ Берлинъ и во Франціи, частью уже уплоченные или подлежащіе теперь погашенію, что съ процентами и преміями составить | рублей.  |
| Остается 2.266.800,000                                                                                                                                                      |          |

Надо сдълать еще нъкоторые вычеты.

Прежде всего, въ 1904 году изъ этихъ чрезвычайныхъ рессурсовъ до 154 милліоновъ пошло на сооруженіе желѣзныхъ дорогь, на ссуды концессіонерамъ и пр.

Такіе же расходы въ 1905 году и помощь голодающему населенію составили сумму въ 68 милліоновъ.

Наконецъ, въ 1906 году понадобится 87,500,000 на желевныя

дороги и на помощь гелодающимъ крестьянамъ и пострадавшимъ въ Баку.

Тапимъ образомъ, изъ вышеприведенной цифры чрезвычайныхъ рессурсовъ надо вычесть 209,500,000 р. Остается, слъдовательно, всего 2.057,800,000, вычитая изъ нихъ суммы военныхъ издержевъ (2.100,000,000), получаемъ, что недостаетъ 43,700,000 р. Къ этому надо прибавить 170 милліоновъ, на каковую цифру министръ финансовъ счелъ необходимымъ сдълать поправку прежнимъ вычисленіямъ. Итого не хватаетъ для ликвидаціи военныхъ издержевъ суммы въ 213,700,000 рублей. Эта сумма была бы реализована, если бы Германія приняла участіе въ выпускъ послъдняго русскаго вайма.»

Остановимся на нѣкоторое время на этихъ данныхъ, группируемыхъ авторомъ на основаніи оффиціальныхъ сообщеній русскаго финансоваго вѣдомства, которымъ авторъ вполнѣ довѣряетъ.

Итакъ посла полнаго перасходованія милльярднаго займа 1906 года у насъ всетаки въ этомъ, текущемъ году не хватитъ 213 милліоновъ рублей! И это минимумъ. Въ томъ только случав, если не обнаружится снова необходимость «поправки прежнимъ вычисленіямъ»; если обыкновенные расходы будутъ безъ дефицита покрыты обыкновенными доходами; если внутренняя война не потребовала уже и не потребуетъ значительныхъ расходовъ; если не придется платить убытки и другимъ, кромъ бакинцевъ; если голодъ не потребуетъ новыхъ большихъ расходовъ; и т. д., и т. д.

Много еще этихъ «если»...

Прежде всего, онъ полагаетъ, что сокращение расходовъ и возрастание доходовъ (о чемъ сообщало наше финансовое въдомство для начала года) могутъ покрыть дефицитъ безъ новаго займа, который и не нуженъ, и не желателенъ. «Въ концѣ концовъ, пишетъ нашъ авторъ, состояние русскихъ финансовъ, насколько можно судитъ издалека и поскольку революціонное брожение его не ухудшитъ, представляется въ видѣ слѣдующей проблемы: бюджетное равиовѣсіе, какъ оно выше очерчено; ликвидація военныхъ издержекъ выилатою 2!3 милліоновъ; прекращеніе на нѣкоторый срокъ всякихъ займовъ; сооруженіе новыхъ желѣзныхъ дорогъ съ экономическою цѣлью развитія народнаго благосостоянія и передача этой постройки частнымъ компаніямъ; сокращеніе расходовъ и устраненіе злоунотребленій при взиманіи налоговъ.

Таково то усиліе, которое должна сдёлать новая Россія прежде, нежели она получить новый кредить».

Ультиматумъ нашего французскаго доброжелателя оказывается очень строгимъ, но въ главныхъ своихъ чертахъ рѣшительно невыполнимымъ:

Извольте свести расходы съ доходами, когда не сходятся! Извольте выплатить 213 милліоновъ, когда ихъ нѣть! Извольте прекратить займы, когда они нужны до заръзу! И т. д. И т. д.

И если все останется по старому, займы будуть и впредь. Бюрократическое творчество въ Россіи совершенно изсикло. Нѣтъ ни крупныхъ личностей, ни проектовъ, ни иниціативы. Репрессія и заемъ—въ этомъ покуда вся наша бюрократическая мудрость.

Новыя и новыя репрессіи всі видять. О новыхъ и новыхъ займахъ всі говорять. Такъ же говорять и о другихъ способахъ. «Какъ бы денегъ достать, воть вопросъ». То пройдеть слухъ о продажь государственнаго банка, то о распродажь казенныхъ жельзныхъ дорогь...

Кстати, маленькая параллель. Намъ обощлась война въ 5 милльярдовъ 600 милліоновъ франковъ. Японцамъ эта война обощлась 3 милльярда 500 милльоновъ франковъ, т. е. на 2 милльярда 100 милльоновъ франковъ меньше. Они за свои  $3^{1}/_{2}$  милльярда пріобрѣли очень много, а Россія за свои  $5^{2}/_{3}$  милльярдовъ?

## III.

Первымъ крупнымъ и знаменательнымъ отзвукомъ европейскаго политическаго міра на роспускъ Думы явилось засѣданіе междупарламентской конференціи въ Лондонѣ. 10 (23) іюля въ день обнародованія указа о распущеніи открывалась эта конференція. Въ это время никто изъ делегатовъ не зналъ еще и вемогъ знать о совершившемся въ С.-Петербургѣ событіи. Могъ внать только англійскій премьеръ. Онъ и принесъ это извѣстіе на конференцію.

Отвъчая на ръчь предсъдателя, Кемпбель-Баннерманъ привътствовалъ членовъ конференціи. «Въ качествъ главы правительства его величества, я горжусь возможностью протянуть участникамъ конференціи руку отъ имени британскаго правительства, британскаго народа и матери парламентовъ».

Затьмъ Кемпбель-Баннерманъ сообщилъ, что король уполномочилъ его оказать членамъ конференціи гостепріимство и довести до ихъ свъдънія, что онъ съ большимъ интересомъ относится къконференціи, которая отнынъ будетъ имъть историческое значеніе, жотя она и не носитъ оффиціальнаго характера.

Засѣдающіе въ конференціи делегаты являются истинными представителями своихъ соотечественниковъ и поэтому они могутъ служить выразителями гуманныхъ чувствъ, которыми проникнуты ихъ народы. Зная, какова задача членовъ конференціи, правительство его величества присоединяется къ ней отъ всего сердца и безъ всякихъ оговорокъ. Дѣло, затѣянное междупарламентскими конференціями, только началось и всеобщій миръ уже сталъ предметомъ всеобщаго желанія. Недалеко то время, когда собранія, Августъ. Отдѣлъ II.

подобныя нынашней конференціи, вызывали насмашливыя улыбки на устахъ лицъ, называвшихъ себя практическими даятелями.

Баннерманъ, продолжая свою рѣчь, сказалъ: «Міръ давно уже быль въ сущности военнымъ лагеремъ». Въ особенности привътствуеть онъ присутствіе членовъ русской Государственной Думы (громкіе, продолжительные возгласы одобренія). Онъ привътствуетъ также русскаго государя, сделавшаго такъ много для возвеличенія идеи міра и взявшаго на себя первый починъ созыва гаагской конференціи. Правда, что Дума теперь распущена, но можно съ увъренностью сказать, что она будеть опять созвана. При этомъ Баннерманъ воскликнулъ: «La Douma est morte. Vive la Douma». (Всв делегаты встали и въ продолжение нъсколькихъ минутъ выражали свое сочувствіе одобрительными возгласами). Придеть время, когда демократіи уяснять себь, что онь являются жертвами милитаризма, задерживающаго ихъ развитіе. Ораторъ лично испытываеть величайшее удовольствіе, прив'ятствуя здісь представителей русской Государственной Думы (Громкія одобренія). Мы считали хорошимъ предзнаменованіемъ для будущности Европы тоть факть, что первымъ оффиціальнымъ шагомъ русскаго парламента было назначеніе сюда его уполномоченныхъ для провозглашенія принциповъ миролюбія, которые такъ дороги сердцу русскаго государя. Возлагая свои надежды на парламентскій режимъ, мы знаемъ, что новыя учрежденія зачастую оказываются непрочными, но вм'яст'я съ тымь, увърены, что Дума воскреснеть въ той или другой формъ. Желаю всемъ вообще делегатамъ возможно больше успеха въ благод втельной ихъ работ в, -- продолжалъ Баннерманъ. Скажите по возвращеніи своимъ правительствамъ то самое, что говорили мив, а именно, что двла говорять громче словъ Настаивайте во имя человъчности на сокращении военныхъ бюджетовъ.

Роспущеніе русской Государственной Думы, о которомъ сообщилъ Баннерманъ, произвело на всё парламентскія делегаціи сильнійшее впечатлівніе. Хотя конференція и приступила послів объясненій профессора Ковалевскаго къ очереднымъ діламъ, но вниманіе делегатовъ было слишкомъ поглощено этимъ инцидентомъ, такъ что предсідателю неоднократно приходилось останавливать разговоры о немъ призывомъ къ молчанію.

Корреспондентъ Neue Freie Presse писалъ въ эту газету, что эта единодушная и продолжительная манифестація производила впечатлівніе, что діло русскаго народа становится діломъ всего цивилизованнаго міра. Свыше 500 парламентскихъ ділятелей всіхъ странъ Европы были участниками этой манифестаціи, иниціаторомъ которой былъ самъ британскій премьеръ. Значеніе этого послідняго факта еще усугубляется слідующимъ интереснымъ сообщеніемъ парижской газеты Le Matin:

«Одинъ французскій политикъ, видавшійся въ Лондонъ съ сэромъ Генри Кэмпбелль-Баннерманомъ наканунъ того дня, когда

англійскій министръ-президентъ произнесъ: «Дума умерла, да здравствуетъ Дума!», получилъ впечатлівніе, что только съ віздома короля премьеръ-министръ різшился произнести при открытіи междупарламентской конференціи эту значительную фразу.

Старый политикъ, котораго слова мы передаемъ, вынесъ убъжденіе, что англійскій кабинеть въ моментъ, когда онъ принялъ ръшеніе отложить посылку англійскаго флота въ Балтійское море, былъ косвеннымъ путемъ извъщенъ о неминуемости coup d'état, приготовленнаго правительствомъ.

Въ продолжение разговора, котораго мы передаемъ содержание, президенть англійскаго кабинета, говоря о роспускъ Думы, сказаль слъдующее: «Мы не можемъ ке высказать наше мивніе».

Слѣдовательно, рѣчь премьеръ-министра не была импровизаціей, но актомъ хладнокровно обдуманнымъ, которымъ британское правительство хотѣло выяснить свою позицію».

Эти знаменательныя манифестаціи политическаго міра, собравшагося въ Лондонѣ, сразу выяснили то мнѣніе, которое установилось въ этомъ мірѣ. Оно было еще рѣвче, нежели въ мірѣ финансовомъ. Нѣтъ недостатка въ такихъ же манифестаціяхъ и другихъ центровъ и политическихъ слоевъ. Такъ, во время пребыванія думы въ Выборгѣ на имя предсѣдателя Думы была получена сочувственная телеграмма отъ муниципалитета города Дублина.

Въ то же время, 10 (23) іюля парижскій муниципальный совѣть приняль резолюцію, выражающую симпатіи Государственной Думѣ и надежду, что мѣра, принятая русскимъ правительствомъ, не приведеть къ дальнъйшимъ осложненіямъ въ политической жизни націи, подвергающейся столь тяжкимъ испытаніямъ.

Въ Лондонъ образовался комитетъ для выраженія симпатіи русскому народу и Думъ посредствомъ адреса; его текстъ слъдующій:

«Председателю Государственной Думы.

М. Г. Мы, нижеподписавшіеся, члены парламента, представители муниципальныхъ и другихъ организацій и другіе англійскіе граждане, желаемъ по поводу закрытія первой сессіи перваго русскаго парламента обратить къ нему прямое обращение симпатии и уваженія. Наша собственная исторія научила насъ, что представительное правительство и личная свобода являются единственными върными основаніями, на которыхъ нація можеть полагать національный прогрессъ, и наше доброжелательство къ Россіи заставило насъ следить за образованіемъ Думы и ея борьбой за власть съ глубокимъ интересомъ и горячими надеждами. Мы научились любоваться геніемъ русскаго народа; героизмъ его жертвъ за свободу и его страданія въ долгой и тяжелой борьб' тронули сердце каждаго великодушнаго человъка. Полный тріумфъ свободы въ Россіи, который мы предвидимъ въ недалекомъ будущемъ, дасть, наконецъ, возможность англійскому и русскому народу оффиціально выразить связывающую ихъ дружбу, дружбу, основанную на общности идеаловъ, которые должны помочь реализовать ожиданія всёхъ добрыхъ европейцевъ въ дёлё цивилизацін и мира.»

Подписали адресь маогія выдающієся лица, между прочимъ: К. Барреть, С. Кольриджъ, Р. Дональдъ (изд. «D. Chr.»), А. Гардинеръ (изд. «D. News»), С. Гладтонъ, М. Бретонъ, Гаммондъ (изд. «The Speaker»), В. Гилль (изд. «The Tribune»), Э. Паркъ (изд. «М. Leader») и ми. др.

Такой же адресъ составленъ и въ Парижъ выдающимися представителями всего образованнаго общества.

Такъ отвътилъ на роспускъ Думы финансовый и политическій міръ Европы.

#### IV.

Наконець, наступиль конець и делу Дрейфуса, такъ сильно волновавшему весь читающій міръ. Дело это можно считать по преимуществу франко-русскимъ. Волновались по новоду этого постыднаго дела и англичане, и немцы, итальянцы, американны, но тамъ были всв единодушны: невиновность несчастного капитана была для всъхъ очевидна. Цълому огромному разряду ослъпленныхъ и фанатизированныхъ людей во Франціи эта очевидность не представлялась даже возможною. И потому среди французовъ образовались два лагеря. Такихъ же два лагеря образовалось и у насъ. И среди русских были дрейфусары и антидрейфусары, столкновенія которых в между собою были такъ же нетериимы и несогласимы. Все, что было въ Россіи и во Франціи шовинистскаго, узко націоналистического, ложно патріотического, фанатически нев'яжественнаго, съ ограниченнымъ умственнымъ горизонтомъ, съ низменными инстинктами, все слилось въ лагеръ антидрейфусаровъ и подняло свой постыдный вой и громкій лай. И не только на бъднягу Дрейфуса, но и на всехъ, кто выражалъ сомнение въ его виновности, кто желаль безпристрастного разследованія, кто имель совъсть, у кого не изсякло чувство чести, для кого существовали въ мір'є справедливость, благородство, великодушіе... И эта злобная стая натасканныхъ и натравленныхъ псовъ держала хвость трубою и некоторое время торжествовала победу за победой. Дрейфусъ дважды осужденъ военнымъ судомъ, Эстергази — оправданъ, **Пикаръ**—уволенъ, Зола—лишенъ ордена почетнаго легіона, сенаторы Траріе и Шереръ-Кестнеръ, оплеванные, вышли изъ сепата, цваый рядъ офицеровъ, принимавшихъ сторону Дрейфуса, должны были оставить армію (полковникъ Гартманъ, маіоры Дюкро и Фрейштетеръ и др.); защитникъ Дрейфуса тяжело раненъ и т. д. Французскіе черносотенцы торжествовали... Съ ними торжествовали и наши, приготовляясь къ погромамъ и провокаціямъ.

Французскій народъ отказаль въ дов'єрін своимъ черносотенпамъ и передаль власть въ руки ихъ противниковъ. А теперь и

французское правосудіе успало добиться всесторонняго и полнаго раскрытія истины и произнесло свое въское и авторитетное слово. Верховный кассаціонный судь въ полномъ собраніи своихъ двухъ палать отміниль все производство діла и нашель, что не было никакихъ основаній для привлеченія несчастнаго капитана даже къ следствию. Все безъ исключения документы, на которыхъ опиралось обвиненіе, верховный судъ призналь подложными, сфабрикованными, большею частью даже послѣ первато процесса, въ ожиданіи пересмотра. Генералы и министры ошиблись въ 1894 году, заподозривъ Дрейфуса, но затъмъ не желали признать, что могли ошибиться. Совершенно подобно нашимъ юнитерамъ, и юпитеры французскіе почитали себя вепограшимыми, или, варнае, считали, что непогрѣшимыми должны ихъ почитать и вся армія, и даже вся нація. И вотъ начинается фабрикація. Въ одномъ документъ вивсто подчищенной буквы Р. ставять букву Д. То же делають и въ другомъ документъ. Нъсколько документовъ 1905 — 1907 г.г., т. е., когда Дрейфусъ уже отбывалъ каторгу, относятъ къ 1904 г., отрывая даты. И т. д. Коніи, однако, всёхъ этихъ документовъ, надлежащимъ образомъ удостовъренныя, хранились въ секретнъйшихъ делахъ и въ ихъ первоначальномъ виде, съ буквами Р., а не Д., съ датами позднъйшими пребыванія Дрейфуса въ министерствъ... Словомъ, не представляется никакихъ сомнаній, что французскіе юпитеры, всё эти Мерсье, Буадефры, Гонзы, охраняя свою непограниямость, истязали и мучили завадомо невиннаго человъка и разжигали отвратительные инстинкты фанатической черни.

Верховный судт употребиль пятнадцать засёданій для самаго обстоятельнаго разбора этого тагостнаго дёла и единогласно вынесъ приговоръ, которымъ отмёнелъ все производство, начиная съ привлеченія Дрейфуса къ слёдствію, и возстановилъ его во всёхъ его правахъ, званіяхъ и чинахъ. Отъ гражданскаго иска къ французскому фиску отказался самъ Дрейфусъ, а уголовное преследованіе юпитеровъ-фальсификаторовъ не возможно, вслёдствіе недавно дарованной парламентомъ общей политической амнистіи. Однако, имъ не уйти отъ суда общественнаго мнёнія, отъ суда націи, отъ презрёнія всего образованнаго міра и всёхъ честныхъ людей.

Финаль дрейфусовской драмы быль, однако, не въ судѣ, а въ парламентѣ. Это было засѣданіе 13 іюня (31 іюня), послѣднее засѣданіе сессіи.

Въ третьемъ часу дня президенть палаты Бриссонъ далъ слово депутату Мессими, докладчику коммиссіи военныхъ дёлъ. Отъ имени этой коммиссіи Мессими читаетъ докладъ, въ коемъ предлагается возстановить Дрейфуса въ составв арміи въ качествъ эскадроннаго командира. Никто не протестуетъ. Кажется, что всъ согласны, и президентъ послъ нъкотораго ожиданія констатируетъ, что никто не желаетъ геворить.

- Имъ остается молчать! восклицаеть Дюрръ (со скамьи крайней лівой).
- Я молчу, потому что такъ мий нравится,—отвъчаетъ монархистъ Лази.
- Это молчаніе—естественное наказаніе преступленій и подлостей, совершенных вашими друзьями.

Столкновеніе грозить перейти въ рукопашную, но друзья обоихъ депутатовъ ихъ не допускають до этого.

Пользуясь паузой, Бриссонъ пускаеть на голоса предложение Мессими. Оно принято большинствомъ 473 голосовъ противъ 42. Результатъ встръченъ громомъ долго не смолкавшихъ рукоплесканій. Бриссонъ «съ чувствомъ нравственнаго удовлетворенія объявляетъ результатъ голосованія, являющагося торжествомъ справедливости и привлекающаго сочувствіе всего міра».

Мессими опять всходить на трибуну. Онъ читаеть другой докладъ военной коммиссіи, предлагающей возвращеніе полковника Пикара въ составъ арміи и производство его въ бригадные генералы. Напомнивъ всѣ тѣ удары и несправедливости, которые испыталъ Пикаръ, Мессими (самъ офицеръ) кончаеть свою рѣчь такъ: «Армія наконецъ прозрѣла. Она отреклась отъ фальсификаторовъ, отъ преступниковъ, отъ безстыдныхъ, ее обманывавшихъ; она съ радостью привѣтствуетъ торжество справедливости» (рукоплесканія). Дени Кошенъ (націоналистъ) протестуетъ и старается обвинить лѣвыхъ въ дѣлѣ Дрейфуса, потому что они будто бы сдѣлали изъ него орудіе политики и тѣмъ разожгли страсти. Его прерываютъ Перонъ, Аллеманъ и др. Онъ хочетъ говорить объ антимилитаризмѣ Эрве, его приглашаютъ говорить о Мерсье... Послѣ страстныхъ дебатовъ, предложеніе Мессими ставится на баллотировку и принимается большинствомъ 477 голосовъ противъ 27.

Палата этимъ не довольствуется. Прессансэ требуеть, чтобы виновные въ пресгупленіяхъ и подлостяхъ, нынѣ раскрытыхъ верховнымъ судомъ, были бы удалены изъ арміи, генералъ Мерсье прежде всего. Не смотря на то, что министерство, повидимому, не склонно слѣдовать этому пути, палата одобряетъ слѣдующую не двусмысленную резолюцію: «Отдавая должное заслугамъ защитниковъ пересмотра, клеймя позоромъ авторовъ преступленій, раскрытыхъ верховнымъ судомъ, и довѣряя твердости правительства, съ которою оно приметъ необходимыя мѣры, какъ послѣдствіе выше-изложеннаго, палата переходитъ къ очереднымъ дѣламъ.» Резолюція эта принята большинствомъ 363 голосовъ противъ 103.

Бретонъ вноситъ предложение о перенесении останковъ Эмиля Зола въ Пантеонъ. Предложение принято и сессия закрыта.

Въ сенатъ возвращение Дрейфуса въ составъ армии принято большинствомъ 183 голосовъ противъ 30, а возвращение и производство Пикара большинствомъ 185 противъ 26.

Затъмъ правительство произвело Дрейфуса въ мајоры и наградило его орденомъ почетнаго легіона.

Такъ кончилось это ужасное дѣло. Тамъ, во Франціи, черная сотня разбита на голову... Когда-то мы дождемся подобнаго счастья? И сколько у насъ такихъ же вопіющихъ дѣлъ ждетъ свѣта и справедливости! Дѣло Дрейфуса, помимо драматизма, поучительно именно съ этой точки зрѣнія, тѣмъ яркимъ и детальнымъ освѣщеніемъ, которое оно проливаетъ на весь механизмъ самодовольной, непогрѣшимой, ничѣмъ не стѣсняющейся бюрократической машины. Эта машина имѣетъ свои законы движенія и равновѣсія... Они не имѣютъ ничего общаго ни съ законами страны, написанными въ кодексахъ, ни съ моральными законами, написанными въ сердцахъ честныхъ людей.

٧.

Отъ громкаго франко-русскаго дѣла, которое мы только что изложили, перейдемъ теперь къ другому тоже франко-русскому дѣлу, для нашего времени представляющему живой интересъ. Собственно говоря, дѣло это чисто русское (подобными дѣлами преисполнена наша дѣйствительность), но разбиралось оно въ парижскомъ судѣ и, благодаря полной гласности, освѣщаетъ текущія событія лучше отрывочныхъ агентскихъ сообщеній о подобныхъ дѣлахъ, совершающихся въ Россіи.

Быть можеть, читатели не забыли, что этою весною въ Венсенскомъ лъсу подъ Парижемъ произошелъ взрывъ. Собравшаяся публика и полиція увидёли двухъ человёкъ, распростертыхъ и окровавленныхъ. Одинъ изъ нихъ скончался черезъ нъсколько минуть, другой быль доставлень въ больницу, глф его выльчили. Следствіе установило, что скончавшійся носиль фамилію Стрыга (Strvga), а раненый оказался Александромъ Соколовымъ. Слъдствіе также установило, что Стрыга им'яль общирныя снощенія въ средъ русской колоніи политическихъ эмигрантовъ. Однако, противъ большинства знакомыхъ Стрыги не оказалось никакихъ компрометтирующихъ данныхъ и ихъ оставили въ поков. Привлекли къ дълу по обвинению въ изготовлении и хранении взрывчатыхъ веществъ и снарядовъ, кромф упомянутаго Александра Соколова, еще только двоихъ, Виктора Соколова, двоюроднаго брата раненому, и Софью Сперанскую, подругу Виктора Соколова. Изъ нихъ Виктору двадцать два года, его подругъ-восемнадцать, Александру Соколову двадцать шесть льтъ; онъ бывшій студенть екатеринославскаго горнаго училища. Викторъ Соколовъ и Сперанская изучають медицину. Хозяева и прислуга комнать которыя они занимали, единодушно отзываются о нихъ съ самой лучшей стороны.

Александръ Соколовъ бѣжалъ изъ Россіи вслѣдствіе дѣятельнаго участія въ политической стачкѣ и сначала поселился у супруговъ Марковыхъ, изъ которыхъ жена была его сестрою. Послѣ ихъ отъѣзда, его пріютили Викторъ Соколовъ и Сперанская. Прокуроръ Матэ по этому поводу замѣтилъ: «это было ménage à trois, но въ самомъ благородномъ и чистомъ смыслѣ, гдѣ члены живутъ, одушевленные однѣми и тѣми же идеями и одними и тѣми же упованіями, направленными къ счастью Россіи прежде всего, а затѣмъ и всего человѣчества».

Председатель начинаетъ допросъ подсудимыхъ и прежде всего обращается къ Александру Соколову.

- Послѣдовательно вы жили у г-жи Марковой и у вашего кузена. И тамъ, и здѣсь вы часто не ночевали дома. Не значитъ ли это, что вы имѣли еще другую квартиру?
- Можно не ночевать дома и не имъть другой своей квартиры. Я молодъ и я могу отправиться куда угодно.
  - Вы отправлялись и къ Стрыгъ?
- Я очень мало зналъ Стрыгу. Всобще я продолжаю утверждать, что я никогда не фабриковалъ бомбъ и что никакого общаго дъла со Стрыгой не имълъ.

Предсёдатель читаеть данныя, добытыя слёдователемъ о Стрыгѣ. Этотъ молодой человѣкъ пріѣхалъ въ Парижъ, но откуда? Изъ Россіи? Возможно, но въ точности установить этого не удалось. Одинъ парикмахеръ въ Нанси, по фотографіи, воспроизведенной въ «Маtin», призналъ въ немъ своего прежняго подмастерья, но это не доказано. Съ 9 по 25 апрѣля Стрыга проживалъ подъ именемъ Поля Бера на бульварѣ Араго, домъ 8. Его слѣдъ теряется съ 26 по 28 апрѣля, а затѣмъ его находимъ на улицѣ Монжъ подъ именемъ Каца.

Именно въ это время Викторъ Соколовъ получаетъ изъ Россін письмо слъдующаго содержанія:

«Дорогіе товарищи, шлю свой прив'ьть. Я къ вамъ направляю одного товарища. Примите его, какъ бы я принялъ васъ самихъ. Постарайтесь исполнить все, что онъ спросить.» Подписано: Марксъ.

Вслидъ за этимъ другое слидующее:

«Дорогіе друзья мои, шлю вамъ свое сердечное привѣтствіе. Мы можемъ себя поздравить, что агитація всюду возобновляется. Дѣло вновь закипѣло: уже недѣли двѣ, какъ работа возобновилась по всей линіи. Мы идемъ впередъ.» Подписано: Марксъ.

Оба письма безъ даты.

- -- Когда вы получили эти письма,—спрашиваетъ предсёдатель Виктора.
  - Не помню.
  - Другь, котораго вамъ рекомендовали, былъ Стрыга?

- Нътъ. Ежедневно и получалъ сообщенія о русскихъ бытлецахъ.
- Стрыга (продолжаеть излагать предсёдатель) въ это время посёщаль двухъ дамъ Гольдшмидть, бульваръ Араго, 54, с которыхъ существуетъ мнѣніе, что онѣ тоже принадлежать къ русскимъ революціонерамъ.

Вы, Викторъ Соколовъ, тоже бывали у г-жи Гольдшмидтъ?

— Возможно, что я тамъ бывалъ, какъ и у огромнаго числа другихъ соотечественниковъ, но Стрыгу я тамъ не встръчалъ. Это просто случайное совпаденіе, не имъющее серьезнаго значенія.

Затвиъ Викторъ признаетъ, что онъ познакомилъ г-жъ Гольдшмидтъ съ нѣкіимъ Стридиковымъ, который находился въ Парижъ проѣздомъ въ Англію. Предсѣдатель суда полагаетъ, что этотъ Стридиковъ никто иной, какъ Стрыга. Онъ высказываетъ мнѣніе, что если это былъ просто случайный проѣзжій, Сомоловъ не хлопоталъ бы такъ много объ его устройствъ.

- Въ дъйствительности, именно о Стрыгъ вы хлопотали?
- Нътъ. Я видълъ Стрыгу всего только, когда онъ обратился ко мнъ за адресомъ одного благотворительнаго учрежденія, управляемаго однимъ изъ нашихъ соотечественниковъ.
  - Какое это учрежденіе?
- ${\cal A}$  не могу его назвать, потому что боюсь его скомпрометтировать.
  - Кто направиль къ вамъ Стрыгу?
  - Одна русская студентка, m-elle Викеръ.
  - Гдѣ она?
  - Она оставила Парижъ 4 мая и возвратилась въ Россію.
  - Въ день, следующій за взрывомъ?
  - Можетъ статься.
- На предварительномъ слъдствін, ваша подруга (maitresse), вашъ кузенъ и вы сами признали, что Стрыга бывалъ у васъ нъсколько разъ и въ частности въ воскресенье 29 апрълл. Теперь вы измъняете показаніе и утверждаете что видълись съ нимътолько одинъ разъ.
- Онъ могъ приходить ко мнѣ нѣсколько разъ, но въ мое отсутствіе. Я помню только его посѣщеніе 29 апрѣля.
- А вы, Александръ, не встръчали ли Стрыгу у нъкоего Reschy (Решке? Ръзкій), тоже русскаго революціонера, покинувшаго Парижъ вскоръ послъ взрыва?
- Можеть быть, я и встрвался съ нимъ у Reschy, но я этого не помню. Я видвлъ Стрыгу только у кузена.
  - Зачемъ вы прівхали въ Парижь?
- Искать заработка. Мить это не удалось и я ртимить воввратиться въ Россію. Мить объщали дать деньги на эту потводку з мая.
  - --- Это точная дата взрыва.

- Случайное совпаденіе.
- -- Кто вамъ объщалъ эти деньги?
- Особа, которой я былъ рекомендованъ г. Рубановичемъ. Она въ Россіи и я ее не назову, чтобы не скомпрометтировать.
- 2 августа вы не ночевали у Виктора. Онъ самъ и Софья Сперанская васъ отвели къ друзьямъ. Зачъмъ понадобилась эта перемъна вашего обыкновеннаго мъста ночлега?
- --- Я ухожу, куда мив угодно. Утромъ я возвратился къ завтраку.
  - Вы дома остались не долго.
- У меня разболёлись зубы. Я вышель и отправился въ Jardin des Plantes.
  - --- Вы унесли часы Сперанской?
  - Я нередко ихъ бралъ у нея.
- Обвиненіе вамъ укажеть, что, если необходимо им'ять д'яло съ бомбами à renversement, надо им'ять часы, а Стрыга ихъ не им'яль.
  - Это мив неизвъстно.
  - Гдѣ вы встрѣтили Стрыгу?
- Около пеликановъ. Онъ мнѣ предложилъ прогулку по Венсенскому лѣсу и я согласился.

Снова изложеніе данныхъ, добытыхъ предварательныхъ слѣдствіемъ. Излагается подробно ихъ путь. Наконецъ, раздается взрывъ. Соѣгается публика и полиція и застаютъ одного умирающаго, другого тяжело раненаго, безъ сознанія. Свидѣтели даютъ слѣдующую картину событія.

Стрыга лежаль въ лужъ крови. Изъ разорваннаго живота вывалились кипки. Онъ еще дышалъ и могъ отвъчать на вопросъ полицейскаго коммиссара. Онъ назвалъ себя и прибавилъ «Моі, раз bombe! Раз bombe!» Агентъ Жефронъ его осмотрълъ и нашелъ въ лъвомъ карманъ его брюкъ другой снарядъ. Онъ его вынулъ и положилъ на землю въ разстояніи восьмидесяти сантиметровъ (немного больше аршина) отъ Стрыги. Между тъмъ всъ занялись Соколовымъ, который казался не столь тяжко пораженнымъ, Стрыга какъ-то сумълъ доползти до бомбы. Онъ легъ на нее, укръпилъ ее подъ поясомъ своихъ брюкъ и попросилъ, чтобы его приподняли. Однако, замътили, что снарядъ исчезъ. Его вторично извлекли изъ костюма Стрыги и отнесли подальше подъ хорошую охрану: Тамъ бомбу и взорвали агенты городской лабораторіи. Ея осколки разлетълись вокругъ больше, чъмъ на триста метровъ.

Описаніе самой бембы и затёмъ допросъ свидётелей. Въ этотъ день въ Венсенскомъ лѣсу Стрыгу и Соколова видёли многіе, и отдёльно, и вмѣстѣ. Допрашиваются швейцары, прислуга, хозяева, но кромѣ того, что Соколовъ и Стрыга были между собою знакомы, ничего другого не обнаруживаетя. Нѣкоторый интересъ представляеть допросъ Рубановича. Онъ устанавливаетъ различіе между

русскими соціалистами и анархистами. По его мнѣнію, обвиняемые не анархисты, а соціалисты.

- Однако,—спрашиваеть его Бонзонъ, защитникъ Виктора, эти русскіе революціонеры признаютъ-ли необходимость пользоваться бомбами?
- Факты лучше всего отвъчають на вашъ вопросъ. Въ Батумъ найденъ складъ въ 1200 бомбъ, въ Тифлисъ 600.

Рубановичъ—французскій подданный, но признается, что для повздки въ Россію онъ предпочель запастись фальшивымъ бельгійскимъ паспортомъ.

— Если бы я проникъ въ Россію въ качествъ француза, меня не стъснились бы разстрълять. Какъ бельгіецъ, я остался неприкосновеннымъ.

Прокуроръ Матто протестуетъ и продолжение засъдания откладывается на завтра.

Интересъ второго засѣданія заключался въ показаніи г-жи Гольдшмидть, которая заявила положительно и рѣшительно, что Стрыга и Стридиковъ суть два различныхъ лица. Затѣмъ слѣдовали пренія сторонъ. Судъ оправдаль Сперанскую и приговорилъ братьевъ Соколовыхъ къ незначительнымъ взысканіямъ.

Если этотъ сжатый отчеть о русскихъ бомбистахъ въ Парижѣ сопоставить съ недавними разоблаченіями о бомбической станціи въ Гамбургѣ, то быть можетъ и самыхъ ослѣпленныхъ эти факты убъдять въ безсиліи мъръ репрессивныхъ. Въдь нельзя же вводить чрезвычайную охрану въ Парижѣ, военное положеніе въ Лондонѣ, диктатуру—въ Гамбургѣ... Въдь ни одна нація не откажется отъ гарантій закона потому только, что въ Россіи не желаютъ отказаться отъ произвола! Репрессія—всобще плохое средство (эта палка всегда о двухъ концахъ), но когда явленіе, подлежащее репрессіи, частью лежить внѣ предъловъ досягаемости? Что остается тегла?

٧.

Среди нашихъ сложныхъ и горестныхъ дѣлъ, читатели не забываютъ, конечно, и остального человѣчества, которое живетъ и дѣлаетъ исторію. Такимъ крупнымъ историческимъ событіемъ этого лѣта надо признать энциклику папы Пія X по вопросу объ отношеніи католическаго міра къ закону объ отдѣленіи церкви отъ государства во Франціи.

Всего около трехъ лётъ съ небольшимъ, какъ Пій X принялъ папскую тіару. Благочестивый и чуждавшійся политики патріархъ Венеціи кардиналъ Сарто былъ выбранъ послё долгой борьбы между сторонниками политики Льва XIII и непримиримыми ультрамонтанами. Избраніе Сарто было компромиссомъ. Отъ него не ждали опредёленной выдержанной политики, а скоре благочести-

выхъ дёлъ и чисто духовныхъ распоряженій. Послёдствія не оправдали этихъ ожиданій. Правда, будучи пскреннимъ итальянскимъ патріотомъ, Пій смягчилъ отношенія къ итальянскому королевству и дозволилъ католикамъ принимать участіе въ политической жизни страны.

Затьмъ, послъдовали одивъ за другимъ акты, выказавшіе во всей нагогъ религіозную нетериимость новаго пацы. До упомянутой энциклики особенное значеніе имъютъ запрещеніе всьмъ воспитанникамъ и слушателямъ духовныхъ учебныхъ заведеній посьщать свътскія учебныя заведенія и слушать какія бы то ни было лекціи, чтенія и сообщенія научнаго, философскаго или общественнаго седержанія. Друг ю характерною мірою была энциклика, въ коей итальянскому духовенству и всімъ візрнымъ церкви воспрещается принимать участіе въ лигю соціалистовъ католиковъ (democristi, какъ ее сокращенно называють). Энциклика рышительно выражала мнініе, что «всякая діятельность, которая можетъ подщрить неудовольствіе народа по отношенію къ высшимъ классамъ леляются и должна считаться совершенно противною истинному духу христіанскаго милосердія». Непокорнымъ паца грозить отлученіемъ.

Вотъ текстъ новой энциклики Пія, обнародованной въ первыхъчислахъ августа (н. ст.):

Уважаемымъ братьямъ архіенископамъ и епископамъ Франціи Пій X папа.

Въ настоящее время мы исполнили одну изъ самыхъ важныхъ обязанностей нашего званія, принятую передъ вами въ тотъ моменть, когда мы объявили послѣ обнародованія закона о разрывѣ между французскою республикою и церковью, что мы въ потребное время укажемъ, что по нашему мнѣнію должно быть сдѣлано для защиты и сохраненія религіи въ вашемъ отечествѣ. Мы такъ долго откладывали наше рѣшеніе не только вслѣдствіе огромной важности этого вопроса, но и вслѣдствіе особой благосклонности, которую мы питаемъ къ вамъ и къ вашамъ интересамъ, помня не забываемыя услуги, оказанныя вашею націей церкви.

Осудивъ, по чувству долга, этотъ неправый законъ, мы изучили его, чтобы опредълить, даютъ ли стати и названнаго закона какуюнибудь возможность организовать религіозную жизнь Франціи такимъ образомъ, чтобы оградить отъ всякой опасности святые принципы, на которые опирается святая церковь. Для этого намъ казалось полезнымъ узнать мизніе собранія еписконовъ и указать для вашего генеральнаго собранія пункты, подлежащіе обсужденію. Теперь зная ваши взгляды, а также мизнія многихъ кардиналовъ, зрізо обдумавъ и въ горячихъ молитвахъ вопросивъ Отца Небеснаго, мы находимъ, что мы должны всеціло подтвердить всею силою нашего апостольскаго авторитета мизнія, выраженныя почти единогласно вашимъ собраніемъ. По этимъ соображеніямъ,

по отношенію къ въроисповъднымъ обществамъ (associations cultuelles), какъ они установлены закономъ, мы постановляемъ, что они не могутъ быть образуемы, какъ нарушающіе священныя права, тъсно связанныя съ жизнью церкви.

Отвергая эти общества, одобрить которыя не допускаеть насъ совъсть, казалось бы удобнымъ и своевременнымъ разсмотръть. пельзя ли на ихъ мъсто учреждать другія общества, вмъсть легальныя и каноническія и этимъ предохранить католиковъ Франціи отъ угрожающихъ имъ серьезныхъ осложненій. Конечно, ничто другое не занимаетъ насъ и не огорчаетъ, какъ эти возможности. И ничего другого мы такъ не желали, какъ чтобы небу было угодно оставить намъ хоти бы малейшую надежду, не нарушая правъ Бога, испробовать эти пути и такимъ образомъ избавить нашихъ возлюбленныхъ сыновей отъ грозящихъ имъ великихъ испытаній. Но мы не питаемъ этой падежды. Поэтому мы объявляемъ, что воспрещаемъ и этого рода общества, пока не будеть установлено самымъ несоминтельнымъ образомъ и на жегальномъ основанін, что божественная организація церкви, неотъемлемыя права римскаго святого престола и епископовъ, а равно и ихъ власть надъ имуществомъ церковнымъ вообще и надъ священными зданіями въ частности, найдуть въ названныхъ обществахъ полное обезпеченіе. Желать другого значило бы предать святость нашего званія и погубить французскую церковь.

Уважаемые братья, теперь на вашу долю выпадаеть взять дѣло въ свои руки и принять всѣ мѣры, дозволенныя закономъ, чтобы организовать церковныя дѣла. Въ этомъ великомъ дѣлѣ вы можете всегда разсчитывать на наше содѣйствіе. Матеріально отсутствуя, мы будемъ съ вами мыслью и сердцемъ и поддержимъ васъ совѣтомъ и авторитетомъ. Это бремя, которое, любя церковь и ваше отечество, мы возлагаемъ на васъ, смѣло возложите на себя, а въ остальномъ досѣрьтесь Богу, котораго помощь, мы въ томъ непоколебимо увѣрены, не оставить Францію.

Возраженіе враговъ церкви противъ настоящаго нашего декрета и нашихъ повельній легко предвидьть. Они постараются убъдить народъ, что мы заботимся не только о благосостояніи французской церкви; что мы имѣемъ иной планъ, совершенно чуждый религіи; что намъ ненавистна республиканская форма правленія и мы желаемъ ее низвергнуть; и наконецъ, что мы отказываемъ французамъ въ томъ, что святой престолъ безъ затрудненій предоставилъ другимъ. Эти объиненія и другія подобныя, которыя будутъ распространяться въ народъ съ цълью возбужденія умовъ, мы теперь же рѣшительно отвергаемъ съ негодованісмъ и объявляемъ ихъ ложными. Вамъ, уважаемые братья, и всьмъ благонамѣреннымъ людямъ должно опровергать эти обвиненія, чтобы простые и мало свѣдущіе люди не виали въ заблужденіе.

Что касается обвиненія, что церковь въ другихъ странахъ быда

сговорчивъе въ аналогичныхъ случаяхъ, то вамъ надлежитъ разъяснить, что положеніе было иное и что въ тъхъ случаяхъ не были тамъ нарушены божественныя права іерархіи. Если какое либо государство отдъляется отъ церкви, но оставляетъ послъдней общую всъмъ свободу и свободное распоряженіе имуществомъ, такое государство совершаетъ шагъ, конечно, неправый, но нельяя сказать, чтобы оно ставило церковь въ совершенно нестернимое положеніе.

Именно во Франціи діло обстоить совершенно иначе. Авторы этого неправаго закона пожелали сділать изъ него актъ не отділенія, но угнетенія. Они провозглашали миръ, обіщали соглашеніе, вмісто того они объявляють религіи самую жестокую войну, бросають въ націю огонь раздоровъ и разномыслія, вооружають гражданъ противъ гражданъ къ явному ущербу общественныхъ півлъ.

Разумъется, они постараются передожить на насъ отвътственность за этотъ конфликтъ и за тъ бъдствія, которыя будуть его результатомъ. Но тъ, кто добросовъстно изучатъ факты, о которыхъ мы говорили въ энцикликъ Vehementer поя, сумъютъ опредълить, заслуживаемъ ли малъйшаго упрека мы, что изъ любви къ Франціи терпъливо переносили несправедливость за несправедливостью и въ концъ концовъ, поставленные передъ задачею выйти изъ послъднихъ границъ нашихъ апостольскихъ обязанностей, заявили, что нарушить эти границы мы не межемъ. И не окажется ли, что отвътственность цъликомъ падаетъ на тъхъ, кто изъ ненависти къ самому имени католическому дошли до этихъ крайностей.

Пусть же объединяются всё католики Франціи, если въ самомъ дёлё они готовы оказать намъ послушаніе и преданность, и ведуть борьбу за церковь съ твердостью и энергіей, но безъ насилій. Никакъ не посредствомъ насилія, но посредствомъ непреклонной твердости они могутъ, защищая свои права, какъ цитадель, сломить сопротивленіе ихъ противниковъ. Пусть они поймутъ, что ихъ усилія будутъ тщетны и безплодны, если они не объединятся въ полномъ согласіи для защиты религіи.

Они имъють теперь нашъ приговоръ по вопросу объ этомъ нечестивомъ законъ; они должны присоединиться къ нему всъмъ сердцемъ; и какія бы до этого момента, въ періодъ обсужденія, ни были высказаны мнънія, пусть никто не позволить себъ, это мы положительно приказываемъ, какихъ-либо упрековъ за упомянутыя мнънія. Что значать соглашеніе и единеніе, католики могуть научиться у своихъ противниковъ. И если тъ могли навязать націи гръхъ этого преступнаго закона, точно такъ же объединенные католики могуть его отмънить.

Если среди этихъ тягостныхъ испытаній всв, желающіе защищать высшіе интересы отечества, будутъ работать для церкви, какъ обязаны; объединенные между собою и въ единеніи съ епископами и нами, то нечего опасаться за будущность французской церкви и надо надъяться на ея возрожденіе въ прежнемъ величіи и блескъ. Мы не сомнъваемся, что католики Франціи исполнятъ всъ наши повельнія и желанія. Мы же постараемся черезъ Пресвятую Дъву Марію найти имъ помощь божественнаго Промысла.

Какъ поруку даровъ небесныхъ и какъ выражение нашей отеческой благосклонности, мы передаемъ вамъ, уважаемые братъя, и всему французскому народу наше апостольское благословение.

Дана въ Римъ, у Св. Петра, 10 августа, въ день святого мученика Лаврентія, въ годъ МСМVI, въ четвертый нашего понтификата.

Итакъ Ватиканъ объявиль войну французской республикъ. Прежде, однако, два слова о самомъ этомъ документъ.

Начать съ того, что папа не постыдился въ первыхъ же строкахъ сказать неправду. Большинство французскихъ епископовъ, конечно, осуждало законъ, но желало подчиниться ему и легализироваться. Оффиціально они просто просили указанія у своего непогрѣшимаго главы, но ихъ дѣйствительныя желанія были извѣстны римскому святому престолу. Далѣе никакихъ посягательствъ на свободу церкви законъ не заключаетъ и церковныхъ имуществъ не отнимаетъ. Онъ ставитъ только церковь, какъ общество вѣрующихъ, въ такія же условія дѣятельности и владѣнія, какъ всякія другія общества. И т. д.

Энциклика несправедлива, неправдива, нетерпима. За всѣмъ тѣмъ она огромный историческій фактъ и Франціи предстоятъ серьезныя испытанія. Черная армія собирается дать новую битву. Мы скоро снова возвратимся къ этимъ дѣламъ.

С. Южаковъ.

# Слово и дъло нъмецкихъ либераловъ.

(Письмо изъ Германіи)

1.

Слово.

Еще недавно то время, когда мы, можно сказать, блистали на европейскомъ политическомъ горизонтв. Великолвпная центральная власть наша представлялась законнымъ гегемономъ Европы. Командуя Европой и Азіей, опираясь на милліоны безропотныхъ шты-

ковъ, простирая свое владычество на народы 120 языковъ и собирая одною рукой хлопокъ и виноградъ въ Закавказъв, а другою—воспитывая самовдовъ и тунгузовъ, русская бюрократія пользовалась чрезвычайнымъ, совершенно неслыханнымъ до той поры престижемъ. И если мы умвли поставить «па свое мъсто» достаточно гордыхъ сувенеровъ великихъ державъ, то мы третировали болъе мелкихъ князей чуть ли не какъ нашихъ вассаловъ, а среди элементовъ европейскаго «порядка» нашли себъ преданныхъ слугъ и благоговъйныхъ обожателей.

Насъ почитала реакціонная Европа, ибо видъла въ насъ живой образець крынкой власти, повельвающей стихіямь, насаждаюшей въ гранціозной имперіи неукоснительный, несокрушимый порядокъ, воспитывающей въ полуторастамилліонномъ населеніи монархическую предавность, върноподданную лояльность, чувства обожанія установленных свыше властей и полнаго, неогляднаго рабства. Передъ нами благоговъли и вмъсть насъ боялись, такъ какъ наше правительство всегда представляли себв въ видв укротителей и заклинателей многомилліоннаго зв'трья, которое по одному лишь мановенію жезла способно немедлению наводнить Европу и повторить на пресловутой культур'в старые уроки Батыя и Чингисхана. И чёмъ страшиве было запертое за русской границей звірье, тімъ глубже чувство почтенія передъ тіми укротителями, которые не только сумвли усмирить его, но даже обратить въ домашнихъ животныхъ, несущихъ драгоцанныя яйца, безропотно отдающихъ со своей спины золотое руно и обладающихъ при этомъ чудесной способностью поставлять, смотря по налобности, то милліоны солдать, то милліарды рублей, то тысячи полицейскихъ, то цълыя армін палачей. И что натересибе всего, русскіе укротители сумьли обойтись простышими орудіями, безь признаковъ какогонибудь «парламентаризма» «конституціонализма», «правопорядка», хартій и гарантій — однимъ словомъ безъ всего того, безъ чего съ нфмецкимъ «Steuerzahler'омъ» викакъ не сладить.

И промышленная либеральная Германія немногимъ отличалась въ своихъ возарфніяхъ на Россію отъ феодальныхъ и монархическихъ круговъ. Съ одной стороны, она слишкомъ хорошо была выдрессирована у себя дома, чтобы осмѣлиться критиковать чужое начальство. Начальство какъ таковое уже свято. Безразлично, есть ли это начальство свое, прирожденное, или же подаренное «Божіей милостью» другой европейской и облой расв. Черныя начальства, конечно, почитаются соотвѣтственно чиномъ ниже. А съ другой стороны, какъ это еще замѣтилъ фонъ-деръ-Брюггенъ, для нѣмецкаго промышленинка и торговца было совершенно безразлично, на какихъ основаніяхъ и въ какомъ духѣ процвѣтаетъ Россія— въ ней они видѣли только прекрасный рынокъ для вывоза дешеваго русскаго хлѣба и для ввоза иѣмецкихъ товаровъ и матеріальнаго, и невещественнаго свойства.

И лаже наиболъе прогрессивные элементы нъменкаго бюргерства взирали весьма равнодушно на русскій діла, такъ какъ выходили изъ представленія о глубокомъ русскомъ варварств'я, которое заслуживаеть въ лучшемъ случай «скерийоновъ» для своего просвъщенія. Ло послъдняго времени въ виду этого на страницахъ нъмецкихъ либеральныхъ газетъ дебатировался вопросъ о томъ, дозрвла ли Россія до конституцін, или ніть. Автору этихь строкъ еще въ декабръ 1904 г. припиось ломать конья съ нъкіимъ «Скептикомъ» на страницахъ «Berl. Tageblatt'a», такъ какъ г. Скентикъ нашелъ слишкомъ довърчивыхъ и слишкомъ воодушевденныхъ сторояниковъ своего пессимизма среди мъстныхъ «свободомыслящихъ». Надо ли говорить, что г. Скентикъ представляль русскій народь въ видь стада дикихь животныхь, которыхь только бичъ чиновника можетъ привести къ повиновенію и порядку? Надо ли упоминать далбе, что г. Скептикъ сомнввался даже, что въ Россіи въ случав полученія «свободъ» найдется достаточное количество «честных» людей для заміжщенія общественных должностей? Но г. Скентикъ хорошо тогда понялъ исихологію німцевъ и сыграль на ней то, что было нужно.

Такъ думали о насъ нъмпы тогда, въ то славное время нашего блеска и силы, франко-русскаго альянса, мпротворчества и европейской гегемоніи. И я не могу не припомнить того недовірчиваго сожальнія, съ которыми насъ, русскихъ, распрашивали тогда о Россіи и выслушивали нашу правдивую и вм'єств глубоко фантастическую повъсть. Съ одной стороны, они считали совершенно естественнымъ, что дикарями управляють по-дагомейски; съ другой-они все же не върили, что съ нами проделывають вещи далеко превосходящія всякую Дагомею. И когда мы пов'яствовали откровенно о нашей систем'в управленія, у тіхть же нізмцевъ невольно рождался столь же наивный, сколь и обидный вопросъ: «Пусть такъ, но какъ же въ такомъ случав русскіе могуть выносить такую систему управленія? Мы бы не могли вынести ея ни одного дня. А если русскіе ее переносять и не возстають немедленно противъ своего правительства, то это значитъ, что или система ужъ не такъ плоха, или же сами русскіе для нея достаточно плохи: иначе она не просуществовала бы ни одного дня». Спорить противъ этого было излишне.

Насколько сильно было убъждение въ военной и полицейской мощи русскаго правительства, показываетъ хотя бы следующій фактъ. Одинъ мелодей русскій коммерсантъ, прекрасно знающій Манчжурію и наши дела на Востокф, просиль моего посредства для поміщенія въ німецкой печати очень интересной статьи, въ которой онъ, на основаніи совершенно новыхъ данныхъ, доказываль наше неизбіжное грядущее пораженіе въ русско-лионской войнів. Содержаніе статьи было настолько невітроятно для півмцевъ,—хотя она была обоснована на неопровержимыхъ данныхъ,—что принять

ее могь только редакторъ соціаль-демократической газеты. И действительно онъ ее принялъ. И что-же? -Она три мъсяца пролежала въ портфель редакціи, и только посль пораженій на Ялу и Вафангоу, газета решилась поместить уже оправдавшіяся на деле предсказанія о пораженіи непоб'ядимыхъ россіянъ. Въ буржуваной печати д'яло было еще проще. Здась всв намецкие военные корреспонденты говорили прямо языкомъ куропаткинскихъ редяцій и старались изо всъхъ силь спасти репутацію русской арміи, этой опоры не только русскаго, но и прусскаго самодержавія, православія и народности. Для насъ, русскихъ, эрвлище, получалось довольно занимательное. Мы читали въ нъмецкихъ газетахъ непрестанныя въсти о русскихъ побъдоносныхъ маневрахъ въ то время, когда передъ нами лежали уже русскія газеты, сообщавшія съ віздома нашей военной цензуры о нашихъ последовательныхъ и постоянныхъ пораженіяхъ. Німпы, такимъ образомъ оказывались боліве русскими патріотами, чемъ мы, русскіе, сами. Чего не пелаетъ монархическая традиція въ связи съ интересами биржи!

Однако, русскія событія шли своимъ путемъ, и, не смотря на все желаніе закрыть глаза на русскія «происшествія», они все же дълали свое дъло. Въ 1904 г. извъстный франкфуртскій журналистъ Гуго Ганцъ издалъ свои наблиденія о первыхъ трехъ місяцахъ этого года подъ заглавіемъ: «Передъ катастрофой», и въ этой книжев онъ уже указываетъ на то, что японская война, вопрови всемъ ожиданіямъ, сразу и решительно придвинула начало «катастрофы русскаго государства». Кишиневскій погромъ быль несомивнно первымъ толчкомъ, который заставилъ ивмецкаго бюргера съ опасеніемъ обернуться на стверо-востовъ и въ значительной степени струхнуть за спокойствіе русскаго рынка, за надежность этой великоленной колоніи для немецкаго капитала. И кенигсбергскій процессь о государственномъ преступленіи нізмецкихъ подданныхъ противъ русскаго правительства былъ темъ пунктомъ, который даль исходь нёмецкому негодованію по поводу русскихъ пълъ.

Въ самомъ дѣлѣ: нѣмецкій предприниматель былъ склоненъ терпѣть русскій абсолютизмъ лишь до вполнѣ опредѣленныхъ границъ, а именно, до тѣхъ поръ, пока онъ обезпечивалъ нѣмецкому капиталу тишину и благополучіе русскаго рынка. И если русское правительство желало сохранить за собой традиціонную поддержку не только нѣмецкой реакціи, но и либеральнаго бкргера, оно должно было остерегаться мѣръ чрезмѣрныхъ и водворяющихъ не столько порядокъ, сколь всеобщее смятеніе. Нѣмецъ требовалъ отъ русскаго абсолютизма того минимума правопорядка, который въ свое время существовалъ въ Европѣ, сто лѣтъ тому назадъ, и если Россія прямо водворяла у себя китайскую и турецкую систему управленія, то это было уже слишкомъ, и нѣмецкій другъ и благодѣтель считалъ это чрезмѣрнымъ увлеченіемъ и не могъ не

возмущаться подобнымъ нарушениемъ своихъ интересовъ. Само собою разумъется, что пожелания русскому правопорядку шли очень недалеко, и развъ добирались до совъщательнаго представительства и честной администрации. Но тъмъ не менъе нъмецъ искренно негодовалъ, когда оказалось, что въ России не существуетъ ни права, ни закона, а ихъ замъняетъ съ успъхомъ чисто татарский произволъ.

Кенигсбергскій процессь, убійство Илеве и Красное Воскресеніе 9-го января и были теми основными событіями, по поводу которыхъ разразился самый первый, а вмёсть съ темъ единственно искренній и сильный взрывь бюргерскаго негодованія. Остановимся на отзывахъ тогдашней прессы, въ высшей степени характерныхъ для негодованія н'ямцевъ на проштрафившееся передъ н'ямецкими интересами русское правительство. Вотъ что писалъ тогда, между прочимъ, монархически настроенный профессоръ Дельбрюкъ въ своихъ солидныхъ «Preussische Iahrbücher». «Въ Россіи политическія убійства принадлежать, такъ сказать, къ ея государственному строю (Verfassung); старое положеніе, что царизмъ представляетъ собою абсолютизмъ, смягчаемый политическими убійствами, удостовърено въ теченіе стольтій исторіей и ни чуть не потеряло своей силы и въ настоящее время. Когда деспотизмъ становится совершенно невыносимымъ или когда насиліе такъ ужасно, что имъ уничтожаются всв законы человвчности, то последнимъ и крайнимъ средствомъ спасенія или, по крайней мірь отомщенія человъчности служить убійство. Всъ общественные классы Россіи участвують въ такихъ убійствахъ, начиная отъ двора, совершавшаго дворцовыя революціи и убивавшаго парей, до нигилистовъ (?), вышедшихъ изъ народныхъ массъ и убивающихъ губернаторовъ и министровъ. Какъ только началась руссификація Финляндіи, туда были тотчасъ импортированы политическія убійства и даже «Kladderadatsch» въ поистинъ великолъпной одъ счелъ себя вправъ причислить молодого Шаумана въ сонму такихъ людей, какъ Вильгельмъ Телль и греческіе тираноубійцы, а не къ разбойникамъ-анархистамъ, какъ это следовало бы по возереніямъ неменкихъ оффиціозовъ. Весь ужасъ русской правительственной системы, гдъ забивание нагайкой въ тюрьмахъ господствуетъ и по сію пору и гдв губернаторы, въ родб генерала Валя, прославившіеся своими чудовищными делами, призываются на высшіе посты, стали теперь, благодаря кенигсоергскому процессу, извъстны, можно сказать, всему міру. Защитники съ полнымъ правомъ напомнили также о томъ, что русское правительство оффиціально (amtlich) устраивало въ Болгаріи покушенія и убійства».

Въ томъ же тонъ писали буквально всъ нъмецкія газеты, начиная съ націоналъ-либеральной «National-Zeitung» и кончая органомъ націоналъ-соціаловъ «Berliner-Zeitung» и демократической «Die Welt am Montag». Приведемъ здъсь характеристику Россіи,

данную тогда умвренно-демократической «Frankfurter Zeitung», которая гласить следую чее: «Отсутствіе религіозныхъ и политическихъ правъ, отсутствие свебоды собраний и печати, наконецъ, отечтствіе даже права печицій; бюрократія, которая, не смотря на неограниченную власть царя, обладаеть истиннымъ всемогуществомъ и воздъйствуеть на пеудобные ей элементы посредствомъ розогъ, ссылокъ въ Сибирь и тому подобныхъ средствъ; въ высшей степени жестокое и произвольное обращение съ политическими «преступниками», къ числу которыхъ приводлежать и тв, кто просилъ о какихъ-либо реформахъ; истяванія заключенныхъ въ тюрьмахъ. въ томъ числв и женщинъ! Ил ряду съ этимъ отсутствіе обезпечен. наго правопорядка... за любыя преступленія можеть быть установлена подсудность военнымъ судамъ, которая не связана никакими формальностями. Ужасныя убійства въ Кишиневъ, которымъ власти не препятствовали, а. наобороть, содыйствовали тымь, что не позволяли жертвамъ защищаться---яснъе всего обрисовали русскія условія; ихъ оцінка была во времи преній въ Кенигсбергь резюмирована въ словахъ, что въ Россіи нътъ духовной и правовой жизни». Умъреннъйшій «Berliner Tageblatt» восилицаль по адресу Россіи: «Мы хотимъ оставить ей полиую свободу управлять своей судьбой по своему усмогрению, но не желаемъ заражаться полицейскимъ произволомъ и насиліемъ надъ совъстью. Пусть Россія посылаетъ своихъ сыновей въ сибирскіе рудники, сфчетъ ихъ кнутомъ или запираеть въ тюрьмы-она сама увидить, далеко ли она уйдетъ, шествуя по этому пути; но мы не хотимъ оказывать позорныя услуги грубой силь; мы, вопреки Россіи, желаемь, чтобы надъ всей Германіей в'ялъ св'яжій в'теръ». Даже профессоръ Шиманъ въ реакціонной «Kreuz-Zeitung» признаваль, что въ Кенигсбергь «на скамью подсудимых было посажено собственно русское правительство» и вполнъ соствътствовало истинъ замъчание «Vorwarts» а. что «въ то время какъ въ восточной Азін русскій абсолютизмъ гибнеть въ военномъ отношении, въ Кенигсбергв онъ палъ передъ культурнымъ сознаніемъ Европы».

Закончимъ эти цитаты отрывкомъ изъ «Berliner Zeituug»; вотъ что говорила эта газета два года тому назадъ: «Безправіе и безваконіе царятъ тамъ во всёхъ углахъ и мѣстахъ. Кого судебный чиновникъ не заточитъ въ тюрьму, на того можетъ наложитъ оковы чиновникъ-администраторъ. А кто избёгнетъ послёдняго, тотъ можетъ стать жертвой грубаго и невѣжественнаго попа. Тамъ царитъ невыносимое насиліе надъ совѣстью, общественное мвѣніе жестоко подавляется, гражданъ бьютъ безъ права и закона. Подтвержденныя присягой права топчатся ногами—и т. д. до безконечности. Съ варварства снятъ некровъ, подъ которымъ оно скрывало свою отвратительную наготу. Нагимъ стовть оно передъ нами, внушая ужасъ и отвращеніе всему культурному міру...

«Такъ стоитъ самодержавіе передъ немецкимъ судомъ. Мы

знаемъ его теперь, и всякій изъ насъ знаеть, что обязанность именно лучшихъ элементовъ русскаго народа бороться противъ этого самодержавія. Но если народы Европы образуютъ одну культурную семью, то благонамъренные и добросовъстные люди всъхъ странъ обязаны всъми средствами поддерживать русскихъ борцовъ за право, свътъ и свободу!»

Къ этимъ словамъ прибавлять нечего. Въ нихъ полная характеристика нашего стараго режима, а сочувствіе къ русскому освобожденію здісь звучить въ каждомъ слові, въ каждой строків. Неудивительно посл'в этого, что убійство Плеве было встр'ячено въ Германіи такъ, какъ этого менве всего можно было ожидать отъ осторожныхъ, сдержанныхъ и преданныхъ идеямъ «порядка» нъмцевъ. Такъ, уже умъренно-либеральная «Vossische Zeitung» прямо говорить, что въ русскихъ политическихъ покушеніяхъ слышится «отчаянный крикъ измученной народной души, насильственно пробивающей себ'в дорогу». «Одно несомн'вню, говорить далее газета: чемъ больше правительство противостанетъ законному стремленію народа и чёмъ дольше задержить оно такъ страстно желаемую конституцію, тімь крайні будуть требованія и твиъ радикальнее средства, которыми русскій народъ добудеть себ'в свободу». Вполн'в логично въ силу этого «Berliner Tageblatt» считаетъ, что «кровавая расправа надъ Плеве явилась актомъ имманентной справедливости; фонъ Илеве воплощалъ въ себъ все. что сдълало абсолютизмъ какъ онъ практикуется въ Россіи, отталкивающимъ и ненавистнымъ. Убитый былъ представителемъ системы произвола, который никоимъ образомъ нельзя примирить съ возэрвніями современныхъ людей. Цвлый рядъ неслыханныхъ позорныхъ дівній, прикрытыхъ мантіей мнимой законности, долженъ былъ быть поставленъ на счетъ тому полицейскому режиму, который Плеве умълъ проводить съ такой последовательностью и съ такимъ презрѣніемъ къ людямъ»...

Болъе ръшительно высказывается въ томъ же смыслъ націоналъсоціальная газета «Berliner Zeitung»:

«Россія—родина политическихъ убійствъ. Гдѣ идетъ дождьтамъ мокро, гдѣ огонь—тамъ и дымъ. Какъ дѣйствіе вызываетъ противодѣйствіе, такъ же точно самодержавіе порождаетъ убійства. Если по Гегелю государство есть обнаруженіе нравственности, то русскій абсолютизмъ есть воплощеніе безнравственности, а безнравственность можетъ порождать только безнравственность.» И вполнѣ понятно заключаетъ отсюда «Deutsche Warte» «если мы на одну чашку вѣсовъ положимъ весь рядъ покушеній русскихъ революціонеровъ, всегда имѣющихъ передъ глазами смертную казнь, а на другую безконечное горе, навлекаемое русскими порядками на тысячи и милліоны русскихъ людей, тогда врядъ ли можно будетъ еще сомнѣваться, чьи плечи болѣе отягощены грѣхами. Россія можетъ помочь лишь коренной поворотъ во всѣхъ областяхъ обще-

етвенной жизни. Пусть русскіе государственные люди, наконецъ, поймуть это.»

Такими надгробными рѣчами сопровождала нѣмецкая печать кончину Плеве, этого удивительнаго представителя нашего «просвъщеннаго абсолютизма». Но воистину своего высшаго зенита достигло возмущение нѣмецкихъ либераловъ при вѣсти о Красномъ Воскресеніи 9—22 января. Въ добромъ десяткі німецкихъ газетъ произносится окончательный приговоръ русскому абсолютизму. Результатомъ январьскаго разстредянія можеть явиться по словамъ «Vossische Zeitung», только или революція или нравственный маразмъ. Безпартійный, а по существу реакціонный «Tag» похоронилъ словами Ю. Гарта старую нанславискую идею и провозгласиль что «кровавая бойня, устроенная мирной процессіи, была не только жестокостью, но и грубой политической ошибкой со стороны абсолютизма, такъ какъ она срывала съ него тотъ ореолъ близости власти къ народу и сердечнаго характера этихъ отношеній, которымъ еще окружали иные наквные люди русское самодержавіе... Идея абсолютной власти должна была сама себя низложить. Автократія должна была быть доведена ad absurdum самими автократами.» Такъ, «не абстрактной проповедью, а живымъ, нагляднымъ урокомъ запечативннымъ страшною кровавою памятью» была внушена рабочему народу мысль о полномъ безсиліи абсолютизма, а съ темъ вместе «въ народную массу проникла уже народная революція.» И либеральная «Weser Zeitung» подтверждаеть это; «побъдителемъ», говоритъ она «осталось правительство, но какою пъною! Кровь этихъ людей, среди которыхъ были женщины и дети, взываеть къ небу и она долго будеть взывать, и никто не поручится, что этотъ призывъ не будетъ услышанъ. Весь народъ понимаеть, что случилось. Всв. не исключая и крестьянь, съ ужасомъ въ душт будутъ слушать разсказы объ этихъ событіяхъ. Трусливме элементы будуть запуганы, но за то сколько фанатических в людей ринутся въ бой. >

Таковы были слова, за ними следовало...

II.

#### Двло.

Но вотъ тутъ то мы и встръчаемъ запинку. И если нъмецкий пролетаріатъ и представляющая его партія не только на словажъ, но и на дълъ доказали свое глубокое сочувствіе русскому освобожденію, то этого далеко нельзя сказать о нъмецкомъ бюргерствъ. Кенигсберскій процессъ и вся сопровождающая его сенсація были дъломъ нъмецкихъ соціалистовъ и прошли подъ ихъ флагомъ. Одни соціаль-демократы проявили самую активную поддержку русскимъ

обътлецемъ, снабжали ихъ и одеждой, и кровомъ, и пищей. Одна нъмецкая рабочая партія неустанно работала надъ улучшеніемъ германскаго законодательства объ иностранцахъ, вносила законопроекты одинъ за другимъ, интерпеллировала имперскихъ министровъчуть-ли не каждый день по поводу преслѣдованія русскихъ въ Германіи, собирала тысячи марокъ изъ пролетарскихъ грошой для поддержки больныхъ и нуждающихся русскихъ бѣглецовъ. Одна эта партія нашла настоящія слова для того, чтобы заклеймить рабское прислуживаніе германскаго правительства передъ русскимърежимомъ, она одна въ тысячѣ грандіозныхъ митинговъ предавала на судъ народной массы печальный прусско-русскій союзъ для подавленія всяческой демократіи. Пролетарская партія не только говорила, но она дѣлала и много дѣлала; спрашивается теперь: какими дѣлами ознаменовали себя нѣмецкіе либеральные бюргеры, такъ громко кричавшіе по поводу русскаго варварства?

Надо прежде всего замѣтить, что если здѣсь идетъ рѣчь о какихъ бы то ни было «дѣлахъ», то исключительно со стороны что ни на есть крайней бюргерской лѣвой, а именно свободомыслящаго сеединенія со включеніемъ національ-соціаловъ. Только одинъ этотъ крохотный остатокъ старыхъ прогрессистовъ осмѣлился, хотя и съ массой оговорокъ и ограниченій, показывать «на дѣлѣ», что ему не чуждо сочувствіе дѣлу русской революціи. Тамъ же, гдѣ требовалась поддержка широкихъ круговъ нѣмецкаго общества, она всегда отсутствовала, благодаря слѣпому ужасу буржуазіи передъ потрясеніемъ основъ.

И мнъ невольно вспоминается тотъ интересный опыть, который быль сделань представителями здешнихъ широко интеллигентныхъ круговъ по поводу ареста послъ 9 января членовъ депутаціи, говорившихъ наканунъ расстрълянія рабочихъ съ министрами. Въсть о заключении членовъ депутации въ Петропавловскую кръпость, и о ръшимости правительства отомстить на нихъ за 9 январн появилась въ «Vorwarts» в утромъ и въ тоть же день собрание русскихъ и нъмецкихъ журналистовъ, сошедшихся въ прусскомъ ландтагь рышило организовать общественный протесть противъ посягательства на выдающихся русскихъ деятелей. Созванное на следующий день въ «Эрмитаже» более широкое собрание представителей русской и нъменкой печати постановило самымъ энергичнымъ образомъ приняться за дело и созвать митингъ протеста, на которомъ въ пользу русскихъ заключенныхъ должны были говорить всв выдающіяся научныя, литературныя и политическія силы німецкой не пролетарской Германіи. Этотъ комитеть поль предсідательствомъ извъстнаго драматурга Фульды, бывшаго въ то же время предсъдателемъ союза германской прессы, заключалъ въ себъ по равному числу нъмецкихъ и русскихъ дъятелей и на первыхъ же порахъ ознаменоваль себя чисто буржуазнымь страхомь передъ революціей. Когда зашла въ комитеть рычь о томъ быть ли митингу проте-

ста открытымъ или закрытымъ, одинъ изъ русскихъ членовъ высказаль чрезвычайныя опасенія насчеть русской молодежи, кото рая, по его мижнію, настолько охвачена бурными инстинстами и стремленіями, что если сділать митингь открытымь, то она, нажлынувъ въ громадномъ количествъ, сорветъ этотъ митингъ, благодаря своей чрезвычайной горячности и революціонному пылу. Можно себъ представить какъ это подъйствовало на нъмцевъ. Несмотря на всв сдвланныя возраженія, переубъдить ихъбыло нельзя и рвшено было сдёлать митингъ закрытымъ, что конечно, лишало его значенія всеобщаго митинга протеста. Все предпріятіе низвелось до весьма спромныхъ размеровъ и изъ страха передъ русской молодежью рышено было протестовать въ закрытомъ помыщении съ избранной и благонадежной публикой по билетамъ... Впрочемъ, этому митингу не пришлось и вовсе состояться, такъ какъ, какъ разъ передъ его открытіемъ петербургскимъ агентствомъ была распространена ложная телеграмма о томъ, что заключенные свободны. Когда выяснилось, что всв заключенные по прежнему томятся въ Петропавловкъ, вышеназванный комитеть не двинулъ пальцемъ, чтобы возобновить столь довко проваленное дело. Этимъ ограничилось самое крупное общее предпріятіе со стороны німецкаго передового общества: у него не хватило силъ даже на выраженіе публичнаго и общаго протеста!

Стоить ли упоминать, что тогда же изъ имени Горькаго «Berliner Tageblatt» сдѣлаль себѣ лишпій предлогь для рекламы и подъ жалостнымь обращеніемь на имя русскаго правительства собираль подписи всѣм сочувствующимь и въ концѣ концовъ представиль эту всепокорнѣйшую петицію о пощадѣ Горькаго на милостивое благоусмотрѣніе нашимъ министерій.

Все дело протеста буржуазныхъ партій окончились, такимъ образомъ, нъсколькими собраніями свободомыслящихъ и національсоціаловъ, которымъ удалось собрать, въ Берлинв и въ другихъ большихъ городахъ, нъсколько тысячъ своихъ приверженцевъ для протестовъ противъ русскаго варварства и для выраженія сочувствія нашему освобожденію. И если говорить по правдів, то лишь энергіи и симпатіямъ весьма небольшого числа лицъ изъ среды этихъ партій обязаны мы благодарностью за искреннюю и діятельную поддержку. Громадная масса буржуазнаго общества, всколыхнувшись было подъ ударами Сазонова и страшнымъ впечатавніемъ Краснаго Воскресенія, опять застыла въ своемъ мертвомъ самодовольствт и пеодолимомъ страхт передъ революціей. Нтмецкій бюргеръ все время боялся, какъ-бы не перейти границы въ своемъ сочувствіи освободительному движенію въ Россіи и, какъ бы ненарокомъ не попасть въ революціонный фарватеръ. Дізлая шагъ навстрвиу русскому движенію, онъ все всемя оглядывался на свои традиціи благонадежности и благонам'ї ренности и подъ страхомъ

совершить бунтарское даяніе, отдергиваль руку, протянутую было своимъ друзьямъ съ русскаго берега.

Въ высшей степени характерно, что когда П. В. Струве пріѣхалъ за границу для того, чтобы двигать отсюда русское «освобожденіе», онъ не получиль ни мальйшей поддержки отъ нъмецкихъ радикаловъ и либераловъ. Только въ нъмецкой соціалъ-демократической партіи онъ не ошибся: «товарищи» выручили будущаго истребителя соціалъ-демократіи и лишь благодаря ихъ энергичной, постоянной и организованной помощи, Струве могъ вообще поставить свой журналъ на твердые рельсы и достичь того распространенія, которое имълъ издаваемый имъ журналъ. Не нъмецкіе бюргеры, а соціалисты были тъми истинными друзьями, благодаря которымъ журналъ получалъ распространеніе даже среди самой Россіи. Тюки съ «Освобожденіемъ», на ряду съ другими соціалистическими изданіями, красовались въ видъ вещественнаго докавательства въ залъ кенигсбергскаго процесса.

Единственныхъ серьезнымъ предпріятіемъ нѣмецкаго бюргерства на пользу русскаго освобожденія было безспорно основаніе «Кружкомъ друзей русскаго освободительнаго движенія» такъ называемой «Русской Корреспонденціи» — «Russische Korrespondenz» или, иначе, особаго информаціоннаго листка на нізмецкомъ языкі, пля безплатной разсылки по редакціямъ німецкихъ газеть, въ особенности провинціальныхъ, не имфющихъ достаточныхъ средствъ для оплаты дорогихъ корреспондентовъ. Въ началъ это предпріятіе объщало большой успъхъ: нъмецкіе либералы здъсь впервые вошим въ непосредственное сношение съ русскими лъвыми партиями, и при томъ въ одинаковой степени, какъ съ «освобожденцами», такъ и съ сопіалистами. Во глав'є предпріятія сталь и-ръ Натанъ. гласный берлинской лумы и предстатель еврейского благотворительнаго общества: матеріалы для информаціи поставляли прелставители всъхъ лъвыхъ партій, а въ совъщательномъ редаккомитетъ принимали участіе члены самыхъ различныхъ русскихъ теченій. Цізлью дізятельности «Русской Корреспонденіи» было широкое освідомленіе німецкихь бюргерскихъ массъ о ходъ русскаго движенія, распространеніе и поддержаніе симпатій въ пользу русскаго движенія, наконецъ-противодъйствіе всему, что предпринимала нъмецкая реакція и нъмецкіе банкиры во вредъ русскому движенію. Само собою разумъется, что одной ивъ важнъйшихъ задачъ «Русской Корреспонденціи» было изображеніе въ истинномъ свъть русскихъ финансовъ и русскаго усмирительнаго терроризма.

И надо признать, дёла «Russische Korrespondenz» сначала шли блестяще: ея информаціи, получаемыя изъ мало доступныхъ круговъ, и ея рёшительный свободолюбивый языкъ сразу доставили ей массу почитателей. Дёло окрёпло и стало изв'єстной силой въ немецкихъ политическихъ и журнальныхъ кругахъ. И къ этой же

эпохѣ развитія «Russische Korrespondenz» относится и широкая помощь нѣмецкихъ свободомыслящихъ русскимъ борцамъ за свободу. Въ «Nation» д-ра Барта въ то же время появились полныя захватывающаго интереса записки русскихъ революціонеровъ. Но нѣмецкіе либералы не были-бы либералами, если бы они были послѣдовательны на этомъ пзбранномъ ими пути. Вопросъ о бойкотѣ булыгинской думы былъ тѣмъ камнемъ, о который разбились все мужество и любовь къ свободѣ нѣмецкихъ буржуа.

Первоначально наши нъмецкіе друзья высказались самымъ ръшительнымъ образомъ за тактику бойкота. Они напомнили своимъ русскимъ союзникамъ исторію німецкаго либерализма и его паденія; они укавывали на то, что, пойдя по предосудительному пути, нъмецкіе либералы сдълали первый шагъ къ своему послъдующему вырожденію. Были помянуты и мартовскіе министры, которыхъ такъ легко, по миновенію надобности, выбросила реакція изъ состава королевскихъ правительствъ; указывалось вмъстъ твиъ, что булыгинская дума, это только ловушка для обезвреженія лучшихъ русскихъ силъ, для извращенія всей освободительной борьбы. И гакъ говорили не только ближайшіе руководители «Russische Korrespondenz», принадлежащие къ передовому авангарду нъмецкихъ свободомыслящихъ. Того же мивнія была и умьренная «Tante Voss», и ей единодушно вторили и «Tageblatt», и всв остальные органы буржуазнаго либерализма. Партіи бойкота находили, такимъ образомъ, поддержку и въ извъстной части европейскаго общественнаго мижнія.

Но все это продолжалось не долго. Нѣмецкій свободомыслящій въ сущности боится революціи не менѣе русскихъ либераловъ. Только поддавшись временному увлеченію могь онъ работать вмѣстѣ съ русскими соціалистами. И если онъ протянулъ было руку соціалистическимъ партіямъ, то это просто было потому, что это были единственные люди дѣйствія, передъ героизмомъ которыхъ онъ не могь не преклониться и въ раны которыхъ онъ могъ прямо вложить свон персты. Но такой союзъ, повторяю, не былъ и не могъ быть долговѣчнымъ. И если нѣмцамъ за русскимъ революціонеромъ всегда мерещилась фигура нѣмецкаго петролейщика и бомбиста то, не много было нужно, чтобы отшатнуть отъ нихъ вполнѣ нашихъ нѣмецкихъ буржуазныхъ друзей. Такъ это и произошло...

«Друзья русскаго освободительнаго движенія» въ его цѣломъ скоро превратились въ друзей только одной «умѣренной» русской партіи,— отряхнувъ отъ своихъ ногъ прахъ русской революціи. Съ той поры Russische Korrespondez снизошла на положеніе скромной заграничной приспѣшницы нашихъ кадетовъ, высказывающей иногда нѣсколько вольныя сужденія по адресу русскаго царизма.

Послё того, какъ былъ заключенъ этотъ союзъ между русскими и нёмецкими либералами, эти послёдніе въ общемъ довольно вёрно слёдовали тактике умереннаго пассивнаго протеста и совершенно отказались отъ какой-либо компрометтирующей ихъ поддержки революціоннаго движенія. Німцы заняли при этомъ довольно своеобразную позицію. Везді, гді имъ казалось близкимъ умиротвореніе и успокоеніе, они принимали восторженный тонъ и восхваляли революцію. Точно такъ же были они революціонны и по отношенію къ нашей «звъздной палать», членовъ которой они не только навывали по именамъ и отчествамъ, но снабжали эпитетами, не допустимыми въ русской цензуръ. Точно такъ же они поднимали шумъ по поводу различныхъ погромовъ и при томъ шумъ едва ли не большій, чемъ это делали у насъ въ Россіи. Все это, однако, нисколько не мъщало здъшнимъ либераламъ смотръть съ великимъ опасеніемъ на нашу Думу и предостерегать кадетовь отъ опаснаго и вреднаго соціализма. Въ особенности здісь были недовольны уступками кадеть въ аграрной программъ. Въ этихъ уступкахъ видъли уже или увлечение или слабость, такъ какъ священный принципъ собственности прежде всего. Отъ кадетской аграрной программы у здешняго либерализма мурашки бегали по спине. Мъстному капиталисту невольно рисовался при этомъ уже русскій мужикъ, а німецкій Михель, съ протянутыми къ господамъ собственникамъ руками. Русскій примъръ въ данномъ отношеніи быль очень опасень и спрашивается, если русскій обезземеленный мужикъ можетъ требовать отчужденія пом'вщичьихъ земель и передачи земли всемъ трудзщимся, то почему не потребовать этого нъмецкому батраку и разоренному крестьянину, такъ какъ положение нъмецкаго земледъльца весьма немногимъ отличается отъ положенія русскаго. Аграрныя требованія и возстанія німецкаго крестьянства въ тысячу разъ болъе страшны нъмецкому буржуа, чемъ весь мирный соціализмъ, съ его легальностью и сосредоточіемъ въ большихъ городахъ въ непосредственной близости пулеметныхъ ротъ и полевыхъ пушекъ. И, по правдѣ сказать, при всемъ негодованіи, которое здісь было высказано по поводу разгона Думы, многіе подумали про себя: хорошо, что этотъ примъръ «русскаго соціализма» убранъ русской реакціей, хорошо, что аграрная пограмма первой Думы не воплотилась въ действительность-поживемъ, увидимъ!

Мнѣ не нужно ходить особенно далеко за подтвержденіями моей характеристики нѣмецкихъ либеральныхъ воззрѣній на русскую революцію. Вотъ передъ нами книжка подъ заглавіемъ «Die russischen Massacres», изданная редакціей «Russische Correspondenz» (Berlin 1906). Въ этой книжкѣ собраны рѣчи участниковъ нѣмецкаго митинга-протеста по поводу бѣлостокскихъ звѣрствъ, и здѣсь въ рѣчахъ профессора Листа, свободомыслящаго депутата Шрадера, депутата Трегера и извѣстнаго дѣятеля націоналъ-соціаловъ, Наумана, мы встрѣчаемъ чрезвычайно характерное мнѣніе по русскимъ дѣламъ.

Прежде всего участники митинга изо всёхъ силъ стараются

оправдать свою решимость говорить публично и даже, --- о, продерзость, — протестовать противъ русскихъ безобразій. Проф. Листь представиль въ этомъ отношении особенно подробное обоснованіе, причемъ выдвинулъ на первый планъ торговыя отношенія къ Россіи. Какъ оказывается, протестъ противъ русской реакціи необходимъ уже потому, что общая цифра цвиности нвмецкой торговли съ Россіей превышаеть милліардь, составляя около десятой части всей внъшней торговли Германіи; причемъ въ ряду важнъйшихъ торговыхъ рынковъ Германіи Россія занимаеть четвертое мъсто. И къ этому присоединяется тотъ фактъ, что въ Россіи помъщены милліоны нъмецкаго капитала, и многія тысячи нъмецкихъ подданныхъ живутъ и зарабатываютъ въ Россіи. Только на второмъ мъстъ ставить Листъ культурныя связи двухъ странъ и на третьемъ — необходимость поддержанія политической мощи Россіи противъ Англіи. Ясно отсюда, что именно въ качествъ «нъмецкихъ патріотовъ» німцы должны быть друзьями новой Россіи и протестовать противъ появленія «анархистическаго состоянія» именно на томъ мъсть, которое «призвано къ тому, чтобы поддерживать тишину и порядокъ и вновь возстановить его». То есть, другими словами. противъ «анархистическихъ состояній» среди русской полиціи.

Во вступительной рачи депутать Шрадеръ точно также оправдываеть решимость свободомыслящих протестовать противъ русскихъ зверствъ темъ обстоятельствомъ, что этого требуютъ немецкіе интересы, такъ какъ «нізмецкіе мужи, нізмецкая наука и нізмецкій капиталь участвують въ доброй степени въ томъ, что развито въ Россіи», а поэтому и ближайшій интересъ Германіи состоить въ томъ, чтобы въ Россіи водворились «упорядоченныя условія». Наиболъе ръзко и опредъленно, однако, характеризовалъ отношение нъмецкаго радикализма къ русской революціи Фридрихъ Науманъ. Выведя замѣчательнымъ образомъ тождество русскихъ и нѣмецкихъ интересовъ еще изъ бисмарковской традиціи, Науманъ переводить только династическія и монархическія связи между двумя сосёдними государствами на болве широкую базу дружбы двухъ сосведнихъ народовъ. Въ виду этого въ благодарность за «нейтралитетъ» Россіи во время франко-прусской войны нѣмцы должны теперь хранить такой же «нейтралитеть» по отношенію къ русской «внутренней войнъ». Этотъ «нейтралитеть» долженъ быть вмъстъ съ тьмъ самымъ строгимъ и последовательнымъ, и если Россія не мешала созданію новой Германіи, то и Германія не должна мішать образованію новой Россіи. Только въ конців своей різчи різшается Науманъ упомянуть о томъ что русское освобождение обозначаетъ вмъсть съ тьмъ и освобождение для всей Европы...

Конечно, изъ такого благосклоннаго «нейтралитета» особенной поддержки для русскаго движенія вырости не могло; тѣмъ болѣе, что нѣмцы въ высшей степени осторожно оговариваются насчеть своихъ симпатій къ кадетамъ и къ первой Думѣ. Уже Листъ въ своей рѣчи указываетъ на призваніе русской Думы «вести тяжелую борьбу противъ террора налѣво, такъ же какъ противъ террора на право», и именно такой Думѣ приглашаетъ отъ высказать наши симпатін, наше довѣріе, нашу вѣру. У Трегера повторяется тотъ же мотивъ: «никакой истинный другъ свободы не будетъ считать кинжала, бомбы, или поджигательства оружіемъ и защитою свободы и отнесется къ нимъ съ отвращеніемъ. Но ужасъ русскихъ тирановъ и русскаго терроризма уравновъщивають другъ друга и, если терроризма пользя извинить, то все же его можно объяснить.»

И Фридрихъ Наумавъ, рисуя въ полныхъ очертаніяхъ «русскую гражданскую войну» виветь сь тьмь следующимь образомь опреляеть отношеніе къ ней Европы: «Мы понимаемъ вашу гражданскую войну и относимся къ ней съ почтеніемъ, но это ваша гражпанская война, а не наша: со спокойствиемъ и почтениемъ стоимъ мы предъ народомъ который переживаеть этоть великій кризись.» Только въ одномъ отношении счигаетъ Науманъ необходимымъ выражение европейскаго протеста: «Какъ представители моральной идеи мы не желаемъ, чтобы гражданская война выпождалась попросту въ дикость и варварство, мы не медаемъ, чтобы подъ твнью гражданской войны хозяйничаль тота жалкій видь эгоняма со стороны въроисповъданій, со стороны національности и стороны корыстнаго чиновничества и чтобы тамъ не смотрели за человеческую жизнь будто она ничто. Въ виду этого нашъ протестъ относится вовсе не къ факту революціи, и не къ тому факту, что правительство отъ нея защищается, а только къ нарушеніямъ гуманности въ этой борьбѣ.»

И къ самой Дум'я и вмецкіе радикалы относятся съ величайшей осторожностью. Правда, префессоръ Листь празнаеть, что въ ея средъ находятся не только «блестящіе ораторы, но и сознательные, дъятельные политики». Однако, не можеть не видъть въ ней прусскій либераль «неясности и незаконченности какъ партійных ъ отношеній, такъ и партійныхъ программъ». Точно также съ большой осторожностью преподносить Трегеръ свои комплименты Думъ, «которая не обманула» нъмцевъ въ ихъ надеждахъ: «это набралная со всёхъ сторонъ масса людей самыхъ различныхъ національностей, самой различной степени образованія, даже можно сказать самыхъ различныхъ спеціальныхъ интересовъ; но она все же охотно и достойно подчинилась цізлому и для народа, который поистинъ имълъ мало возможности и опыта въ свободномъ словъ. она развила такое краснорфчіе, что сміло можеть встать возлів всякаго парламента.» И даже Науманъ, восхвалял русскую Думу, «эту совъсть русскаго народа», замъчаеть вмъстъ съ тъмъ: «конечно, собраніе подобнаго рода въ одинъ годъ не можеть быть ничемъ ни выясненнымъ, ни твердымъ. Припоминиъ сколько времени употребили наши западные нарламенты, пока они сделались до извъстной степени годными,—а частью не являются таковыми и до сихъ поръ,—и не будемъ върить въ колдовство и волшебство.» Думу нъмецкіе либералы не идеализируютъ, она слишкомъ для нихъ радикальна; какъ старые политики они ищутъ прежде всего реальныхъ основъ и объективности.

Подобная объективность, само собою разумвется, въ сопряженій съ нейтралитетомъ могла привести только къ тому, къ чему она въ дъйствительности и привела: а именно къ посылкъ весьма умъренной резолюціи на имя Муромпева, съ одной стороны, и къ платоническому призыву нъменкихъ согражданъ воздержаться отъ участія въ русскихъ займахъ, которые къ тому же въ последнее время, -- какъ это съ признательностью указалъ Листъ-- встрътили неблагосклонное отношение и со стороны германскаго министерства иностранных в дълъ. «Искреннюю и серпечную благоларность» нъменкому правительству провозгласиль поэтому профессорь и не безъ ядовитости указалъ при этомъ на примъръ французскихъ банкировъ. Почтенный профессооръ забыль, повидимому, о Мендельсонв и о томъ обстоятельствв, что если-бы последній заемъ не быль запрещень въ Германіи княземъ Бюловымъ, онъ быль бы навърное помещенъ на неменкомъ рынке съ прежнимъ или еще большимъ успъхомъ. Недаромъ Науманъ съ горестью указывалъ на торжество биржи и финансовыхъ интересовъ надъ всякими проявленіями либерализма въ Германіи. Но еще больше для насъ станетъ понятна точка зрвнія німецкихъ друзей, если мы припомнимъ, что въ томъ же собраніи протеста противъ русскихъ звърствъ выступилъ и въ высокой степени пылкій пасторъ Кармсъ съ отчаяннымъ протестомъ противъ русскаго угнетенія несчастныхъ нъмецкихъ бароновъ въ Прибалтійскомъ крав, а также противъ варварскаго намфренія отнять у німцевъ гегемонію въ ихъ остзейской колоніи.

Всякій нейтралитеть оказался оставленнымь, когда зашла рычь о балтійскихъ феодалахъ: «тамъ потекла кровь отъ нашей крови, и мы поджны сказать, какъ неменкие протестанты, это лухъ отъ нашего ихха. который стоить тамъ въ тяжкой, горячей битвъ.» И туть посыпались уже извъстныя намъ нельпости о великихъ подвигахъ нъмпевъ въ балтійскихъ провинціяхъ, и о томъ какъ они совершили великое дъло «гражданскаго и соціальнаго освобожденія эстонцевъ и латышей». И что же случилось? Въ награду за это русское правительство подвергло преследованію протестантскую церковь и нѣмецкую школу. Оно послало, наконецъ, туда «реводюціонеровъ учителей» и насадило революціонный духъ. Въ церквахъ дикіе революціонеры избрали первое свое пристанище: «тамъ произведены отвратительнъйшія насилія», а изъ церквей пожаръ перебросился и на помъщичьи усадьбы. Но нъмцы не теряютъ мужества: они выстроять снова свой разрушенный домъ... «Въ виду этого мы чтимъ мертвыхъ, которые тамъ пали, и мы привътствуемъ живыхъ, которые мужественно и съ надеждою на Бога идутъ впередъ черезъ гробы мертвыхъ навстръчу новому лучшему будущему.»

Мы, конечно, сомиваемся, что ивмиамъ удастся возстановить на эстонскихъ и латышскихъ трупахъ свое прежнее владычество, но мы должны отмътить здъсь трогательную связь между ивмецкими радикалами и нашими балтійскими опорами престолъ-отечества. Надо только замътить, что если ивмецкіе коллеги нашихъ кадетовъ ничего не дълаютъ и ничего не могутъ сдълать для облегченія тяжелыхъ родовъ русской свободы, то за то помощь ивмецкимъ страдальцамъ уже давно организована прекрасно.

Всего по первое іюля для помощи нѣмецкимъ баронамъ и ихъ приснымъ собрано 682,933 марки, изъ нихъ израсходовано пока 487,007 марокъ. Въ балтійскія провинціи отослано 198,100 марокъ; 57,351 марокъ отослано въ другія мѣстности Россіи, 58,982 марки выдано бѣглецамъ въ Берлинѣ, а 210 балтійскимъ студентамъ выдано здѣсь въ видѣ пособій 34,275 марокъ. Остальная, сумма т. е. 138,299 марокъ израсходованы на какія-то цѣли, которыя ближе не упоминаются.

Воть это активная помощь, только не русскому освобожденію, а его злѣйшимъ врагамъ! Отъ прежнихъ либерально-революціонныхъ воплей не осталось ничего. За «словомъ» перваго протеста противъ русскаго абсолютизма теперь послѣдовали «дѣла» реальной защиты нѣмецкихъ «національныхъ» и «торговыхъ» интересовъ. Давно бы такъ.

М. Рейснеръ-Реусъ.

## Наброски современности.

11.

Роспрскъ Государственной Думы и его результаты.

I.

Съ укавомъ 8 июле о роспускъ Государственной Думы отошелъ въ въчность цълый періодъ русской жизни, — періодъ, заполненный опытомъ созданія въ странъ безправнаго народнаго представительства. Результаты такого опыта можно было предсказать заранъе и тъмъ не менъе для многихъ и многихъ они явились совершенно неожиданными. Тъмъ любонытнъе присмотръться къ нимъ теперь и попытаться взвъснть все ихъ значеніе.

27 апръля, въдень отарытія Государственной Думы, правительство привътствовало ея членовъ, какъ «лучнихъ людей» Россів. Но не усиъла Дума просуществовать и двухъ съ половиною мъсяцевъ, какъ то же правительство привнало дальнъйшее ея существованіе непужнымъ и опаснымъ. Дума распущена и созывъ новой Думы объщанъ лишь черезъ семь съ половиной мъсяцевъ, къ 20 февраля 1907 г.

Подобный исходь въ сущности намѣчался уже въ моменть окончанія выборовь въ Думу. «Конфликть между ожиданіями населенія и желаніями власти неизотженъ» — писаль я въ то время, передъ открытіемъ Государственной Думы. И этотъ конфликть, действительно, не замедлиль проявиться, какъ только начались засъданія Думы. Первымъ словомъ, раздавшимся въ Думѣ изъ устъ депутатовъ, было заявление о необходимости амнистии по религиознымъ, политическимъ и аграрнымъ преступленіямъ, но это заявленіе осталось совершенно безрезультатнымъ, какъ и всѣ другія желанія и требованія, высказывавшіяся носяв того Думой. Когда Дума різшила было представить свой отвётъ на тронную речь непосредственно монарху, черезъ особую депутацію, въ пріем'в этой депутаціи было отказано. По существу же правительство отв'єтило на адресъ Думы министерской деклараціей, въ которой заявило, что высказанныя Думою пожеланія частью выходять за преділы ея компетенціи, частью не разделяются правительствомъ и, въ частности, аграрная реформа на тъхъ началахъ, на какихъ она предположена Думой, съ принудительнымъ отчужденіемъ частновладвльческих вемель, является «безусловно недопустимой». И черезъ всю декларацію проходила одна опреділенная мысль, -- что въ сущности съ созывомъ Думы ничто въ Россіи не изм'внилось, что

правительство по прежнему можеть и будеть управлять страной по всей своей воль, прибъгая ли пь, когда оно само того захочеть, къ помощи Думы въ дълъ законодательства. Думо почувствовала себя передъ глухой ствной, но попыталась разбить ее громкимъ и яснымъ указаніемъ на то, что «своимъ отказомъ удовлетворить народныя требованія правительство обнаружило явное пренебреженіе къ истиннымъ интересамъ народа и нежеланіе избавить отъ новыхъ испытаній Россію, измученную нищетой, правіемъ и произволомъ». Сообразно этому Лума сочла «своимъ священнымъ долгомъ заявить передъ страной, что она выражаетъ нолное недовъріе настоящему министерству, признавая необходимымъ условіемъ умиротворенія страны и своей плодотворной работы немедленный выходъ его въ отставку и замёну министерствомъ, пользующимся довъріемъ народныхъ представителей». Министерство Горемыкина выслушало горячія річи думских ораторовъ, выслушало почти единогласно принятую резолюцію Думы и-спокойно осталось на мъстъ.

Съ этого момента-съ дня 13 мая-отношенія Думы и правительства приняли вполнъ опредъленный характеръ. На первый взглядъ Дума какъ будто представляла изъ себя подобіе парламента. Въ ея ствиахъ депутаты говорили свободныя рвчи, критиковали правительство, выражали недовфріе министрамъ. Но за стѣнами этого парламента во всей странъ продолжали царить все тоть же неслыханный произволь, все то же безграничное насиліе, какіе предшествовали созыву Думы. По прежнему въ надёленной «конституціей» стран'в разгонялись мирныя собранія, по прежнему заглушалось въ ней всякое свободное слово. По прежнему закрывались непріятныя правительству газеты и редакторы ихъ привлекались къ суду. По прежнему, наконецъ, десятки тысячъ людей томились въ тюрьмахъ и въ ссылкъ и съ каждымъ днемъ число заключенныхъ и сосланныхъ все возрастало. При Думф, какъ и безъ Думы, правительство по первому подозрѣнію сотнями арестовывало и ссылало, десятками казнило дюдей безъ суда и следствія или-что было не лучше-съ формальной комедіей суда. И тщетны были всв усилія Думы остановить этоть дикій разгуль свиръпаго произвола: чъмъ больше было такихъ усилій, тъмъ ясные становилась ихъ безплодность, тымь ярче выступаль чисто бумажный характеръ «конституціонныхъ» правъ Думы.

Дума предъявляла правительству запросы объ явно беззаконныхъ и насильственныхъ дъйствіяхъ его низшихъ и высшихъ агентовъ, — министры отвъчали, что они считаютъ такія дъйствія необходимыми для обезпеченія «порядка» и признаютъ ихъ вполнъ согласными съ существующими законами. Дума обратилась къ правительству съ запросомъ по поводу смертныхъ приговоровъ, вынесенныхъ временнымъ военнымъ судомъ въ Ригъ при самой вопіющей обстановкъ, и результатомъ этого запроса явилось лишь уско-

Августь Отдівля II.

реніе исполненія смертныхъ приговоровъ, а поздніве правительство объяснило Лумъ, что оно не считаетъ возможнымъ обходиться безъ казней. Дума выработала и единогласно приняла законопроекть о полной отмънъ смертной казни, правительство отвътило новыми смертными приговорами и новыми казнями. Разразился бълостокскій погромъ и Лума, разслідовавь его черезь уполномоченныхъ ею депутатовъ, констатировала преступное участіе въ погром'в чиновъ мъстной администраціи и полиціи и войскъ мъстнаго гарнизона. Правительство оставило неприкосновенной всю алминистрапію Білостока и объявило благодарность войскамъ тамошняго гарнизона за ихъ образцовое поведение. Наконецъ, послѣ дебатовъ Думы по аграрному вопросу, во время которыхъ выяснилось, что значительное большинство ея членовъ стоитъ за обращение на народныя нужды казенныхъ, удъльныхъ, кабинетскихъ, перковныхъ и монастырскихъ земель и за принудительное отчуждение для той же цъли земель частновладъльческихъ, правительство обратилось къ населенію съ особымъ «правительственнымъ сообщеніемъ», указывая въ немъ, что земельная реформа такого рода ни въ какомъ случать не можеть быть осуществлена.

Таковы были въ общихъ чертахъ тв условія, въ которыхъ протекало существованіе Государственной Думы. И неудивительно, что по мврв того, какъ выяснялись эти условія, все рвшительное изменялось настроеніе и въ самой Думв, и за ея ствнами, въ народныхъ массахъ. Въ широкихъ кругахъ населенія, принимавшихъ участіе въ выборахъ въ Думу, ожидали, правда, ея конфликта съ правительствомъ, но вмвств съ твмъ въ этихъ кругахъ была сильно распространена ввра въ возможность быстраго и благополучнато разрвшенія такого конфликта. Громадное большинство членовъ самой Думы пришли въ нее съ намвреніемъ заниматься мирной законодательной работой, въ результать которой Дума, по ихъ мнвнію, должна была обратиться въ центръ организованной власти для всей страны. И особенно сильно такое настроеніе было среди наиболье многочисленной въ Думв партіи—конституціонно-демократической.

Предсёдатель Думы, г. Муромцевъ, первое время даже останавливалъ тѣхъ ораторовъ, которые посылали какіе-либо упреки и обвиненія по адресу правительства, и объяснялъ, что сама Дума входитъ въ составъ правительства, являясь одною изъ его частей. И, котя такое объясненіе грѣшило явной несостоятельностью даже съ точки зрѣнія общей теоріи конституціоннаго права, оно настолько отвѣчало общему тону надеждъ, возбужденныхъ стараніями конституціонно-демократической партіи, что одно время думскіе ораторы не только этой партіи, но и нѣкоторыхъ другихъ, слѣдуя указанію г. Муромцева, стали было въ своихъ рѣчахъ отожествлять думу съ правительствомъ. Скоро, однако, уже не теоретическія соображенія, а грубые уроки дѣйствительной жизни убѣдили даже

наибол'ве завзятых оптимистовъ въ неправильности такого отожествленія и показали имъ, что Дума не только не является правительствомъ, но и не пользуется никакимъ вліяніемъ на него. Вмѣстѣ съ тѣмъ ослабѣли въ Думѣ и надежды на успѣхъ мирной законодательной работы.

Центромъ власти, вопреки ожиданіямъ и объщаніямъ конституціоналистовъ-демократовъ, Дума не сделалась, такъ какъ правительство оставило всю власть за собою и не обнаружило никакого желанія дёлиться ею съ Думой. Дума стала центромъ иного рода,центромъ народныхъ жалобъ, широкимъ потокомъ стекавшихся въ нее со всъхъ концовъ измученной и изстрадавшейся страны. Ища защиты отъ непрерывныхъ правительственныхъ насилій, населеніе естественно обращалось съ жалобами къ лицамъ, посланнымъ имъ въ Думу. Въ свою очередь Дума могла реагировать на эти жалобы только запросами министрамъ. За два мъсяца такихъ запросовъ накопились сотни, но практическихъ результатовъ изъ нихъ не получалось никакихъ, такъ какъ правительство въ отвътъ на всъ запросы упорно повторяло, что оно не видить въ практикуемыхъ имъ насиліяхъ ничего «незакономърнаго». Такимъ образомъ въ живой дъйствительности осуществлялось то положение, которое предсказывали въ свое время защитники бойкота Думы и возможность котораго съ негодованіемъ отрицали сторонники выборовъ. И постепенно въ душу многихъ депутатовъ закрадывалось отчаяніе. «Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ-говорилъ въ Думѣ 4 іюля депутатъ Николаевскій—Государственная Дума старалась мирнымъ путемъ выполнить требованія народа, и результатомъ этой діятельности явились стенограммы, какъ нъмые памятники дъятельности славянской расы. Удалось ли Государственной Дум'в за два м'всяца выхватить изъ петли хоть одного изъ неправильно осужденныхъ на смерть, выпустила ли она изъ-за тюремной решетки хоть одного страдальца-борца, стремившагося къ достиженію той же воли, къ которой стремятся Государственная Дума и весь русскій народъ? Удалось ли ей дать хоть одинъ клочекъ земли умирающему отъ голода русскому мужику? Нъть, нъть и нъть! Всъ мъропріятія Лумы по успокоенію страны до сихъ поръ не приведены въ исполненіе и не будутъ приведены до тъхъ поръ, пока не будеть фактически устранена угрюмая враждебная скала въ лицъ министерства и его прелставителей».

Лишенная всякой реальной власти, вынужденная видёть полное безсиліе всёхъ своихъ попытокъ перестроить государственный строй, полную безплодность всёхъ своихъ стараній повліять на дёйствія правительства, Дума неизбёжно должна была придти къ мысли о необходимости тёсне связать себя съ народными массами и попытаться найти въ нихъ недостававшую ей самой силу. Непреоборимая логика вещей толкала на этотъ путь даже дёятелей конституціонно-демократической партіи, усиленно

старавшихся уложить всю деятельность оригинального «парламента въ участкъ » въ рамки чисто парламентской законодательной работы. На деле работа Думы въ техъ условіяхъ, въ какія она была поставлена, почти цъликомъ свелась къ пропаганиъ, и сами конституціоналисты-демократы, увлекаемые потокомъ событій, не разъ бывали вынуждены содбиствовать этому. Создатьдля страны новыя законодательныя нормы, облегчить хоть скольконибудь тяжесть насилія, угнетавшаго народь, Дума была безсильна. За то речи думскихъ ораторовъ, изобличавшія грехи стараго режима и вскрывавшія его язвы, расходились по всей странь, проникая въ самые глухіе ся углы, и повсюду будили народную мысль, повсюду зажигали народное чувство. Не меньшую роль въ этомъ отношеніи сыграли и выступленія въ Думъагентовъ правительства съ ихъ решительнымъ отказомъ въ удовлетвореніи народныхъ требованій, съ ихъ циничными заявленіями о готовности правительства пользоваться всёми средствами: насилія, лишь бы дольше удержать власть въ своихъ рукахъ. Значеніе ведшейся такимъ путемъ пропаганды, вні всякаго сомнвнія, было очень велико. Но эта пропаганда не нашла себввъ работв Думы логического завершенія, не повела къ организаціи народныхъ силъ.

Народныя массы, по мъръ того, какъ въ нихъ проникало сознаніе безсилія Думы, все болье утрачивали свое выжидательное настроеніе, установившееся было среди нихъ въ моменть созыва Думы, и все ръшительнъе переходили къ непосредственной борьбъза свои требованія. Однако, сама Дума не играла въ этомъ народномъ движеніи никакой роли. Наиболее сильная изъ думскихъпартій, конституціонно-демократическая, вполнъ сознательно отстранялась отъ всякой возможности сліянія съ нимъ, упорно разсчитывая сдёлать народное дёло безъ народа, средствами одной парламентской тактики, примъняемой въ подобіи парламента. И даже тогда, когда эта партія была уже вынуждена ходомъ думской работы искать опоры въ народъ, она и въ этихъ поискахъне смогла отръшиться отъ присущаго ей органическаго недовърія. къ массамъ. Благодаря этому она постоянно спохватывалась, какъбы не зайти въ пропагандъ черезчуръ далеко, постоянно останавливалась на полдорогь, стремясь вернуться сама и вернуть другихъ. къ «истинному дѣлу» Думы-писанію обстоятельныхъ законопроектовъ, и все время старалась осуществить неосуществимое-ограничиться «организаціей общественнаго мнінія» и рядомъ съ этимъсоздать организацію народныхъ силь лишь на бумагв, не столько ваботясь о действительной ихъ организаціи, сколько пугая ея возможностью правительство. Несравненно больше жизненности и последовательности проявила въ этомъ отношении образовавшаяся въ думъ «трудовая групна». Однако недостатокъ политическаго опыта. и внутренней сплоченности слишкомъ часто отдавалъ эту группу:

подъ руководство конституціоналистовъ-демократовъ и въ концѣ концовъ и она не сумѣла или не успѣла сдѣлать того дѣла, которое оставляли не сдѣланнымъ послѣдніе. Въ Думѣ не разъ говорилось о томъ, что ел роспускъ является для правительства совершенно невозможнымъ, но всѣ эти разговоры покоились на разсчетахъ исключительно моральнаго свойства, и въ то же время Думою ничего не было сдѣлано для того, чтобы на дѣлѣ обезпечить себя отъ возможнаго роспуска.

А между тымь такая возможность оставалась неустраненной съ перваго же дня думскихъ засъданій и все болье возрастала по мере того, какъ эти заседанія подвигались впередъ. Безсильная и безвластная. Лума все же представляла для правительства черезчуръ много неудобствъ своей критикой и пропаганлой, возбуждавшими и будоражившими народныя массы. «Парламентъ въ участкъ» не могъ существовать черезчуръ долго. Или участокъ должень быль разрушиться и уступить свое мъсто парламенту, или же нарламенту предстояло быть задавленнымъ участкомъ. Оптимистически настроенные конституціоналисты-лемократы все время ожидали, что разрушится именно участокъ, и притомъ разрушится отъ однихъ только хорошихъ словъ, сказанныхъ въ наллежащемъ количествъ и съ надлежащей умъренностью. Не разъ и не два главари конституціонно-демократической партіи уже готовились принести «тяжелую жертву» и взять въ свои руки министерскіе портфели. Но всі эти ожиданія, конечно, не сбылись. а произошло ивчто пругое, весьма отъ нихъ далекое. Начавъ съ покушеній на отдільных депутатовь, правительство логически пришло къ покушению на всю Луму. И въ тотъ самый моменть. когда конституціоналисты-демократы уб'вдили взволновавшуюся правительственнымъ сообщеніемъ по земельному вопросу Луму принять воззвание къ народу, приглашавшее его сидъть смирно и спокойно ожилать, пока Аума устроить его дъла и выхлопочеть ему землю, правительство ръшило прекратить становившуюся небезопасной для него игру въ парламентъ и объявило роспускъ Лумы. Указъ 8 іюля закончиль собою короткую исторію Лумы и этотъ конецъ, для многихъ неожиданный, въ сущности былъ лишь естественнымъ последствіемъ всей цепи предшествовавшихъ событій.

II.

Ръшившись на роспускъ Думы, правительство ожидало со стороны населенія отпора въ самой острой формъ и заранъе приняло такія мъры, которыя, по его мнѣнію, должны были предупредить или, по крайней мъръ, ослабить этотъ отпоръ. Передъсамымъ роспускомъ Думы въ Петербургъ были закрыты всъ соціалистическія газеты и запечатаны типографіи, въ которыхъ

он'в печатались. Одновременно были произведены въ широкихъразмврахь аресты подозрительныхь въ глазахъ администраціи лицъ и въ городъ была стянута масса войскъ. Вслъдъ за изданіемъ указа о роспускъ Думы усиленная охрана была замънена въ Петербургъ чрезвычайной и эта замъна сопровождалась не только воспрещеніемъ всякаго рода политических в собраній, но и пріостановкою д'яйствій почти всіжь профессіональных рабочихъ союзовъ. Меры такого же характера были приняты, по указанію изъ Петербурга, и въ провинціи. 11 іюля г. Столыпинъ, смінившій г. Горемыкина на посту президента совіта министровъ и вмъстъ съ тъмъ сохранившій свою прежнюю должность министра внутреннихъ дёлъ, разослалъ всемъ представителямъ высшей администраціи на м'єстахъ телеграмму, въ которой эти лица предупреждались, что отъ нихъ «требуется самое рышительное, безъ всякихъ колебаній, руководительство подчиненными имъ органами въ дълъ быстраго, твердаго и неуклоннаго возстановленія порядка». «Открытые безпорядки — говорилось въ этой телеграммъ-должны встръчать неослабный отпоръ» и «революціонные замыслы должны пресъкаться всьми законными средствами». Въ другой телеграммъ того же лица, разосланной мъстнымъ администраторамъ еще ранъе, именно 7 іюля \*), но въ свое время не опубликованной «ради устраненія паники», указывался и рядъ такихъ «законныхъ средствъ» для предупрежденія ожидавшихся правительствомъ «общихъ безпорядковъ». Мъстнымъ властямъ рекомендовалось принять всв мвры къ охранв правительственныхъ и желъзнодорожныхъ сооруженій, телеграфовъ, банковъ, тюремъ, складовъ оружія и взрывчатыхъ веществъ. На ряду съ этимъ властямъ предлагалось немедленно распорядиться обысками и арестами руководителей революціонных и жельзнодорожных, а также боевыхъ организацій, агитаторовъ среди войскъ и хранителей оружія и бомбъ, съ передачей дёлъ формальнымъ дознаніямъ, а если невозможно, то съ скоръйшимъ примъненіемъ административной высылки или представленіемъ о семъ особому сов'ящанію. Помимо того мъстной администраціи предписывалось принять дъйствительныя и твердыя мъры къ обузданію печати съ закрытіемъ, въ случаяхъ надобности, типографій. Снабженныя такими инструкціями, м'єстныя власти принялись усиленно охранять порядокъ. Въ короткое время почти всв органы прогрессивной печати въ провинціи были либо закрыты, либо пріостановлены, а къ населенію провинціальныхъ тюремъ, и безъ того уже наби-

<sup>\*)</sup> Въ тотъ самый день, въ который г. Столыпинъ заявилъ Государственной Думъ о своемъ желаніи дать отчеть на запросъ о бълостокскомъ погромъ. Отмъчаю это поучительное совпаденіе датъ для будущихъ историковъ нашего времени и для лицъ, интересующихся психологіей нынъшнихъ гг. министровъ.

тыхъ донельзя, прибавились новыя сотни и тысячи заключенныхъ. Такимъ образомъ роспускъ думы былъ ознаменованъ по всей странъ рядомъ новыхъ насилій, разсчитанныхъ на подавленіе ожидавшагося народнаго протеста.

«Общихъ безпорядковъ» въ результатъ роспуска Думы ожидало не только правительство. Немалая часть общества привыкла къчасто повторявшейся думскими ораторами фразъ, что роспускъ Думы является для правительства совершенно невозможнымъ, и, когда этотъ роспускъ сталъ дъйствительнымъ фактомъ, съ увъренностью ждала начала «общихъ безпорядковъ». Соціалъ-демократическая партія даже обратилась къ пролетаріату съ предложеніемъ немедленно приступить къ общей всероссійской забастовкъ, требуя возвращенія роспущенной Думы.

Эти ожиданія, однако, не сбылись. Роспускъ Думы, правда, вызваль «безпорядки», но эти безпорядки не стали «общими». Военныя возстанія въ Свеаборгѣ, Ревелѣ, Кронштадтѣ и въ нѣсколькихъ другихъ мѣстахъ явились отдѣльными и разрозненными вспышками, которыя правительству удалось быстро подавить силою оставшихся на его сторонѣ войскъ. Забастовка, начатая было по предложенію соціаль-демократической партіи въ Петербургѣ и Москвѣ, не имѣла успѣха въ рабочихъ массахъ даже этихъ городовь и скоро прекратилась. Въ виду этихъ фактовъ правительство уже готово было торжествовать побѣду начатой имъ кампаніи, а въ нѣкоторой части прогрессивно настроеннаго общества уже наблюдалось нѣкоторое разочарованіе. Но жизнь не замедлила показать, что и это торжество, и это разочарованіе были равно преждевременны и неосновательны и что въ основѣ ихъ обоихъ одинаково лежалъ невѣрный разсчеть.

Правительственные и общественные круги, ожидавшіе, что въ результат'в роспуска Думы въ стран'в немедленно вспыхнутъ «общіе безпорядки», направленные на непосредственную борьбу съ правительствомъ, упускали изъ виду ту обстановку, въ какой происходили выборы въ Думу. Между темъ вліяніе этой обстановки, опредълившей собою результатъ выборовъ, не могло не сказаться и въ дъйствительности сказалось и въ моментъ роспуска Думы. Благодаря этой обстановкъ, какъ мнъ въ свое время уже приходилось указывать, на выборахъ остались—и не могли не остаться—не представленными, быть можеть, наиболе глубокія и жизненныя теченія руской политической дібіствительности и наиболіве сознательные и ръшительные элементы населенія. Бойкотируемые этими элементами, выборы въ массъ случаевъ проходили при такомъ настроеніи избирателей, которое заставляло ихъ видёть въ избираемыхъ депутатахъ своего рода ходоковъ, обязующихся разсказать въ Думъ всю правду и тъмъ самымъ добиться всего нужнаго для населенія. Два съ половиной місяца думских васіданій поколебали это настроеніе, но не разстяли его окончательно, и роспускъ Думы застигь массы врасплохъ, въ тоть моменть, когла онъ еще не успран усвоить себр иной взгляль на своих избранниковъ Не менте значенія имъла и пругая сторона птла, касавшаяся уже не избирателей, а избранныхъ. Многіе лепутаты, върившіе сами и увърявшіе другихъ, что народъ грудью станетъ на зашиту своихъ избранниковъ, повидимому, совершенно забыли, что для этого прежде всего нужно, чтобы сами избранники стали въ первыхъ рядахъ народа. Ло сихъ новъ исторія еще не знала такого парламента, который, найдя свой роспускъ незаконнымъ, убхалъ бы за границу, написаль оттуда обращение къ народу и затемъ разъехался по домамъ. Русская исторія дала первый прим'єрь такого парламента, и дала, конечно, лишь потому, что Аума, въ сушности, не была настоящимъ парламентомъ и не сознавала себя таковымъ. Большинство избранныхъ въ нее депутатовъ сами чувствовали себя не столько суверенными представителями верховной воли народа, призванными распоряжаться его силами, сколько именно холоками, посланными пождопотать по народнымъ дъдамъ и могущими подавать своимъ довърителямъ болъе или менъе умные, болъе или менъе подходящие къ обстоятельствамъ совъты. И, чувствуя себя такимъ образомъ, они, когда имъ было приказано разойтись и не мѣшать начальству, передъ тъмъ, какъ исполнить это приказаніе, отошли къ сторонкъ и написали, по м'яткому выраженію А. В. П'яшехонова. «письмо на родину» въ видъ выборгскаго воззванія. Такое «письмо» можетъ имъть тъ или иные результаты, но само по себъ оно, очевидно, не есть дъйствие созданной народомъ власти и не было даже разсчитано на тр последствія, къ какимъ могли бы привести действія подобнаго рода.

Такимъ образомъ настроеніе избирателей и избранниковъ, въ основныхъ своихъ чертахъ сложившееся уже во время выборной кампаніи, въ значительной мѣрѣ опредѣлило собою и результатъ роспуска Думы. «Общихъ безпорядковъ», организованной борьбы народныхъ массъ съ правительствомъ этотъ роспускъ не вызвалъ. Но не создалъ онъ и того спокойствія, о которомъ мечтало правительство, надѣявшееся одновременно избавиться отъ очага неудобной для него пропаганды въ лицѣ Думы и однимъ ударомъ раздавить «общіе безпорядки», которые должна была, по его мнѣнію, вызвать эта пропаганда. Взамѣнъ ожидавшейся бури и за нею мертвой тишины въ странѣ продолжается затяжной процессъ революціи, начавшійся задолго до созыва Думы, временно затихшій въ нѣкоторыхъ своихъ проявленіяхъ съ ея открытіемъ и вновь оживившійся въ то время, когда еще продолжалась думская работа, но въ массы стало уже проникать сознаніе ея безплодности.

Этотъ процессъ революціи съ особенною силою сказался въ деревнѣ, среди тѣхъ слоевъ населенія, существованіе которыхъ наиболѣе тѣсно связано съ самымъ основнымъ вопросомъ соціальной жизни Россіи—аграрнымъ. Аграрное движеніе, принявшее въ

осенніе місяцы 1905 года такія грозныя формы, весною текушаго года проявилось лишь въ сравнительно скромныхъ размѣрахъ. Крестьяне, видимо, жлали созыва Государственной Лумы и связывали съ нимъ надежды на переустройство своей жизни. Но, какъ только массамъ выяснилось, что созывъ Лумы нисколько не измѣнилъ политики правительства, въ деревняхъ съ удвоенною силою вспыхнуло крестьянское движеніе, направленное, если не къ коренному ръщению земельнаго вопроса, то, во всякомъ случав, къ серьезному измѣненію матеріальныхъ условій крестьянской жизни путемъ непосредственной борьбы съ пом'ящиками. При этомъ во многихъ мъстностяхъ движеніе приняло и новую форму, сравнительно мало распространенную предъидущей осенью, -именю форму сельскохозяйственныхъ забастовокъ, при помощи которыхъ принимавшіе въ нихъ участіе крестьяне—по большей части, въ составъ пълыхъ сельскихъ и волостныхъ обществъ-либо вынуждали помѣщиковъ повысить заработную плату за полевыя работы, либо видоизміняли въ свою пользу арендныя условія, либо, наконецъ, въ корень подрывали самое существование помъщичьяго хозяйства. Громадное распространение такихъ забастовокъ, по всей видимости, къ тому же не продиктованных какими-либо партіями извив. а заролившихся въ самой деревнъ, свилътельствовало о серьезномъ ростъ сознательности внутри крестьянства и о попыткъ его перейти къ болже культурнымъ и вмъстъ съ тъмъ болже совершеннымъ способамъ борьбы за свои интересы. Наиболъе частые еще въ недавнее время способы такой борьбы, выражавшіеся въ поджогахъ и разгромахъ усадебъ, неръдко говорили не столько о силъ аграрнаго движенія въ деревнъ, сколько о безвыходности положенія крестьянства. Поджогъ помъщичьяго имущества могъ производиться—и неръдко производился въ дъйствительности-однимъ липомъ или небольшимъ кружкомъ лицъ. Разгромъ помѣщичьей усадьбы могъ быть и иногда бываль на дъль результатомъ лишь скоропреходящаго возбужденія крестьянской массы, длившагося всего нъсколько дней, а то и нъсколько часовъ. Иное дъло-сельско-хозяйственная вабастовка, которая можеть быть проводима только массой и требуетъ отъ послъдней не одной настойчивости и энергіи, но и способности къ болъе или менъе прочной организации. Необыкновенно быстрый рость этихъ забастовокъ, уже въ теченіе перваго лѣтняго мъсяца охватившихъ значительную часть южной и центральной полосы Европейской Россіи, какъ нельзя яснъе показалъ, что аграрное движение съ прошлаго года не только не ослабъло, но, наоборотъ, много выиграло въ своей силъ и сознательности. Правда, новыми насиліями властей, обрушившимися на участниковъ мирныхъ стачекъ, эта новая форма движенія во многихъ мъстахъ была сорвана и сельско-хозяйственныя забастовки вновь уступили свое мъсто поджогамъ и разгромамъ усадебъ. Но путемъ насилій власти успъли лишь дезорганизовать движение, а не подавить его.

Съ роспускомъ Думы брожение въ деревић, сознавшей, что для нея окончательно утрачена надежда на мирное разрѣшение наболѣвшихъ вопросовъ ея жизни, еще болѣе обострилось, продолжая развиваться все въ томъ же направлении непосредственной борьбы на мѣстахъ. Въ рядѣ волостей крестьяне смѣняютъ своихъ прежнихъ выборныхъ властей, замѣщаютъ ихъ другими лицами и защищаютъ своихъ избранниковъ не только отъ полиціи, но даже отъ войскъ, во всѣхъ концахъ Россіи пылаютъ помѣщичьи усадьбы, нзъ ряда уѣздовъ исчезло все помѣщичье населеніе, бѣжавшее въгорода, цѣлыя губерніи не платятъ податей и мѣстныя власти безсильны взыскать ихъ безъ помощи войскъ.

На войска и вообще на прямую физическую силу, повидимому, возлагаетъ всв свои надежды и центральное правительство, вновь ставшее послѣ роспуска Думы лицомъ къ лицу съ народомъ. Правда, новый глава нашего кабинета министровъ, г. Столыпинъ, не любить громко говорить объ этомъ и предпочитаетъ замвнять слово «насиліе» словомъ «законъ» или даже «конституція». Особенно охотно прибъгаетъ онъ къ такому словоупотребленію, обращаясь лицомъ къ Западу. Немедленно послъ роспуска Думы г. Столыпинъ послаль въ Парижъ газетъ «Matin» телеграмму, въ которой завъряль, что правительство «преисполнено твердой и непоколебимой рѣшимости сохранить режимъ національнаго представительства, дарованный Рессіи манифестомъ 17 октября 1905 г.», и что именно «въ силу этого-то основанія состоялось распущеніе Думы, отвлеченныя разсужденія и попытки посягательства которой серьезно грозили новому режиму». Одновременно съ этимъ корреспонденту Рейтера г. Столыпинъ выражалъ надежду на то, что задуманное имъ «твердое веденіе государственныхъ діль въ духів истиннаго либерализма будетъ сочувственно встръчено благомыслящими элементами общества», и что «такая политика послужить основаніемъ къ умиротворенію, которое дасть возможность создать парламентаризмъ съ полной надеждой на его постоянство». Правительство--продолжаль въ этомъ любенытномъ разговоръ г. Столыпинъ --усвоило себъ «политику строгаго проведенія реформъ». «Ничто такъ не далеко отъ намъреній государя, какъ реакція, но революція должна быть подавлена и только тогда можеть быть установлена окончательная и твердая основа будущаго режима». Закрытіе газеть, массовые аресты и высылки и «другія административныя мфры, неизбъжныя въ настоящій моменть, несомнфино будуть встречены протестомъ, но во время революціоннаго террора трудно дъйствовать обыкновенными судами». Вообще же «въ нашей программ' совершенно отсутствуеть реакція и всі либеральныя реформы будуть проведены, когда для этого будеть подготовлена почва».

Въ Россіи, какъ мы видъли, разсылались телеграммы нъсколько иного содержанія. Впрочемъ, это обстоятельство нисколько не мѣ-

жало г. Столыпину и передъ русской публикой держать ричи о сезусловномъ либерализмъ его политики «строгаго проведенія реформъ» при помощи арестовъ, высылокъ и «другихъ административныхъ мъръ». Желая ярче проявить свой либерализмъ, г. Столыпинъ сталъ даже искать себъ товарищей въ министры среди бывшихъ членовъ Государственной Думы, и такіе поиски едва не увънчались успъхомъ. Гг. Гейденъ, Львовъ и Стаховичъ польстились было на это амилуа, но во время спохватились, что г. Столыпинъ нуждается лишь въ ихъ именахъ, а никакъ не въ ихъ совътахъ, и предпочли основать «партію мирнаго обновленія», надвясь такимъ путемъ лучше устроить свою политическую карьеру. Однако и эта неудача не остановила дальнъйшихъ завъреній г. Столынина, что въ сущности представляемое имъ правительство какъ нельзя болъе либерально и что оно сперва только «умиротворить» страну, а затымь уже проведеть и всы нужныя реформы.

Сперва умиротвореніе, потомъ реформы... Мы уже слышали эти слова задолго до г. Столыпина и мы видели, что въ его устахъ они не измънили своего значенія. Изъ 87-хъ губерній и областей Россіи въ 82-хъ въ настоящее время действуетъ или военное положеніе, или почти равносильное съ нимъ положеніе чрезвычайной охраны, или, наконецъ, положение усиленной охраны и только 5 губерній живуть еще подъ свнью обыкновенныхъ россійских в законовъ, какъ известно, тоже далеко не наделяющихъ обывателя налишествомъ правъ. Имущество, здоровье, честь, самая жизнь гражданъ во всей странъ отданы въ полное и безконтрольное распоряжение отдёльныхъ чиновъ администраціи, широко и беззастінчиво пользующихся своими правами. Въ городахъ свиренствуетъ безграничный произволь полиціи, по селамъ и деревнямъ разгуливають карательные отряды. Всякаго рода проявленія политической жизни объявлены подъ запретомъ, и свободная арена дъятельности открыта властями только для однихъ черносотенныхъ организацій. По всей странъ закрываются прогрессивныя газеты, конфискуются книги и брошюры, нагайками, шашками и пулями разсобранія и митинги. Каждый день льется кровь гоняются «умиротворяемых» граждань и каждый день население мфстъ заключенія и ссылки увеличивается новыми десятками и сотнями обитателей. Въ частности въ странъ происходитъ своего рода эхота на бывшихъ членовъ Государственной Думы. Многіе изъ нихъ уже сидятъ въ тюрьмахъ и чуть не каждый новый номеръ газеты приносить извъстіе объ аресть еще двухъ-трехъ бывшихъ депутатовъ. А тамъ, гдв населеніе пытается защищать своихъ бывшихъ избранниковъ, которыхъ еще такъ недавно правительство именовало «лучшими людьми» Россіи, тамъ опять-таки вызываются войска, гремять выстрёлы, льется кровь. Такъ производится «умиротвореніе», а для того, чтобы оно не вызывало черезчуръ громкаго и черезчуръ единодушнаго протеста, странъ объясняютъ, что оно имъетъ въ виду подготовить почву для насажденія «либерализма, и показываютъ въ неясной дали будущаго миражъ «реформъ».

Сперва умиротвореніе, потомъ реформы... Мы виділи, что это значить. Видело это и правительство. Правда, возстанія въ Свеаборгъ, Ревелъ и Кронштадтъ успъшно подавлены. Но въдь въ одномъ Свеаборгъ 600 чел. матросовъ осуждены на каторгу, тюрьмы и дисциплинарные батальоны, а въ Кронштадтв, по газетнымъ извъстіямъ, предано военному суду также 600 матросовъ и, если подобные успъхи будуть продолжаться, то скоро, пожалуй, у насъ наступить такое положеніе, при которомь одна армія, стоящая подъ ружьемъ, будетъ стеречь другую, сидящую въ дисциплинарныхъ батальонахъ. На лицо и другіе плоды «умиротворенія». Грубое насиліе, совершаемое надъ народною жизнью, неизбъжно вызываеть суровый отпоръ, принимающій тімь болье різкія формы, чімь тяжелье самое насиліе, и предотвратить проявленія такого отпора оказывается невозможнымъ. Военное положение въ Варшавъ не предупредило убийства помощника военнаго генераль-губернатора Маркграфскаго, покушенія на жизнь генераль-губернатора края Скалона и убійства варшавскаго военнаго генералъ губернатора Вонлярлярскаго. Чрезвычайная охрана въ Петербургв не помвшала совершиться покушенію на жизнь г. Столыпина. Масса полиціи и войскъ въ Петергофъ не спасла прославившагося своими подвигами въ дълъ «умиротворенія» командира Семеновскаго полка, г.-м. Мина, отъ револьверной пули неизвъстной дъвушки.

Но всѣ эти событія, повидимому, не измѣнили позиціи правительства.

"Правительство понимаетъ, - писала оффиціозная "Россія" послъ покушенія на г. Столыпина-что страна страдаеть отъ нарушенія законовъ и отсутствія законом'єрнаго порядка. Законом'єрный порядокъ создается не слабостью власти и не диктатурою, нарушающею и отмъняющею обычное теченіе жизни, онъ создается неуклоннымъ соблюденіемъ закона, равно обязательнаго для носителей власти, какъ и для гражданъ. Для подавленія преступныхъ покушеній и дъйствій у правительства достаточно власти, но подавление это совствить не составляетъ его исключительную цёль и основную задачу его дёятельности. Оно будеть по прежнему отличать закономърную оппозицію отъ тъхъ враговъ государственнаго строя, которые проповъдують его уничтожение словомъ, дъйствиемъ или пассивнымъ сопротивленіемъ. Оно предоставитъ закономърной опповиціи средства мирной борьбы путемъ печати и собраній, но съ тъмъ большей строгостью оно будеть пресладовать нарушителей закона и порядка, какими бы идеями нарушители эти ни оправдывали свою дъятельность".

Это заявленіе оффиціозной газеты почему-то произвело отрадное впечатл'яніе на конституціонно-демократическую «Р'ячь». Изъсловъ «Россіи» она заключила, что «форсированіе репрессій не

предполагается», и, съ своей стороны, поспѣшила замѣтить, что «это, конечно, очень хорошо и соотвѣтствуетъ достоинству власти». А въ одной изъ своихъ передовыхъ статей редакція «Рѣчи» поясняла: «Съ того времени, когда русскія крайнія партіи стали практиковать систему политическаго террора, каждый фактъ этого рода неизмѣнно сопровождался ограниченіями для русской общественности и для зачатковъ политической свободы». И конституціонно-демократическая газета не замедлила еще обстоятельнѣе развить ту точку зрѣнія, которая продиктовала ей эти слова.

"Вчерашняя оффиціозная передовая статья "Россіи"—писала "Рѣчь" 16 августа,—свидѣтельствуеть о нѣкоторыхь успѣхахь въ искусствѣ самообладанія, искусствѣ, которое до сихъ поръ весьма слабо культивировалось въ нашей правящей, правительствующей средѣ. Правительство заявляеть, что терроръ анархистовъ не увлечеть его, какъ это бывало до сихъ поръ, на тотъ же путь слѣпой ярости, не вызоветь отвѣтнаго террора съ его стороны; что оно оставить неприкосновенной ту долю свободы, какая при нынѣшнихъ условіяхъ предоставлена обществу для проявленія закономѣрной оппозиціи; что оно будеть продолжать свои работы по подготовкѣ законопроектовъ для будущей Государственной Думы; что въ борьбѣ съ революціонной анархіей оно обопрется на законов, а не на диктатуру; что правительственная программа и правительственная тактика не претерпять никакихъ измѣненій, никакихъ отступленій, ни вправо, ни влѣво.

"Повторяемъ, — это свидътельствуетъ о томъ, что, имъя печальную привилегію богатъйшей въ міръ исторіи террористическихъ актовъ, мы кое-чему изъ нея научились. Съ точки зрънія этой исторіи, однообразно повъствующей о томъ, какъ непамънно искры революціоннаго террора зажигали пожаръ правительственнаго устрашенія, новый образъ дъйствій. — или допустимъ даже, что образъ выраженія, — усвоенный правительствомъ, есть явленіе новое и не лишенное значительности".

Прошелъ еще день. — и «Ръчи» пришлось съ горестнымъ удивленіемъ констатировать то обстоятельство, что оффиціозъ, заявленія котораго она одобрила, въ свою очередь обрадовался ея статьямъ. конституціонно - демократической газеты впала этому поводу въ тягостное недоумъніе, чему собственно обрадовалась въ ея статьяхъ «Россія». А между темъ для такого недоумънія едва-ли было м'ясто. Въ статьяхъ «Р'ячи» какъ нельзя ясн'я прозвучали старыя, давно надобышія и насквозь фальшивыя причитанія русскихъ либераловъ на ту тему, будто бы действія революніонеровъ вызывають реакцію. Въ прошломь эти причитанія немало содъйствовали раздъленію общественныхъ силъ и неудивительно, что оффиціозная газета обрадовалась возобновленію такихъ причитаній въ настоящемъ. Передавъ утвержденія «Рѣчи» въ своемъ собственномъ, болъе грубомъ изложении, «Россія» торжествуетъ: конститупіонно-демократическая газета «рішилась», наконець, признать, что «реакція—слідствіе революціоннаго террора». И это торжество, повторяю, неудивительно. Скорбе можно удивляться подавшимъ къ нему поводъ утвержденіямъ публицистовъ «Р'вчи», утвержденіямъ, которыя, не только въ изложеніи «Россін», но и въ подлинномъ своемъ видъ являются далеко не двусмысленными.

Можно, конечно, негодовать и возмущаться по поводу жестокости отдельных террористических актовь, въ роде покушения на г. Столыпина, покушенія, при которомъ пострадало много постороннихъ людей. Нельзя только забывать, что подобная жестокость является редкимъ исключениемъ и въ общемъ не встречаетъ себе сочувствія и въ практикующей терроръ революціонной средь. Въ частности покушение на г. Столыпина, совершенное, какъ можно было догадываться уже изъ самой его обстановки, не партіей соналистовъ революціонеровъ, вызвало рѣшительное осужленіе со стороны комитета этой партіи, заявившаго, что онъ не можетъ ечитать допустимымъ такой способъ, которымъ было устроено это покушение и при которомъ неизбъжно было большое количество постороннихъ жертвъ. Утверждать же, какъ это делаеть «Речь», что именно террористическіе акты революціонеровъ вызывають правительственную реакцію и что наша исторія «однообразно повъствуеть о томъ, какъ неизменно искры революціоннаго террора зажигали пожаръ правительственнаго устрашенія», значить-безнадежно извращать дъйствительную перспективу событій и беззаствнчиво переставлять причину на мъсто слъдствія. На льдь именно насилія, обрушившіяся на мирное идейное движеніе, насилія, загородившія дорогу свободному развитію народной жизни, вызвали на арену русской жизни политическій терроръ, — и публицисты «Рвчи», конечно, могли бы знать это, если бы справились не съ оффиціальной, а съ подлинной исторіей Россіи. Справившись же съ всемірной исторіей, они могли бы узнать и другое, — что это явленіе не одной только русской жизни. Тамъ, гдв народъ, въ цвломъ своемъ составъ или въ отдъльной части стремившійся къ новымъ условіямъ жизни, оказывался лишеннымъ всякихъ способовъ мирной политической борьбы, тамъ роковымъ образомъ возникалъ терроръ, и Россія въ этомъ случав представляетъ далеко не единственный, а лишь наиболье долго длящійся примырь. Съ своей стороны, русскія революціонныя партіи, прибъгавшія и прибъгающія къ политическому террору, не разъ и не два заявляли, что онъ немедленно откажутся отъ этого способа борьбы, какъ только въ Россіи будуть созданы элементарныя условія гражданской свободы -- неприкосновенность личности, свобода устнаго и печатнаго слова и народное представительство. Если бы редакція «Річи» вспомнила этотъ фактъ, --а не знать его она не можетъ, --ей. можеть быть, стало бы хоть немного совъстно за ея величавыя разсужденія о «своеобразномъ состязаніи», происходящемъ между правительствомъ и революціонерами, «состязаніи», въ которомъ революціонеры «додумались до терроризма». Не менте рискованно и утвержденіе «Річи», будто «каждый факть политическаго террора неизмънно сопровождался ограниченіями для русской общественности и для зачатковъ политической свободы». Наше недавнее прошлое знаетъ факты, ръшительно опровергающие такое утверждение, — и едва-ли редакция конституционно-демократической газеты успъла такъ основательно забыть это прошлое.

Говоря о настоящемъ, сама «Ръчь» ставить вопросъ, достаточенъ ли со стороны правительства «новый образъ действій» («допустимъ,--оговаривается газета, -- новый образъ выраженія») въ видъ соблюденія законовъ, и отвъчаеть на него рышительнымъ отрицаніемъ. указывая, что мало имъть и соблюдать законы, нужно еще, чтобы эти законы являлись правильнымъ отраженіемъ народнаго правосознанія. Надіюсь, однако, для «Річи» не составляеть секрета то обстоятельство, что на дёлё и существующіе законы у насъ не соблюдаются. Конституціонно - демократическая газета врядъ-ли успъла забыть думскіе дебаты, во время которыхъ выяснилась масса случаевъ самаго возмутительнаго нарушенія даже тёхъ донельзя жалкихъ гарантій, какими обставлено существованіе обывателя по действующимъ русскимъ законамъ. Или, быть можетъ, это происходило только при г. Дурново и при г. Горемыкинъ, а при г. Столыпинъ происходитъ иное? Для иллюстраціи я возьму лишь одинъ случай изъ разсказанныхъ за последніе дни въ газетахъ. «Въ последнемо приказе командующаго московскимо военнымо округомо говорится о представленныхъ къ наградъ нъсколькихъ нижнихъ чинахъ за върную службу и преданность долгу... Иятью рублями награжденъ рядовой Кромскаго полка Куль. убившій наповаль изъ ружья ссыльнаго, который незамътно приблизился къ тюремному надзирателю и нанесъ ему палкой два удара» («Рвчь», 19 августа). Какой законъ разръшаетъ солдату убивать заключеннаго, ударившаго тюремнаго надвирателя? Такого закона нътъ. И тъмъ не менъе солдатъ убилъ, а начальство его наградило, правда, только 5 рублями, -- много ли стоить жизнь ссыльнаго? -- но все-таки наградило, очевидно, въ примъръ и поощрение другимъ. Такихъ случаевъ можно привести сколько угодно. Зачемъ же, имен ихъ передъ глазами, лишь «допускать» то, что ясно, какъ день, --что нередъ нами лишь «способъ выраженія», стремящійся прикрыть, но плохо прикрывающій «способъ дѣйствій»?

Въ сущности, трудно понять и то, что нашла «Рѣчь» особенно «значительнаго» въ способъ выраженія министерскаго оффиціоза. Правительство не намърено установить диктатуру. Пусть такъ. Но въдь диктатура это слово, имъщее значеніе только для самого правительства. Для общества же и для народа диктатура—пустой звукъ, такъ какъ все населеніе Россіи въ настоящее время и такъ живетъ подъ властью безчисленныхъ диктаторовъ, освобожденныхъ отъ всякой тъни законной отвътственности за свои дъйствія. Правительство объщаетъ допустить «закономърную оппозицію». Но въдь на ряду съ этимъ намъ объщаютъ безпощадное преслъдованіе «тъхъ враговъ государственнаго строя, которые проповъдуютъ

его уничтоженіе словомъ». А кто же помѣшаетъ г. Столыпину при случаѣ занести въ число «враговъ государственнаго строя, проповѣдующихъ его уничтоженіе словомъ», хотя бы гр. Гейдена, котораго онъ нѣсколько недѣль тому назадъ приглашалъ въ министры и который готовъ былъ вмѣстѣ съ нимъ «умиротворять» Россію? Такимъ образомъ все остается на своемъ мѣстѣ и даже «новый способъ выраженія» оказывается не такъ ужъ новымъ и, во всякомъ случаѣ, удивительно похожимъ на старый.

Въ концѣ концовъ, изъ правительственныхъ заявленій, какъ и изъ правительственныхъ дѣйствій, выясняется одно,—что правительство намѣрено до послѣдней возможности проводить свою политику «умиротворенія» и отстаивать свою позицію непримиримаго отношенія къ народнымъ требованіямъ. И сообразно этому передъ нами болѣе властно, чѣмъ когда-либо, встаетъ необходимость возможно болѣе стройной организаціи всѣхъ силъ, борющихся за осуществленіе этихъ требованій, за переустройство политической и гоціальной жизни страны, согласно съ велѣніями народной воли.

Въ первые дни послѣ роспуска Думы частью конституціонноцемократической и соціалъ-демократической партій было выставлено,
въ качествѣ лозунга для объединенія всѣхъ прогрессивныхъ силъ,
гребованіе возстановленія прежней Думы. Но этотъ лозунгь, черезтуръ ужъ неудачный и противорѣчивый воззрѣніямъ даже тѣхъ
группъ, отъ имени которыхъ онъ выставлялся, скоро былъ снятъ.
Теперь въ немалой части уцѣлѣвшихъ органовъ прессы дѣятельно
обсуждается вопросъ о выборахъ въ новую Думу. Газеты уже сообщаютъ различныя, иногда совершенно фантастическія, свѣдѣнія
объ отношеніи различныхъ партій къ такимъ выборамъ. Выборы
въ новую Думу, участіе въ нихъ, ихъ подготовка — такова, если
судить по многимъ партійнымъ и безпартійнымъ газетамъ, главная
забота текушаго дня.

Выборы въ новую Думу... Возможно, конечно, что въ будущемъ состоятся именно такіе выборы. Возможно, конечно, и то, что рано или поздно придется рѣшать вопросъ объ участіи или не-участіи въ нихъ. Но сейчасъ во всякомъ случаѣ эти выборы въ новую Думу рисуются въ такой туманной дали, что не только разговаривать, но и думать о нихъ не представляется ни охоты, ни надобности.

Сейчасъ предстоить не «дѣлать выборы», а бороться за самое существованіе народнаго представительства, и въ эту борьбу должны быть вовлечены всѣ живыя силы страны. Не надо забывать, что народныя массы за истекшіе мѣсяцы пережили громадный по своему значенію политическій урокъ, что для нихъ ближе и понятнѣе стала идея народнаго представительства, что онѣ научились различать полномочія ходоковъ отъ власти народныхъ избранниковъ и до нѣкоторой степени научились также различать очередной порядокъ задачъ политическаго и соціальнаго строительства. Живнь

облегчита организацію массъ для борьбы за правильное народное представительство, обладающее не фиктивными правами, а полнотою власти, и этимъ нужно немедленно воспользоваться.

Въ такой организаціи народныхъ массъ есть и другая сторона, не менъе важная для настоящаго момента. Переживаемый нами процессъ затяжной революціи танть въ себъ опасности не только для нынфиней власти, но и для будущаго строя народной жизни. Я говорю даже не о хозяйственной, культурной и правовой анархіи, широкой волной разливающейся по всей странъ. Въ самомъ процесств освободительной борьбы наблюдаются такія явленія, которыя вредны въ настоящемъ и заключають въ себв серьезную угрозу для будущаго. Въ громадной странъ великая борьба народа за хлъбъ и волю по необходимости ведется отдъльными отрядами, неизбъжно превращается въ рядъ частныхъ схватокъ, происходяшихъ въ раздичныхъ мъстахъ. Но когда отлъльные отряды освободительной арміи вступають въ бой разрозненными кучками, не подчиняя своихъ дъйствій одному общему плану, ихъ дъйствія не достигають поставленной цели и влекуть за собою чрезмерную утрату народныхъ силъ. Когда частныя схватки остаются несогласованными одна съ другой, когда въ этихъ схваткахъ удовлетвореніе неотложныхъ интересовъ текущаго дня смішивается съ задачами переустройства соціальных отношеній и отдёльныя группы населенія пытаются окончательно рішить такіе вопросы, которые могуть и должны быть разръшаемы только волею всего народа, тогда возникаеть серьезная опасность для правильнаго развитія народной жизни въ будущемъ. Устранить чрезмерныя жертвы въ настоящемъ и избъжать созданія камней преткновенія для будущаго возможно только путемъ веденія борьбы по стройному и обдуманному плану, строго учитывающему всв наличныя силы, полчиняющему всв частныя действія одной общей пели и равно предусматривающему насущныя нужды минуты и великія потребности грядущаго. Но, еслибы даже такой планъ возможно было выработать единичными силами, осуществить его во всякомъ случав могуть только народныя массы, собравшіяся для отстаиванія своихъ интересовъ, массы, готовыя отстаивать право народа самому опредълять свою судьбу.

Лозунгомъ для организаціи народныхъ силъ и должно быть требованіе для народа такого права, иначе говоря, — требованіе учредительнаго собранія. Можно, конечно, не предрѣшать деталей того пути, какимъ это требованіе должно пройти въ жизнь, по само требованіе должно быть поставлено ясно и опредѣленно, тѣмъ яснѣе и опредѣленнѣе, что послѣ роспуска Думы мы во всякомъ случаѣ ближе къ осуществленію этого требованія, чѣмъ были въ моментъ ея созыва. Одинъ этапъ дороги уже пройденъ, одно препятствіе, лежавшее на ней, — вѣра массъ въ безправное представи-

Августъ. Отдѣлъ II.

тельство—стараніями правительства уже устранено. Теперь надо собрать силы, способныя расчистить еще уцьлівній препятствій, пройти остальную часть дороги и не споткнуться на ней.

В. Мякотинъ.

## На очередныя темы.

Наша платформа (ея очертанія и разміры).

I. Земля и воля—всему народу.—II. Можно ли взять всю волю?—III. Можно ли взять всю землю?

l.

«Возстановить права человъческой личности и обезпечить интересы трудового народа—такова, сказаль я, задача русской революціи» \*). По существу это, конечно, одна задача, но въ ней два искомыхъ числа,—и всеобщая исторія до сихъ поръ ръшала ее, какъ задачу съ двумя уравненіями. Для насъ же она слила ее въ одну формулу. Отъ этого самая задача стала, конечно, сложнъе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ она сдѣлалась и труднѣе. Когда англійскій народъ боролся за свободу, то во главѣ его были лорды; противостоялъ же ему только «дворъ»—король съ придворной камарильей. Во Франціи борьбу пришлось вести одновременно съ королемъ и дворянствомъ, но буржуазія шла тамъ въ авангардѣ революціонной арміи. Русскому народу приходится имѣть дѣло съ цѣлымъ комплотомъ: абсолютизмъ, феодализмъ и капитализмъ—такова преградившая его дорогу коалиція. Это, конечно, только схема и, какъ таковая, она лишь въ самыхъ грубыхъ чертахъ воспроизводитъ сложную историческую картину. Но она достаточно наглядно, думается мнѣ, отмѣчаетъ разницу въ группировкѣ общественныхъ силъ въ различныя историческія эпохи: чѣмъ дальше, тѣмъ число противниковъ, съ которыми народу одновременно приходилось имѣть дѣло, оказывалось больше, и революція становилась, конечно, труднѣе.

Многіе, особенно въ началѣ, склонны были упрощать русскую революцію, представляя ее себѣ въ родѣ французской и даже англійской. Напомню хотя бы время земскаго съѣзда въ ноябрѣ 1904 года. Многимъ казалось тогда, что именно земство—дворянское земство,

<sup>\*)</sup> См. "Историческія предпосылки къ нашей платформь". "Русское Богатство", іюнь.

многозначительно подчеркивали при этомъ нѣкоторые — встанетъ во главѣ освободительнаго движенія. И долго еще послѣ того не прекращались попытки построить «общеземскую» партію, — на томъ самомъ мѣстѣ, которое заняла потомъ партія «народной свободы». Напомню, далѣе, что въ качествѣ земской именно депутаціи лидеры послѣдней совершили свое «хожденіе» ко святымъ мѣстамъ, прежде чѣмъ предпринять другое, не менѣе знаменитое «хожденіе» — уже не въ религіозномъ, а въ юридическомъ смыслѣ. Нужно ли говорить, гдѣ окажется въ концѣ концовъ это многообѣщавшее «дворянское» земство? Оно почти цѣликомъ уже перешло на сторону контръ-революціи...

Еще шире была распространена презумиція относительно заглавной роли, какую должна съиграть въ русской революціи буржуазія. Чтобы «помочь» ей, соціаль-демократы приспособили даже свою программу, и лишь потомъ они осложнили последнюю такими «тактическими резолюціями», при осуществленіи которыхъ буржуазія можеть расчитывать съ ихъ стороны развѣ только на медвѣжью» услугу. Одно время могло, пожалуй, казаться, что русское торгово-промышленное сословіе, если и не оправдаеть въ полной мъръ возлагавшихся на него надеждъ, то, по крайней мъръ, войдетъ въ составъ освободительной арміи. Напомню эпоху «записокъ» и «революцій», которую мы пережили послѣ 9 января 1905 года. Какой эффектъ произвела тогда хотя бы записка неожиданно вынырнувшей изъ торгово-промышленнаго мрака конторы жельзозаводчиковъ! А биржевые комитеты съ ихъ записками! Создалась иллюзія. что «всѣ классы, какъ бы различны ни были интересы каждаго въ отдъльности, объединились на одномъ требованіи--свободнаго самоопредѣленія». Предостерегая оть увлеченія этой иллюзіей, я доказываль тогда. что «щука»—а эту именно роль я отводиль торгово-промышленной буржувайи въ освободительномъ движеніи-просто-на-просто «хотя половину воза желаеть утянуть въ воду» и что даже «по отношению къ свободъ самоопредъленія она все время виляеть» \*). Теперь такія предостереженія едва ли нужны. Достаточно уже очевидно, куда въ концв концовъ «вильнула» щука. Во всякомъ случать, если и можно было говорить о «всвхъ классахъ», «объединившихся на одномъ требовании свободы самоопредъленія», то разв'є только до великой октябрьской забастовки-до первой рашительной схватки съ самодержавіемъ. Нужно ли въ самомъ дълъ напоминать, какъ хотя бы торговопромышленная Москва держала себя въ ноябрьскіе и декабрьскіе дни? Не витстт ли потомъ съ правительствомъ торжествовала она побъду и не ея ли ставленникъ-г. Гучковъ, ратовавшій противъ октябрьской забастовки и выбранный немедленно за тумъ въ городскія головы, -- пилъ за здоровье Дубасова? При выборахъ въ

<sup>\*)</sup> См. "Лебедь, щука и волъ" въ кн. "Наканунъ".

Государственную Думу торгово-промышленный союзь, поставившій своей задачей объединить подъ профессіональнымъ флагомъ различные «классы», вошель въ блокъ правыхъ партій. Желаніе заправиль «утянуть возъ въ воду» обнаружилось при этомъ съ такою очевидностью, что члены сосза, навербованные «хозяевами» изъ «служащихъ», поспѣшили измѣнить ему и, пользуясь тайной выборовъ, въ массъ своей голосовали за к-д. партію. Только такимъ путемъ—путемъ измѣны—они и могли уклониться отъ участія въ предпринятой крупной буржувзісй попыткъ потопить «народную свободу». Только такимъ путемъ подать свой голосъ за нее они и «сподобились» \*).

Противостоящія трудовому народу въ великой борьбѣ силы, конечно, еще не слились въ одну компактную массу. Онѣ раскинуты на довольно широкомъ пространствѣ и занимаютъ еще отдѣльныя другъ отъ друга позиціи \*). Этимъ, конечно, и объясняется

<sup>\*)</sup> См. въ этой же книгъ замътку А. В. Петрищева: "Каламбуристы". \*\*) Для характеристики этихъ позицій можетъ служить, какъ мив кажется, следующая схема русскихъ политическихъ партій. Среди последнихъ, поскольку таковыя сложились, можно подм'йтить четыре основныхъ группы. Жандармскій ротмистръ Будогосскій, "дворянинъ Божіею милостію" Павловъ, смиренный ісромонахъ Иліодоръ и нижегородскій купецъ Бугровъ, - таковъ слой, изъ котораго черпаютъ свой составъ "истинно-русскія" партіи. Сверху его покрывають "сливки русскаго общества", среди которыхъ видный элементъ, какъ мев пришлось уже отмътить, составляютъ потомки средневъковыхъ крестоносцевъ; внизу онъ непосредственно сливается съ общественными подонками, изъ которыхъ, главнымъ образомъ, и вербуются современные хоругвеносцы. Эти партіи ведуть "активную борьбу съ революціей", стремясь отстоять существующій строй во всей его неприкосновенности. Далъе идутъ среднія партіи, которымъ приходится въ одно и то же время и нападать, и защищаться. Разграничивающія ихъ между собою линіи не совсъмъ ясны, но несомнънно, что такихъ партій имъется двъ группы. Одну составляютъ правопорядцы, октябристы, мирно-обновленцы... Эта группа не прочь была бы сдълать брешь въ бюрократическомъ "средоствніи", но сословныя привилегіи и классовыя преимущества она желала бы пронести черезъ революцію въ возможной цілости. Для нея нужна въ сущности англійская революдія, но и въ ней она, въроятно, предпочла бы остановиться на хартін вольностей (Magna charta libertatum), не доводя діло до тіхть послъдствій, которыя дальнъйшее развитіе жизни вывело отъ началь этой хартіи (до права возстанія включительно). Недаромъ эти партіи такъ судорожно ухватились за октябрьскую хартію, не желая сдёлать дальше ни шагу. Въ силу особенностей русской исторіи, о которыхъ мив пришлось говорить въ предыдущей статьв, она вынуждена къ "самобытной формв" относиться съ особою осторожностью, и, какъ мы знаемъ, въ этой средъ имъется склонность ее даже идеализировать. Уже въ настоящее время этимъ партіямъ приходится больше защищать, чёмъ отвоевывать, -- отсюда и ихъ своеобразная тактика: крайняя деликатность во всёхъ операціяхъ направо (такъ и чувствуется, что тамъ у нихъ союзники) и чрезмърная первозность въ отношеніяхъ налъво (а туть ихъ противники). Другая группа среднихъ партій-партія народной свободы, демократическихъ реформъ и др.-желаетъ не только нанести ударъ абсолютизму, но и ли-

прежде всего возможность отмъченных мною иллюзій. Извъстную роль въ данномъ случай съиграло, конечно, и то обстоятельство, что отдъльныхъ представителей того или иного класса, — а таковы неръдко больше всего и бросаются въ глаза наблюдателямъ, — можно встрътить на самыхъ неподходящихъ для нихъ позиціяхъ. Въ самомъ дълъ, князья въдь имъются во главъ партіи «народной свободы». Но... среди вождей нъмецкой соціалъ-демократіи есть фабриканты. И нельзя, конечно, изъ перваго факта заключать о либерализмъ русскаго дворянства, такъ же какъ нельзя изъ второго дълать выводъ о соціализмъ нъмецкой торгово-промышленной буржуазіи. Дворянская и буржуазная душа во многихъ представи-

квидировать "остатки кръпостного права". Она въ сущности стремится полностью осуществить "права человъка и гражданина", какъ они были провозглашены французской революціей и создать въ Россіи тоть же самый буржуазный строй, какой укрыпился послы этой революціи въ западно-европейскихъ государствахъ. Для этихъ партій, какъ нельзя больше, подходила бы соціаль-демократическая теорія на счеть русской революціи. Говоря это, я не смущаюсь даже "принудительнымъ отчужденіемъ", которое такъ усердно подчеркивають въ своихъ программахъ эти партіи, стремясь увлечь массы. Это въ сущности тъ же "отръзки", которыми соціаль-демократы разсчитывали прикончить "кабальное" хозяйство, чтобы могло расцевсть "буржуазное". Во всякомъ случав на основы буржуазпаго строя эти партін посягать не думають. Напомню хотя бы возмущеніе к.-д. по поводу взведенной на нихъ "клеветы", что они будто бы желають уничтожить частную собственность. Нътъ! Собственность уничтожать они не думають и изъ-за этого-то они, конечно, такъ боятся улицы которая на счетъ собственности довольно легкомысленна. Самый лъвый наконецъ, флангъ занимаютъ соціалистическія партін, — активныя силы революціи. Каковы бы ни были ихъ теоріи на счетъ революціи, силою вещей онъ вынуждены наносить удары не только абсолютизму и феодализму, но и капитализму Сколько бы ни было сильно ихъ желаніе "помочь буржувзін", он'в должны противопоставлять ей трудящіяся массы.

Эта схема опять таки не воспроизводить, конечно, всей сложной двиствительности. Не только на желаніяхъ, но и на возможностяхъ политическія партіи вынуждены строить свои платформы. Не только съ жизнью, но и съ мыслью общественныя группы должны сообразовать свои желанія. Подъ тъмъ или инымъ давленіемъ принудительное отчужденіе, напримъръ, пробралось въ программу даже мирнообновленцевъ. Съ другой стороны, та или иная оценка возможностей въ некоторыхъ случаяхъ играетъ не меныпую, пожалуй, роль, чемъ и формулировка техъ или иныхъ жеданій. По крайней мірь, въ образованіи русскихъ политическихъ партій это обстоятельство имъло до сихъ поръ выдающееся значеніе, ибо не только программы, но и тактика вліяла на распредвленіе общественныхъ силъ между ними. За всёмъ же тёмъ данная мною схема, какъ я думаю, достаточно наглядно и вмъстъ съ тъмъ въ общемъ правильно изображаеть расположение различныхь общественныхъ группъ въ настоящее время. Съ развитіемъ борьбы оно, конечно, измѣнится. Группы, занимающія среднія позиціи, въроятно, сгрудятся въ концъ концовъ въ правую сторону. Во всякомъ случав мы должны предвидеть неизбъжность столкновенія между ними и крайними лъвыми партіями. Везъ этого русская революція не кончится.

теляхъ соотвътствующихъ группъ несомнънно попорчена. Но было бы опасно, какъ я уже указывалъ въ цитированной статъв, строить на этомъ какіе-либо касающіеся цълыхъ группъ разсчеты.

Въ частности, на счетъ буржуазіи мы имвемъ уже въ этомъ отношеніи любопытные факты. Укажу хотя бы такой. Діятели нізкоторыхъ коммерческихъ банковъ, катъ утверждають, состоятъ членами партін народной свободы (душа-то, видно, попорчена). Это не помѣшало однако имъ участвовать въ реализаціи займа Витте-Дурново, воспрепятствовать которому тщетно пыталась ихъ собственная партія. Если я привожу этогь факть, то не потому, что онъ самъ по себъ важенъ. Я желаю напомнить нъчто болье крупное: никто иной, какъ буржуазія, какъ бы ни относились отпъльные его представители къ русскому правительству, поддерживаетъ послъднее въ борьбъ съ революціей своими рессурсами. Вновь и вновь западно-европейскіе и русскіе буржуа дають ему свои деньги. А это въдь и есть та сила, которою располагаеть данная общественная группа. Въ перспективъ же виднъется за нею и другая, еще боле грозная. Можно сомневаться, чтобы ради поддержанія русскаго абсолютизма иностранныя войска двинулись на Россію. Но иностранное вмѣшательство, когда будуть затронуты основы буржуазнаго порядка, представляется далеко не шуточной угрозой. И-кто знаетъ!-та самая буржуазія, которую доктринеры разсчитывали видеть во главе русской революции и которая до сихъ поръ занимала по отношенію къ ней двусмысленную позипію, быть можеть, еще окажется вождемъ враждебной русскому народу коалиціи. Уже въ настоящее время во главъ ея стоять не бюрократы, а бароны. Придеть день, - и душою ея быть можетъ, сдвлаются банкиры.

Не съ какою-либо случайностью мы имвемъ въ данномъ случав дело. Было бы по меньшей мере странно, какъ это делають пъкоторые, переходъ на сторону правительства цълыхъ общественныхъ группъ и вообще передвижение ихъ вправо объяснять теми или иными неловкими движеніями стоящихъ леве ихъ партій и организацій. Въ самомъ ділів, не вооруженное же возстаніе заставило отделиться октябристовъ, - они обособились уже ранве. Выше, въ подстрочномъ примъчании, я сдълалъ оговорку относительно вліянія тактики на распредфленіе общественных силь между русскими нартіями. Но это зам'вчаніе им'веть силу, конечно, по отношенію только къ лицамъ, а не къ группамъ и темъ боле не къ сословіямъ и классамъ. Отдёльные люди, быть можетъ, и не выносять крови. Но развъ дворянство и буржуазія не добывали съ оружіемъ въ рукахъ власть себъ и свободу? На счетъ крови исторія могла бы разсказать и многое другое. Она помнить, відь, отравленные кинжалы, кровавыя бани, сицилійскія вечерни, варооломеевскія ночи... Она помнить гильотинированіе дворянъ и разстрълы коммунаровъ... Болъе, чъмъ достаточно, могла бы разсказать на счеть крови и современность. Мирное обновленіе... Зачёмь же его сторонники спёшать пожать руки тёхъ, кто изо-дня въ день заливаетъ Россію кровью? Или кровь, проливаемая правительствомъ, другого цвёта, чёмъ та, которую проливають революціонеры? Или только обновленіе должно быть мирнымъ, а защита стараго строя можетъ быть кровавой? Дёло, очевидно, не вътактикъ крайнихъ партій. Ни дворянство, ни буржувзія крови не боятся. Когда этого требуютъ ихъ интересы, то своими или чужими руками они проливають ее безъ всякаго стёсненія...

Свойственное русской революціи распредѣленіе общественныхъ силъ, существенно отличное отъ того, какое имѣло мѣсто при паденіи абсолютизма въ Англіи и даже во Франціи, объясняется, конечно, другими, болѣе глубокими причинами. И прежде всего, конечно, тѣмъ, что эта революція не только политическая, но и соціальная. Не о волѣ только идетъ рѣчь, не о личной только свободѣ и государственной власти. Не у Іоанна Безземельнаго русскому народу приходится отвоевывать себѣ хартію. Русскую государственную власть держатъ въ своихъ рукахъ, какъ мы видѣли, помѣщики и волю можно взять у нихъ только съ землею. Въ пзъвъстной мѣрѣ это положеніе напоминаетъ Францію, гдѣ революція также привела къ массовой конфискаціи дворянскихъ земель и, стало быть, къ рѣзкому измѣненію въ соціальной структуръ.

Въ Германіи, благодаря тому, что абсолютизмъ сумвлъ во время заключить мирь, аграріямь улалось тамь сохранить въ значительной части свое вліяніе. Едва ли такой исходъ былъ возможенъ въ Россіи. Правда, въ эпоху перваго земскаго сътяда о земять не упоминалось ни слова. Стоило, казалось, тогда правительству пойти на уступки, — и правящій слой могъ бы удержать за собою не только значительную долю власти, но и всю землю. Но это, конечно, только казалось. Рабочіе были уже близко: всего только два мъсяна и одинъ день отдъляли земскій съёздъ отъ 9-го января, когда они появились съ петиціей. Не только воля, но и земля значились въ последней. Главное же, на горизонте уже совершенно ясно было видно революціонное крестьянство: аграрные безпорядки начались въдь много раньше, одновременно съ первымъ выстръломъ партіи соціалистовъ-революціонеровъ, сразившимъ Сипягина. Къ осени 1904 года эта партія успъла занять довольно видную уже позицію. 15 іюля 1904 года ею была брошена первая бомба и эта именно бомба, сразившая Плеве, открыла расшевелившую земпевъ эру довърія. Уступить при такихъ условіяхъ хотя бы частичку воли значило, конечно, рисковать всею землею. Земскій събадъ могъ этого и не разсмотреть, но правительство ясно это, конечно, видъло \*).

<sup>\*)</sup> Помню въ это именно время явился къ намъ въ редакцію либеральный земецъ-пом'вщикъ со статьей о томъ, какъ необходимо дать волю въ деревиъ хорошей книжкъ. Хорошая книжка... не это, конечно, была

Правительству нельзя было дать волю, не рискуя вемлею. Но и снизу нельзя было взять первую, не ставя вопроса о последней: силъ для борьбы за одну волю было недостаточно, --ее необходимо было брать не иначе, какъ съ землею. На первый взглядъ это, быть можеть, покажется парадоксомь, но если читатели вспомнять о крестьянствъ, то они, конечно, поймутъ мою мысль и согласятся съ нею. Вдвинуть въ борьбу последнее, — а безъ его поддержки всѣ попытки реорганизовать государственный строй крестьянской страны неизбъжно почти должны были остаться безрезультатными,--можно было, конечно, не иначе, какъ написавъ на освободительномъ знамени его основное требованіе. Исторія партіи народной свободы даеть въ высшей степени наглядную иллюстрацію невозможности безъ земли добыть волю. Изъ «освобожденцевъ» и «земцевъ-конституціоналистовъ» вышли к -д. Ни тв, ни другіе, собираясь въ походъ, о земль, въдь, не думали: свобода и конституція — таковы были ихъ «желанія». Но когда образовалась к.-д. партія, то ея платформа была уже сложное: земля и воля-таковы были тъ же самыя «желанія», сообразованныя съ «возможностями». И чъмъ упорнъе правительство отказывалось дать волю, тъмъ въ большемъ количествъ партія народной свободы приръзывала землю. На третьемъ съвздв-въ апрвлв 1906 года-к.-д. пообвщали «въ принципъ уже всю землю трудящимся. Но борьба за народную свободу еще не кончилась, и, если партія пожелаеть ее довести до конца, то несомнънно, что ей придется согласиться на приръзку всей земли не только въ принципъ, но и на практикъ.

Воля въ Россіи оказалась, такимъ образомъ, неразрывно свя занной съ землею, но я думаю, что она связана иначе, чѣмъ думають к.-д. и чѣмъ то было во Франціи. Аналогія съ послѣдней въ сущности кончается на «конфискаціи», «экспропріаціи» или «принудительномъ отчужденіи» помѣщичьихъ и удѣльныхъ земель. Съ точки зрѣнія свободы, какая была добыта революціей во Франціи, даже не важно, какимъ именно изъ этихъ способовъ земля ускользнула бы изъ-подъ ногъ нынѣшняго правящаго слоя. Можетъ быть, для этого достаточно было бы «распродажи», за которую поспѣшно принялись теперь дворяне и правительство. Но для того что бы разрѣшить задачу, какая поставлена русской исторіей, не только «распродажи», но и «дополнительной прирѣзки» недостаточно. Нужно нѣчто большее.

Я указаль пока только исихологическую связь между землею и волею. Правительство — сказаль я—не можеть дать воли, потому что оно боится потерять землю. Съ другой стороны, народь не по-

бы уже не та книжка, о которой все время хлопотали земцы. "О если бы онъ могъ знать, — подумаль я про автора,—что такою книжкою будутъ "Бесёды о землё" или "Сказка о четырехъ братьяхъ", то, вёроятно, немного отъ его либерализма осталось бы".

шель бы за волей, если бы не надъялся и землю получить вмъстъ съ нею. Но кромъ этой связи, между землею и волею есть еще другая, болъе кръпкая. Не только субъективные факторы народной жизни, но и объективныя ея условія требують соціальнаго переустройства страны, одновременно съ политическимъ ея преобразованіемъ. Иначе русскому народу нельзя выбраться изъ того тупика, въ какой завела его исторія.

«Функціи народнаго организма—писаль я въ предыдущей статьв, заканчивая обзоръ этой исторін-пришли въ полное разстройство, самое существование его при данной структуръ сдълалось невозможнымъ» \*). И это разстройство, какъ я указываль тамъ же, есть результать истощенія. Стягивая въ свое распоряженіе все большія и большія средства, пользуясь для этого и старыми и новыми, и кръпостными и капиталистическими формами эксплуатаціи трудового народа, русская государственность разорила страну и привела всю ея хозяйственную жизнь въ разстройство. Разорена деревня, не можетъ функціонировать и городъ. Главное же, и выхода изъ этого положенія при данныхъ соціальныхъ условіяхъ нътъ. Въ самомъ дълъ, можно ли облегчить деревню и ликвидировать хотя бы протекціонную, особенно сильно придавившую ее, систему? Но что же станется въ такомъ случав съ городомъ? Ведь онъ жилъ и живетъ, главнымъ образомъ, за счетъ дани, которая, благодаря протекціонной системь, выплачивается деревней. Съ другой стороны, можно ли какими-нибудь средствами упрочить положеніе города, пока не будеть улучшено положеніе деревни? Можно, конечно, поднять тарифныя ставки и, повысивъ тъмъ цъны на внутреннія изділія, попробовать поддержать такимъ путемъ барыши фабрикантовъ и заводчиковъ? Но не значило ли бы это еще больше придавить деревню и еще больше, стало быть, сузить такимъ образомъ рынокъ, какимъ она служить для обрабатывающей промышленности? Не повело ли бы это къ сокращению производства и къ появленію новыхъ массъ безработныхъ? Вмфсто повышенія цфнъ на издълія, сокращеніе спроса не сказалось ли бы въ концъ концовъ ихъ наденіемъ и вмісто барышей не выпало ли бы на долю иногихъ фабрикантовъ и заводчиковъ одно лишь разореніе? Но есть въдь еще средство -- казенные заказы. Ими можно, казалось бы, поддержать спросъ, который упаль и можеть еще упасть, благодаря истощенію покупательных силь деревни. Другими словами: можно принудительнымъ путемъ заставить последнюю покунать продукты обработывающей промышленности, — покупать хотя бы рельсы. Можно ли, однако? Можно ли, -- даже при тъхъ средствахъ (вплоть до карательных экспедицій), какими пользуется въ фискальных в прику ненешния сосударственность, -- выколотить изъ страны достаточные для этого рессурсы, достаточные въ томъ

<sup>\*) &</sup>quot;Русское Богатство", іюнь стр. 164.

числѣ и для того, чтобы насытить ненасытную капиталистическую утробу? Стоить этоть вопросъ поставить, чтобы на него отвѣтить отрицательно. Во всякомъ случаѣ, этотъ путь уже испробованъ—и дальше идти, какъ оказалось, уже некуда.

Одна изъ важивишихъ задачъ, какую должна разръшить русская революція, и заключается въ томъ, чтобы возстановить правильный обм'янъ веществъ въ истощенномъ соціальномъ организмѣ. Безъ этого возродиться къ новой жизни онъ не можетъ. Если хозяйственная жизнь страны не будетъ налажена, русскому народу придется погибнуть. Въ этой объективной невозможности дальнъйшаго существованія и заключается, въ сущности, первопричина революціи, самый сильный ея факторъ, хотя бы вовсе не сознаваемый, или совершенно иначе совнаваемый ея дъятелями и участниками.

Для того же, чтобы разръшить эту задачу, необходимо осуществить двъ вещи. Необходимо, во первыхъ, во что-бы то ни стало, уменьшить количество жизненныхъ соковъ, поглошаемыхъ не участвующими въ общемъ народномъ трудв классами. Необходимо -од амондодным и чтемъ уменьшить ихъ долю въ народномъ дохонъ и для этого, если только это возможно, вовсе упразднить нъкоторые изъ этихъ классовъ; совстмъ отстчь истощающіе организмъ органы. Тогла, --если взять тотъ же конкретный примъръ взаимнаго обмѣна между деревней и городомъ, у первой останется больше рессурсовъ, чтобы покупать продукты, вырабатываемые въ городъ, для второго нужно будеть меньше дани, взимаемой для него съ деревни. Но этого одного еще не достаточно, чтобы народно-хозяйственный организмъ началъ правильно функціонировать. Необходимо еще отдельные классы и профессіи привести въ такое между собою соотношеніе, чтобы они вырабатывали такіе продукты и въ такомъ количествъ, какіе и въ какомъ они нужны цълому обществу. Хозяйственная жизнь не можеть идти правильно, если рабочіе, которые должны бы ділать нужные населенію плуги, производять ненужные ему рельсы, или если городъ въ цъломъ производитъ столько продуктовъ, сколько не въ состояніи купить деревня. Между тъмъ, у насъ и создалось именно такое положеніе, такъ какъ промышленность не выростала органически изъ народныхъ потребностей, а все время насаждалась правительствомъ сообразно съ его «видами». Неизбежно, поэтому, перемещене-и, быть можеть, даже значительныхъ массъ-изъ однихъ классовъ и профессій въ другіе.

Сократить доходы правящих классов и обезпечить правильное распредёление трудящихся—таково одно из важнёйших дёль, какое предстоить революціи. Къ этому и должна свестись сущность соціальнаго переустройства страны, поскольку таковое вызывается ея хозяйственными потребностями. И для этого, конечно, недостаточно личной свободы, какая можеть быть предоставлена гражда-

намъ, и властной воли, какая можетъ быть проявлена народомъ. Для того, чтобы граждане могли цѣлесообразно использовать свою свободу и 'народъ могъ планомѣрно проявить свою волю, имъ необходима опора. Такою же опорою можетъ быть только земля, но не въ томъ, повторяю, смыслѣ, въ какомъ ее включаютъ въ свою платформу среднія партіи.

«Программы к.-д. и партіи демократическихъ реформъ-говорить А. А. Чупровъ-пдутъ навстрфчу населенію, обрабатывающему землю личнымъ трудомъ, а не населенію, желающему ее обрабатывать... Кто сейчась не занять земледеліемь, тоть не долженъ садиться на землю и послѣ реформы» \*). Другими словами: среднія партіи желають дать землю только крестьянамъ, стремятся удучшить такимъ путемъ только ихъ экономическое положение, считаютъ необходимымъ считаться съ ихъ только потребностью. Для многихъ ихъ членовъ эта потребность представляется, быть можетъ, чисто психологическою и исчерпывается страстнымъ, хотя и не основательнымъ желаніемъ: «земельки бы»: Поэтому-то у этихъ партій-по крайней мірь, у нікоторых вих теоретиков п статистиковъ-такъ хорошо и выходить, что «земли хватить и останется еще болье, чъмъ достаточно, на долю частныхъ землевладъльцевъ». Они исходять изъ той мысли, что «лицамъ, прилагающимъ нынъ свой трудъ въ иныхъ условіяхъ, не будеть и не должно быть стимула оставлять массами привычную работу и быжать съ фабрикъ на землю» \*\*). Такимъ образомъ, они вовсе не предвидять возможности и даже неизбѣжности перемѣщенія. хотя бы и временнаго, населенія изъ города въ деревню. Не озабочены онъ-я имъю въ виду партіи въ цьломъ ихъ составъ-и возможностью обратного перемъщенія изъ деревни въ городъ, а также перемъщенія изъ одной мъстности въ другую. Поэтому-то онъ и считають возможнымъ замалчивать вопросъ о формахъ землевладенія и, въ частности, оставлять въ висячемъ положеніи одинъ изъ самыхъ серьезныхъ вопросовъ -- вопросъ о надъльныхъ земляхъ, допуская на этоть счеть разныя мнвнія между своими членами. Если вдуматься хотя бы въ к.-д. программу въ ея нынъшнемъ видь, то выходить выдь такъ: привязанные къ своимъ клочкамъ, крестьяне такъ и останутся привязанными, - лишь клочки эти сдѣлаются больше; съ другой стороны, ограда вокругъ деревни, какую представляеть изъ себя нынашній аграрный строй, такъ и останется оградой, не допускающей проникновенія въ крестьянство свъжихъ элементовъ, --- и лишь находящимся за нею станетъ нъсколько просторнъе. Однимъ словомъ: деревня по прежнему останется въ положени «гетто» \*\*\*),-и лишь воздуха и, главное,

<sup>\*) &</sup>quot;Право", 1906 г. № 29.

<sup>\*\*)</sup> Ib.

<sup>\*\*\*)</sup> См. книги: "Земельныя нужды деревии и основныя задачи аграр-

свъта, -- на что и разсчитывають въ особенности сторонники «сво боды и культуры», --- станетъ въ немъ больше. Не вводять, наконенъ, въ свой планъ уврачеванія общественныхъ недуговъ эти партін и оперативнаго ліченія—удаленія хирургическимъ путемъ бользнечных в наростовъ на народномъ организмъ. Всъ разногласія между ихъ «оптимистами» и «пессимистами» сводятся, въ сущности, къ тому, «достаточно ли останется земли на долю частныхъ землевладельцевъ». Тезисъ, что помещики должны остаться, служитъ одной изъ исходныхъ точекъ для ихъ аграрныхъ плановъ. Вслушайтесь во всв эти споры на тему о томъ, хватитъ или не хватить земли, и вы совершенно явственно услышите ноту: если не хватить, то и предпринимать реформу, пожалуй, не къ чему. Отдать то, что есть, въ надеждь, что крестьяне-какъ выразился одинъ изъ нихъ---«на небо за землею не пользутъ», --- многіе изъ нихъ считаютъ, повидимому, слишкомъ вульгарнымъ и уже поэтому непріемлемымъ для партій «высшаго порядка» рішеніемъ аграрнаго вопроса.

Такимъ образомъ, новую жизнь среднія партіи разсчитываютъ не только начать, но и продолжать безъ серьезныхъ перемѣнъ въ территоріальномъ, профессіональномъ и соціальномъ распредѣленіи паселенія,—съ той самой структурой соціальнаго организма, какую онъ получилъ, развиваясь тысячу лѣтъ въ тискахъ «самобытной формы». Онѣ желаютъ воспользоваться землею только какъ подпоркой, чтобы поддержать готовое развалиться соціальное зданіе, а не какъ прочнымъ и широкимъ фундаментомъ, на которомъ его можно было бы перестроить заново.

Въ мою задачу не входить критика чужихъ программъ,---!! если я ссылаюсь на нихъ, то лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы возможно яснъе очертить платформу, на которой мы стоимъ сами. Я не буду поэтому доказывать, что аграрные проекты среднихъ партій не пригодны для разрівшенія даже аграрныхъ нашихъ затрудненій, не говоря уже объ общемъ разстройствъ народно-хозяйственнаго организма. Нелишнимъ представляется, однако, отивтить, что революція, если бы таковая произошла по ихъ программамъ, оказалась бы не въ состояніи произвести даже тотъ эффектъ, какой она имъла во Франціи. Въ последней такъ же, какъ и у насъ, она должна была не только измѣнить органивацію государственной власти, но и обезпечить массовое перераспредъленіе населенія. Другими словами, тамъ она имъла тоже не только политическій, но и соціальный характеръ. Народно-хозяйственная жизнь не могла продолжаться въ рамкахъ феодальноцехового порядка, при той соціальной структурів, какая ему была свойственна. Для буржуазнаго хозяйства необходимо было совер-

ной реформы" и "Аграрная проблема въ связи съ крестьянскимъ движеніемъ". Тамъ мнв подробно пришлось уже говорить объ этой—быть можетъ, одной изъ самыхъ важныхъ сторонъ нашего аграрнаго вопроса.

шенно иное распредъление населения по территории, профессиямъ и классамъ, -- и для этого народу въ целомъ нужно было обезпечить не только формальную свободу, но и матеріальную возможность. Для последней цели и послужила земля, выброшенная на рынокъ. Такимъ путемъ и была достигнута та свобода въ экономическихъ отношеніяхъ, та возможность перераспредвленія населенія, которая нужна была буржуазному строю. Между твиъ, наши среднія партіи, стремясь, въ сущности, къ той же цъли, не ръшаются воспользоваться этимъ, уже испытаннымъ, средствомъ. Землю они желаютъ обратить въ государственный земельный фондъ съ довольно неопредъленнымъ назначеніемъ, но какъ будго для выдачи дополнительныхъ пайковъ нынфшнему, привязанному къ своимъ надвльнымъ клочкамъ, вемледъльческому населенію. И я думаю, что гораздо последовательнее те члены этихъ партій, которые, какъ, напримъръ, г. Петражицкій, «истолковывають» эту неопредъленную программу въ смыслѣ обращенія всей земли въ частную собственность. Внъ всякаго сомнънія, что только такимъ путемъ и можно обезпечить буржуазную свободу, къ которой они стремятся.

Но не эта свобода составляеть задачу русской революціи и не съ этой «волей» «земля» въ ней связана. Не только субъективные, какъ я ихъ назвалъ въ прошлой статьй, факторы революціи,—не только революціонное настроеніе трудящихся массъ, стремящихся обезпечить свои интересы, и не только сознательная мысль интеллигенціи, стремящейся воплотить высокіе идеалы, но и объективныя условія народной жизни ставять совершенно иную задачу.

Свобода, поскольку таковая нужна буржуазному хозяйству, въ Россіи давно уже имъется. Абсолютизмъ, заключивъ союзъ съ капитализмомъ, предоставилъ всв необходимыя ему «вольности» н никогда не отказываль въ нужныхъ ему «волеизъявленіяхъ». Ассигновки на народный карманъ и казенный сундукъ свободно писались, какъ мы видели, и на самодержавномъ бланке; «отмычки» свободно пускались въ дъло и при полицейскимъ режимъ. К10, въ самомъ дълъ, мъшалъ «выступать на новые пути» «наиболъе предпріимчивымъ хозяйственнымъ единицамъ», «людямъ смівлаго почина», «удачникамъ»? «Образованіе зажиточной части населенія и выдъление ея изъ общей массы въ особую группу составляеть повсемъстное явленіе, очень часто встръчающееся и уже вышедшее изъ категоріи исключеній». Такъ писаль въ одномъ изъ своихъ всеподданнъйшихъ докладовъ г. Витте въ бытность свою министромъ финансовъ, -- писалъ и радовался: «никакого иного распространенія благосостоянія кром'в происходящаго на почвів капиталистическаго развитія, -- говориль онь, -- экономическая жизнь еще нигдѣ не видѣла» \*). Такимъ образомъ, никакихъ непреодолимыхъ препятствій къ выділенію изъ общей массы населенія заглавнаго

<sup>\*)</sup> См. брошюру: «Экономическая политика самодержавія». Спб. 1906 г.

класса для буржуазнаго лицедъйства не было. Не было, конечно, препятствій къ выдъленію и другого, необходимаго для буржуазнаго хозяйства, соціальнаго слоя—пролетаріевъ. Вѣдь только русскіе соціаль-демократы при свойственныхъ имъ особенностяхъ мышленія—могли додуматься, что наспортная система, напримъръ, или круговая порука мѣшали крестьянству пролетаризироваться. Въ дѣйствительности, недостатка въ «освобожденныхъ» рабочихъ наши удачники, какъ мы знаемъ, никогда не испытывали. Свободы—повторяю—въ этомъ смыслъ было достаточно. «Самобытная форма», какъ мы видѣли въ историческомъ очеркѣ, оказалась достаточно растяжимой, чтобы вмѣстить въ себѣ не только крѣпостное, но и капиталистическое хозяйство.

И дело сейчасъ совсемъ не въ томъ, чтобы открыть стране свободный выходъ на буржуазную дорогу. Беда въ томъ, что идти по этому пути уже некуда. Капитализмъ въ Россіи не конкуррентъ абсолютизма, а его соучастникъ. Соединившись для грабежа, они обратили историческій путь Россіи въ «большую дорогу», но за то и сдълали ее не профажей. Опираясь на своего союзника, каинтализмъ развилъ, главнымъ образомъ, свои «отрицательныя»--какъ ихъ называетъ В. М. Черновъ-свойства и, благодаря этому, очень скоро исчерпаль заложенныя въ немъ исторіей возможности въ смыслѣ развитія народнаго хозяйства. Страна была истощена прежде, чъмъ техническій прогрессъ развиль ея производительныя силы. Русскій народъ оказался, такимъ образомъ, передъ глухой ствной, и продолжать прежній путь, хотя бы последній и быль очищенъ отъ нъкоторыхъ изъ расположившихся на немъ разбойниковъ, онъ уже не можетъ. Чтобы найти выходъ, необходимо свернуть въ сторону.

Не для того нужна воля, чтобы высвободить нужныя для буржуазнаго хозяйства силы. И не для того нужна земля, чтобы, обративъ ее въ частную собственность, выдвинуть на хозяйственную арену новыя группы удачниковъ и выкинуть на большую дорогу новыя массы пролетаріевъ. При данныхъ условіяхъ это значило бы не только первыхъ умножить въ качестві работниковъ, но и вторыхъ превратить въ грабителей, — и не свободу это значило бы водворить въ странф, а анархію. Необходимо совершенно иное перераспреділеніе населенія, — и въ нікоторыхъ отношеніяхъ, несомифино, прямо обратное.

Такимъ образомъ, жизнью вопросъ о землѣ поставленъ и связанъ съ волей совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, какъ это понимаютъ среднія партіи въ цѣломъ ихъ составѣ и въ лицѣ отдѣльныхъ, наиболѣе послѣдовательныхъ, своихъ представителей. Отмѣчу, впрочемъ, еще одну крайне важную его сторону, которую до сихъ поръ я оставлялъ въ тѣни.

Теперь уже вст, начиная съ г. Гурко и кончая г. Ленинымъ, видятъ, что необходимо дать землю крестьянамъ. Только крестья-

намъ-- сившать, какъ мы видвли, поставить точку надъ *i* среднія партіи. Категоріи подлежащаго «дополнительному надвленію» населенія составляють такую же необходимую часть ихъ аграрныхъ проектовь, какъ и категоріи земель, не подлежащихъ «принудительному отчужденію». Другими словами, они какъ будто одинаково озабочены не только тѣмъ, чтобы «болѣе, чѣмъ достаточно» оставить земли на долю частныхъ владвльцевъ, но и тѣмъ, чтобы «болѣе, чѣмъ достаточно» оставить земли на долю частныхъ владвльцевъ, но и тѣмъ, чтобы «болѣе, чѣмъ достаточно» оставить въ странѣ безземельнаго населенія. Земля нужна-де только тѣмъ, кто «сейчасъ занять земледъліемъ».

Въ дъйствительности это, конечно, не такъ. Мы видъли что земли нужна не только крестьянамъ, не ныпфшнимъ только земледъльцамъ, но всему трудовому народу, такъ какъ въ настоящее время нельзя даже предусмотръть, въ какихъ размърахъ населеніе должно будеть перемъститься и въ какую сторону, чтобы хозяйственная жизнь въ странъ вновь наладилась и правильный обмънъ веществъ въ народномъ организмъ возстановился бы. Но я долженъ сказать больше: земля нужна даже темъ пролегаріямъ, у которыхъ не будеть «стимула оставлять массами привычную работу и обжать съ фабрикъ на землю». Говоря это, я имбю въ виду не только общее состояние хозяйственной жизни, оть какового зависить самочувствие рабочаго класса, но и то, что у насъ ньть роковой черты, которая отдыляла бы пролетаріать оть трудового крестьянства и которая давала бы право думать, что каждый изъ этихъ классовъ можетъ самостоятельно и независимо отъ другого устроить свою участь.

Во всякомъ случать, до сихъ поръ уровень крестьянскаго благосостоянія, съ одной стороны, и рабочаго-съ другой, какъ уровень жидкостей въ сообщающихся между собою сосудахъ, держался приблизительно на одной высотв. Читатели знають, что городъ и деревня, при массь отхожихъ промышленниковъ, представляють у насъ, дъйствительно, сообщающиеся другь съ другомъ сосуды. Въ случав резкаго измененія уровня благосостоянія тамъ или здесь, неизменно почти происходиль отливъ населенія въ ту или иную сторону: начиналось «обращеніе къ земль», или происходила «тяга на фабрику». Въ общемъ последняя преобладала, -- деревня давила на городъ. При такихъ условіяхъ пролетаріату трудно и даже невозможно улучшить и упрочить свое положеніе, пока положеніе трудового крестьянства является необезпеченнымъ. Все, что онъ ни добудеть упорной борьбой, можеть смыть первая же нахлынувшая изъ деревни толпа безработныхъ. Съ другой стороны, доходность крестьянского хозяйства, какъ мив неоднократно уже приходилось доказывать, при данныхъ условіяхъ является больше, ни меньше, какъ ариеметическимъ дополнениемъ до уровня заработной платы, какую крестьянинъ можеть получить на промысловомъ рынкъ. И до тъхъ поръ, пока необходимость искать заработокъ на сторонъ для него не бодеть устранена, больше заработной платы удержать въ своихъ рукахъ онъ будетъ не въ силахъ. Благодаря этому только — я не говорю о другихъ нитяхъ. какими объединены крестьяне и рабочіе-у насъ наблюдается невиданная, быть можеть, общность интересовъ двухъ наиболье многочисленныхъ классовъ, а вмъсть съ тьмъ не вполнъ еще сказавшаяся, но, несомнънно, играющая въ высшей степени важную роль въ происходящей революціи ихъ солидарность. Трудовое крестьянство кровнымъ образомъ заинтересовано въ заработной плать, опредъляющей въ конечномъ счеть уровень его благосостоянія; пролетаріать не менве сильно заинтересовань въ землв, которая въ последнемъ счете служить для него въ экономической борьб'в опорой \*). И эта связь представляется особенно важной въ переживаемую революціонную эпоху. Лишь опираясь на землю, русскій рабочій классь, являющійся однимь изь самыхь видныхь дъятелей революціи, можеть дать ей направленіе, которое обезпечить для него возможность целесообразно распределить свои силы и планомърно защищать свои интересы.

<sup>\*)</sup> Есть всв основанія думать, что эта солидарность будеть имізть мъсто не только въ революціонный періодъ, но и въ дальнъйшее время Мало въроятно, чтобы русское крестьянство, ссли бы даже спеціально задаться этою целью, въ массе своей могло обособиться отъ продетаріата въ качествъ той буржувзіи, какую хотять все время видъть въ немъ соціаль-демократы. Время для этого, повидимому, упущено, такъ какъ земли для этого не хватитъ. По разсчетамъ "пессимистовъ" среднихъ партій, ея не хватить для надъленія крестьянь даже по нормамь 1861 г., т. е. по нормамъ, разсчитаннымъ отнюдь не на всё рабочія силы крестьянс ва и лишь на самыя скудныя его потребности. (Напомню, что эти нормы были установлены по даннымъ о тъхъ имъніяхъ, гдъ крестьяне находились на барщинъ и, стало быть, затрачивали въ своемъ хозяйствълишь часть рабочей силы, отдавая другую работв на барина; само собой понятно, что находившееся въ ихъ пользованін количество земли достаточно было для удовлетворенія лишь того уровня потребностей, какой полагался имъ при крепостномъ праве). Наделить же всехъ даже нынешнихъ только земледъльцевъ по трудовой нормъ не считаютъ возможнымъ и "оптимисты". Изъ этого слёдуеть, что послё перехода даже всей земли въ пользованіе крестьянъ, въ масст своей они должны будуть обращаться къ промысловому заработку. Такимь образомъ, рабочій классъ и крестьянство должны будуть и после революціи остаться въ положеніи сообщающихся сосудовъ. Это донельзя затруднить, конечно, массовое обособление крестьянства въ качествъ буржуазіи и заставить его вмъсть съ продетаріатомъ бороться за возможно большую долю въ прибавочномъ продуктв, а вмвств съ твмъ откроетъ возможность ихъ соединенными силами начать переустройство и остальных отраслей народнаго хозяйства на трудовомъ началь. Считая мелкую буржуазію одной изъ самыхъ серьезныхъ преградъ на пути къ соціализму, мы находили бы крайне опаснымъ выдъленіе ея изъ нынъщняго крестьянства, и потому особенно энергично возстаемъ прогивъ частной собственности на землю, которая при нъкоторыхъ условіяхъ могла бы содвиствовать такому выдвленію и вмёств съ тымъ окончательному разоренію всей остальной крестьянской массы.

Земля нужна всему народу. Ръзко и настойчиво ставить жизнь свое требованіе. Въ обновленной соціальной структуръ классъ земельныхъ собственниковъ не долженъ имъть мъста. Земля нужна народу... Осуществить это требованіе—значить уничтожить институтъ частной собственности на землю. Но это значить удалить одинъ изъ важнъйшихъ устоевъ не только самодержавнаго, но и буржуазнаго строя. Такимъ образомъ русская революція стремится нанести ударъ не только абсолютизму и феодализму, но и капитализму. Въ этомъ именно смыслъ воля съ ней связана съ землею:

Земля и воля... Таково знамя, подъ которымъ происходитъ русская революція. Различныя общественныя группы вкладываютъ въ этотъ лозунгъ свой смыслъ, стремятся отлить въ эту формулу свои требованія. Съ своей стороны, мы должны употребить всв усилія, чтобы земля и воля достались не нѣкоторымъ только, хотя бы и многочисленнымъ, группамъ населенія, а всему народу. Этого требуетъ, какъ мы видѣли, самое существованіе народа, этого требуютъ жизненные интересы трудящихся массъ, этого требуютъ, наконецъ, и наши высокіе идеалы.

Вся земля и вся воля всему народу — таковы вёдь основныя, хотя и не исчернывающія, положенія нашей программы...

## II.

Такова задача: въ ней двѣ искомыхъ величины, но олно уравненіе. Въ алгебрѣ подобная задача называется неопредѣленной и допускаетъ, какъ извѣстно, не одно, а нѣсколько рѣшеній. Не всѣ, однако, они могутъ быть приняты. Оба искомыхъ числа въ такой задачѣ связаны между собою и при томь такъ, что чѣмъ большую величину вы допустите для одного изъ нихъ, тѣмъ меньше окажется другое. Если задача требуетъ для обоихъ чиселъ положительнаго отвѣта, то вы должны его искать въ опредѣленныхъ предѣлахъ. Иначе вы рискуете придти къ рѣшенію, которое окажется для данной задачи лишеннымъ смысла: предположивъ х произвольно большимъ, вы можете получить для у величину отрицательную.

Русская революція представляєть въ сущности такую же неопредѣленную задачу. На ряду съ искомыми числами въ ней есть и извѣстные члены—участвующія въ ней силы. Послѣднія допускають рѣшеніе лишь въ опредѣленныхъ предѣлахъ. Предъявивъ несоразмѣренныя съ этими силами требованія на счетъ воли, вы рискуете оставить народъ безъ земли, и, наоборотъ, расширивъ далѣе возможныхъ предѣловъ требованія на счетъ земли, вы можете оставить его безъ воли. То и другое рѣшеніе должно быть признано, конечно, неудачнымъ, такъ какъ ни земля, ни воля, взятыя отдѣльно, разрѣшить переживаемый народомъ кризисъ немогутъ.

Августъ. Отдѣлъ II.

Можно, конечно, возразить, что революція не задача, а борьба, въ которой необходимо продвинуться возможно дальше. Но если въ этой борьбъ приходится вести операціи одновременно въ двухъ направленіяхь, то необходимо согласовать ихъ между собою. Необходимо, чтобы движущілся по той и другой линіи силы находились въ постоянной связи между собою и поддерживали другъ друга. Иначе далеко выдвинувшійся впередъ отрядъ,—допустимъ даже достаточно сильный, чтобы захватить привлекающую его позицію,—легко можетъ быть обойденъ и отрізанъ, а вмісті съ тімъ и вся кампанія можеть быть проиграна. Приміняя этотъ образъ къ революціи, можно сказать, что ея исходъ въ такомъ случаї быль бы еще боліве неудачнымъ: народъ остался бы и безъ вемли, и безъ воли.

Образы и аналогіи сами по себі, конечно, ничего не доказывають. Если я употребиль ихъ въ данномъ случаї, то лишь для того, чтобы ясніве оттінить характерь задачи, которую предстоить мнів різшить въ дальнійшемъ изложеніи. Само собой понятно, конечно, что революціонный требованія должны быть согласованы и соразміврены съ революціонными силами, такъ какъ иначе они рискують остаться не осуществленными. Кромів общаго характера нашей платформы, чему были посвящены мною предыдущія страницы, я должень поэтому указать и ея разміры. Но установить ихъ не такъ легко, какъ это могло бы показаться съ перваго взгляда. Главное затрудненіе заключается въ томъ, что преділы своей платформы мы должны опреділять сразу въ двухъ направленіяхъ и, такимъ образомъ, різшать дійствительно неопреділенную задачу,—одно уравненіе съ двумя неизвістными.

Линію воли мы желали бы, конечно, продвинуть далеко,вплоть (если взять готовую уже формулу) до «демократической республики». Не менъе далеко мы желали бы продвинуть и линію земли, -- скажемъ вплоть (я беру опять готовую формулу) до «соціализаціи». Мы желали бы конечно, целикомъ перенести въ платформу основныя, какъ я только что напоминалъ, положенія нашей программы: вся воля и вся земля всему народу. Мы желали бы перенести не только эти положенія, но и всю программу. Дело, однако, не въ нашихъ желаніяхъ только, но и въ возможностяхъ. И вотъ спрашивается: возможно ли ставить эти требованія въ качествъ очередныхъ задачъ переживаемаго историческаго момента? Имътся ли въ наличности достаточныя силы и подходящія условія, чтобы осуществить ихъ? Главное же, нѣтъ ли между этими требованіями- не логическаго, конечно, а жизненнагопротиворъчія? Другими словами: ставя въ указанной формъ требованіе о воль, не рискуемъ ли мы отбросить тымъ самымъ силы, нужныя для завоеванія земли? И наобороть: отливая въ приведенную форму требование земли, не лишаемся ли мы тымъ самымъ возможности достигнуть воли? Таковы вопросы, съ которыми мы

должны считаться, имъя дъло съ неопредъленнымъ уравненіемъ. Съ ихъ ръшенія и и долженъ начать опредъленіе размъровъ возможной для даннаго времени соціалистической платформы.

«Демократическая республика» значится въ программахъ-минимумъ двухъ нашихъ соціалистическихъ партій—с.-д. и с.-р. \*). Долженъ сказать, что «программа - минимумъ», какъ ее понимаютъ названныя партіи, по своей конструкціи разнится отъ «платформы». которую желаемъ построить для себя мы. И та и другая нартія включаеть въ свою программу - минимумъ всф требованія, какія она считаетъ необходимымъ предъявить въ рамкахъ буржуазнаго строя, до «полной небъды рабочаго класса» и «установленія въ случав надобности его революціонной диктатуры», какъ выражаются на этотъ счеть с.-р., или, если взять болбе категорическую формулу с.-д., считающихъ «диктатуру пролетаріата» «необходимымъ условіемъ соціальной революціи», до «завоеванія пролетаріатомъ такой политической власти, которая позволить ему подавить всякое сопротивление эксплуататоровъ». Лишь соціализмъ эти партіи не включають въ число своихъ «требованій» \*\*). Такимъ образомъ ихъ программы - минимумъ разсчитаны въ сущности на длительный и даже очень длинный періодъ, при чемъ сами партіи, въроятно, не считають всв свои «требованія» осуществимыми въ качествъ «ближайшихъ политическихъ задачъ», хотя с.-д. и допускають такую квалификацію ихъ въ своей программ'в. Д'вло въ данномъ случав даже не въ силахъ, которыя партіи могли бы собрать, чтобы поддержать свои требованія, а въ условіяхъ, при которыхъ осуществление нівкоторыхъ изъ этихъ требованій становится возможнымъ Укажу хотя бы пропорціональное представительство, значащееся въ программъ с.-р. Возраженій про-

<sup>\*)</sup> Кром'в этихъ партій республика значилась еще въ платформ'в радикальной партій, которая вообще очень далеко выдвинула линію политическихъ требованій при очень укороченной линіи требованій соціальныхъ. Останавливаться на этой попытк'в я не буду, такъ какъ невозможность собрать сколько-нибудь значительныя силы на платформ'в этого типа, повидимому, засвид'ятельствована уже жизнью.

<sup>\*\*)</sup> У с.-д. такая конструкція программы - минимумъ находится, несомивно, въ связи съ ихъ доктриной, признающей нерушимыми до указаннаго момента рамки буржуазнаго строя и требующей по меньшей мѣрѣ — крайне осторожнаго къ нимъ отношенія. Менѣе понятной представляется мнѣ попытка с.-р. построить свою программу по тому же типу. Рамки буржуазнаго строя они отнюдь не считаютъ неприкосновенными и стремятся революціонно изъ нихъ выйти, гдѣ только это окажется возможнымъ. А такая возможность представится, конечно, не одинъ еще разъ до "полной побъды рабочаго класса". Трудно, однако, предусмотрѣть, когда именио и въ какихъ пунктахъ это можно будетъ сдѣдатъ, если только не укладывать, конечно, всей исторіи на прокрустово ложе докрины, ограниченной пресловутыми "рамками" и завершающейся не менѣе пресловутымъ "скачкомъ". Во всякомъ случаѣ взять на себя такую задачу мы бы не рѣшились.

тивъ него не слышно,—и даже «Новое Время», послѣ роспуска Государственной Думы выставило то же «требованіе». Но можно ли его и за всѣмъ тѣмъ — при несложившихся еще партіяхъ — въ такой громадной и разноплеменной странѣ какъ Россія, признать въ полной мѣрѣ осуществимымъ? Выставляя всѣ требованія, за исключеніемъ соціализма, въ одной плоскости, располагая ихъ безъ всякой перспективы, названныя партіи оказываются, конечно, вынужденными дополнять свои программы-минимумъ другими, «программными» же требованіями, излагаемыми ими, обыкновенно, въ видѣ «тактическихъ» лозунговъ. Не въ той, такъ въ другой формѣ властныя велѣнія мысли намъ приходится всетаки приводить въ соотвѣтствіе съ насущными требованіями жизни.

Совершенно иначе считаемъ мы необходимымъ конструировать свою «платформу». Для насъ это «планъ кампанін», разсчитанный не на длинный періодъ (вплоть до соціализма), а лишь на ближайшее время. Въ немъ мы желаемъ «намътить тъ пункты, около которыхъ силы въ данный моментъ должны быть сосредоточены, тв позиціи, которыя ими прежде всего должны быть заняты, и ту линію, на которой онв должны быть выравнены» \*). Эта линіяписалъ я — имъетъ для насъ условное, не столько даже программное, сколько тактическое значеніе: «мы немедленно продвинемъ ее дальше, какъ только убъдимся, что это позволяють наши силы». Остальную часть пути до нашей конечной цъли мы считали бы возможнымъ намътить лишь въ самыхъ крупныхъ чертахъ, какъ «уходящую вдаль перспективу», а не какъ точно формулированныя «требованія». Въ качествъ примъра, если взять таковой изъ области «воли», укажу хотя бы референдумъ. Его, какъ я думаю, можно не включать въ платформу, но не потому, чтобы онъ являлся не желательнымъ или до «полной побъды рабочаго класса» не осуществимымъ, но потому, что его нельзя поставить въ качествъ требованія первой очереди. До реорганизаціи всей государственной власти сверху до низу, до установленія въ стран'в демократическихъ учрежденій, референдумъ-напомню наполеоновскіе плебисциты-могъ бы явиться для свободы даже угрозой.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что нашу «платформу» съ «программами-минимумъ» партій с.-р. и с.-д. нельзя, въ сущности, сравнивать: это несоизмѣримыя величины. Но въ октябрьскіе дни с.-д., а за ними и с.-р. провозгласили «демократическую республику» въ качествѣ лозунга, т. е. выдѣлили это требованіе изъ ряда другихъ въ качествѣ такого, которое подлежитъ немедленному осуществленію. Такимъ образомъ, изъ программы, хотя бы и минимумъ, они перенесли его въ платформу, на которой считаютъ необходимымъ

<sup>\*)</sup> См. "Основныя положенія нашей программы". "Современность", № 1 (марть).

.. . . . . .

и возможнымъ группировать въ настоящее время соціалистическія силы.

Изъ попутныхъ замъчаній, которыя мною сділаны на посліднихъ страницахъ, видно уже, что взять «всю волю» - взять ее въ формъ «демократической республики» -- и при томъ взять немедленно мнв представляется невозможнымь. Демократическая республика мыслить въ себъ, конечно, и федеративное устройство и референдумъ, и пропорціональное представительство и, пожалуй. вамъну постояннаго войска вооружениемъ народа, т. е. всъ наиболъе совершенныя формы, при посредствъ которыхъ можеть быть выражена воля народа, и всв наиболье надежныя гарангін, которыми можеть быть обезпечена его свобода. Безъ этого же будеть республика, но не демократическая, а такая (какъ, напримъръ, во Франціи), которая, можеть быть, хуже монархіи (хотя бы въ Англіи). Немедленно осуществить демократическую республику, -- независимо даже отъ того, имвются ли для этого достаточныя въ странъ силы, -- нельзя уже потому, что для этого требуется извъстный періодъ творческой государственной работы и наличность такихъ условій, какихъ въ Россіи еще не имфется. Взять «всю волю», однимъ, такъ сказать, махомъ, уже поэтому мнъ представляется невозможнымъ. Волей-неволей съ этой стороны наша платформа, какъ бы далеко мы ни желали продвинуть ее, должна быть ограничена.

Ограниченія необходимо будеть поставить, повидимому, п по другой причинъ.

Мы видели, что составъ участвующихъ въ борьбе силь съ объихъ сторонъ разнороденъ, — и каждый изъ противниковъ эту разнородность другой стороны стремится, конечно, въ своихъ интересахъ использовать. Такъ, революція использовала въ своихъ цівляхъ антагонизмъ между помъстнымъ дворянствомъ и правящимъ, между дворянскимъ земствомъ и сановной бюрократіей. Напомню, съ другой стороны, извъстную подъ именемъ «зубатовщины» попытку противопоставить «экономику» «политикъ» и тъмъ самымъ отдалить рабочія массы отъ интеллигенціи. Для общаго усивха революціи крайне важно, конечно, чтобы ея силы до конца остались не разъединенными и даже слились въ одну компактную массу. Въ концъ концовъ, дъло придется въдь имъть, какъ мы видъли, съ очень сильнымъ комплотомъ. Въ виду этого приходится съ крайнею осторожностью относиться ко всему тому, что можеть разъединить революціонныя силы и разорвать ихъ на два, не свяванныхъ между собою отряда – на идущій по линіи «земли» и на идущій по линіи «воли» — которые легко, каждый въ отдельности, могуть быть разбиты.

Однимъ изъ такихъ «камней преткновенія» для русской революціи легко можеть сдёлаться неосторожно выдвинутый вопросъ о республикъ. Выше я упомянулъ уже, что только «земля» заста-

вила крестьянъ выступить въ походъ за «волей». Это не значитъ, конечно, что воля не пужна имъ, что ее не требуютъ ихъ интересы. Въ данномъ случай мы должны считаться, несомивно, съ психологическимъ, а не экономическимъ факторомъ. Тысяча лѣтъ прожито не напрасно, и идея монархіи слишкомъ прочно засѣда въ народное сознаніе. Культивируемыя такъ долго идеи, какъ показываетъ исторія, становятся въ концѣ концовъ силою, которую не всегда бываютъ въ силахъ преодолѣть даже интересы.

Съ этой исихологіей широкихъ массъ необходимо считаться. Вопросъ о республикъ именно потому и требуетъ крайней осторожности, что онъ можетъ, особенно при надлежащей диверсіи со стороны противника, отбросить въ сторону крестьянство. Между тъмъ крестьянство составляетъ главную силу той части революціонной арміи, которая движется по линіи за «землею». Такимъ образомъ, предъявивъ не согласованныя съ даннымъ составомъ силъ и ихъ расположеніемъ требованія насчетъ воли, можно оставить народъ, какъ уже я сказалъ, безъ земли.

. «Земля», какъ мы уже видѣли, важна не только сама по себѣ, но и потому, что она является, не менѣе важнымъ условіемъ для демократизаціи государственнаго строя, чѣмъ даже замѣна монархической формы правленія республиканскою. «Самобытная форма» русской государственности, какъ я уже указывалъ, держится въ значительной мѣрѣ на помѣстномъ сословіи и, главное, одухотворяется имъ. И гораздо важнѣе, какъ я думаю, выдернуть изъ подъ нея эту опору и выжить этотъ духъ, чѣмъ снести шпиль, оставивъ куполъ и все, что отъ него книзу.

Указанными на последнихъ страницахъ условіями, къ сожалънію, не исчернываются, какъ я думаю, препятствія взягь теперь же «всю волю». Намъ приходится ограничить свою платформу съ этой сторены и еще въ одномъ пункть. Я имъю въ виду національный вопросъ—одинъ изъ самыхъ больныхъ и острыхъ вопросовъ, какіе предстоитъ разрѣшить русской революціи. Мы являемся убѣжденными сторопниками права каждой національности на безусловное самоопредѣленіе, — и мы не устанемъ доказывать, что насиліе надъ національностью такъ же недопустимо, какъ и насиліе надъ личностью. Но выставляя свои «требованія», мы вынуждены облечь ихъ въ такую форму, при которой они не могли бы быть восприняты массами, какъ стремленіе къ раздробленію Россіи.

Ви данномъ случав намъ приходится опять-таки считаться съ психологіей варода, воспитанной его тысячельтней исторіей. Въ исторической части мив приходилось уже указывать, какъ сильны еще въ массахъ привитыя имъ всемъ прошлымъ русской государственности націоналистическія чувства. Въ томъ, что эти чувства могутъ разгореться, таится, можетъ быть, самая страшная угрова

или русской революціи и, вмёстё съ тёмъ, для свободы національностей. Нужно предвидъть, что противники предпримуть, быть можеть, еще не одну диверсию въ эту сторону. Къ счастью, обстоятельства складываются - но крайней мфрф, до сихъ поръ они складывались -- въ общемъ достаточно благопріятно съ этой стороны для революціи, въ которой замішаны такіе большіе и сложные интересы. Ни одна національность до сихъ поръ не проявила желанія немедленно отложиться оть Россіи. Можно над'янться, что въ теченіе революціоннаго процесса этого не случится. Конъюнктура такова, что ни у одной, быть можеть, національности ифть достаточныхъ стимуловъ, чтобы теперь же предпринимать борьбу за независимость. Въ общемъ, во всякомъ случав, преобладаетъ и даже царитъ сознаніе, что революцію необходимо совершить соединенными силами. Такимъ образомъ опасная всимшка шовинистическихъ чувствъ въ народъ, которая могла бы погубить общее двло, представляется, къ счастью, малов вроятной.

Само собой поиятно, что, если бы обстоятельства приняли другой обороть и если бы какая національность начала борьбу не только за общую свободу, но и за свою политическую незавнеимость, то не мы, конечно, оказались бы у нея на дорогь. Мы, конечно, употребили бы всв силы, чтобы ослабить тяжелыя для нея и всей Россіи отъ этого послъдствія, при чемъ намъ пришлось бы, въроятно, примириться съ горькой необходимостью отойти со своей программой на долго, быть можеть, въ сторону. Но рисковать всъмъ дъломъ русской революціи изъ-за желанія теперь же до конца довести свою динію,—и при томъ не въ жизни, а только въ платформѣ,—мы не хотимъ и не можемъ. Поэтому мы считаемъ необходимымъ пдти въ массы съ лозунгомъ не независимости національностей, а съ тъмъ «требованіемъ», которое ставить жизнь,—съ требованіемъ ихъ автономности.

Долженъ оговориться, что требованія «независимости» ни одна изъ нашихъ партій не ставить. Если я считалъ необходимымъ отмѣтить въ этомъ пунктѣ предѣлы нашей «платформы», то за тѣмъ, чтобы быть искреннимъ и точнымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ подчеркнуть общность дѣла русской революціи для всѣхъ народностей, входящихъ въ составъ русскаго государства. Въ связи съ этимъ мнѣ хотѣлось бы устранить и одно недоразумѣніе по дапному вопросу. Я имѣю въ виду множественность «учредительныхъ собраній». Учредительное собраніе—то верховное учредительное собраніе, въ которомъ русская революція должна найти свой исходъ,—можетъ быть и должно быть, какъ я думаю, единымъ. Этого требуетъ прежде всего логика. Такое же верховное учредительное собраніе въ той или иной области межетъ появиться не прежде, чѣмъ она отдѣлится отъ Россіи: двѣ верховныхъ воли въ одномъ государствѣ быть не могутъ. Но этого же. какъ я думаю, требуеть

и самое дёло: не только вести, но и завершить его необходемо общими силами,—иначе даже разбитый «комплоть» можеть въ послёднюю минуту восирянуть. И я думаю, что національныя соціалистическія партіи хорошо эту опасность увидять, такъ какъ буржуазія,—а она, какъ я уже сказаль, вёроятнёе всего окажется во глав'в вражеской коалиціи,—на окраинахъ сильнёе, чёмъ въ коренной Россіи.

Сообща же нужно найти и предвлы автономности. Само собой понятно, что въ каждой автономной области для устройства ея ивстныхъ двлъ должно быть созвано затвмъ свое учредительное собраніе. Но это уже будуть подзаконныя, а не суверенныя собранія, и во избъжаніе недоразумвній даже называть ихъ, можетъ быть, следовало бы какъ-инбудь иначе.

#### III.

При посредствъ трудовой группы было выставлено, какъ извъстно, два аграрныхъ проекта: одинъ, получившій названіе проекта трудовой группы (104-хъ), и другой, подписанный 33 ея членами. Подъ темъ и другимъ проектомъ можно встретить одне и тв же подписи. Самое внесение второго проекта въ Думу было сделано не въ виде замены имъ перваго, но въ виде какъ бы нъкотораго - и при томъ предложеннаго въ довольно неръщительной формъ-къ нему дополненія. «Народный Въстникъ», сообщая о готовящемся проекта 33-хъ-къ слову сказать, вовсе не вносившемся ни въ общее собрание трудовой группы, ни въ ея аграрную коммиссію, - между прочимъ писалъ: «этотъ проектъ предлагается не взамфиъ общихъ началъ коммиссіи, принятіе которыхъ (по возможности въ удучшенномъ видѣ) представляется вышеупо мянутымъ депутатамъ весьма желательнымъ, а лишь въ дополненіе къ этимъ общимъ для всей группы началамъ, какъ болфе опредфленное мивніе части членовъ группы». Такимъ образомъ, «начала» у обоихъ проектовъ были «общія», принципіальнаго различія между ними не было.

Я не думаю подвергать эти проекты сейчась подробному разбору. Упоминая о нихъ, я хочу лишь указать на наличность въ общественной средф двухъ аграрныхъ проектовъ, въ основу которыхъ положены одии и тф же начала. Изъ этого слъдуетъ, что разница между ними не столько, такъ сказать, качественная, сколько количественная. Вотъ эту-то именно разницу, имъющую непосредственное отношение къ интересующимъ насъ сейчасъ размърамъ платформы, я и хочу отмътить, не вдаваясь по возможности въ то, насколько общія начала во второмъ проектъ, по сравненію съ первымъ, улучшены.

«Всякая частная собственность отдёльных в людей и семей на

вемлю въ предълахъ Россійскаго государства уничтожается... Вся вемля со встми ея нтрами и водами сбъявляется общею собственностью всего населенія Россійскаго государства»... Таковы наиболье характерныя въ указанномъ отношеніи положенія одного изъ проектовъ. По этому проекту («33-хъ») всю землю предполагается взять сразу. Другой проекть («104-хъ»), стремясь къ той же цтли—къ передачть всей земли въ общенародную собственность—предполагаетъ достигнуть ея рядомъ планомтрныхъ актовъ. Одинъ проектъ предполагаетъ перепрыгнуть изъ стараго строя въ новый, другой—войти въ него размтреннымъ шагомъ. Такова разница между двумя проектами, поскольку ртчь въ нихъ идетъ о переходть отъ стараго строя къ новому.

Изъ газетъ читателямъ извъстно, конечно, что проектъ 104-хъ вырабатывался при дъятельномъ участіи нъкоторыхъ сотрудниковъ «Русскаго Богатства», въ томъ числъ и меня. Такимъ образомъ въ немъ отразилась,—насколько это, конечно, возможно было въ коллективной работъ и при данномъ составъ трудовой группы,—наша точка зрънія на то, какимъ путемъ можно взять землю,—и, стало быть мнъ теперь приходится не столько излагать ее, сколько мотивировать.

Само собой понятно, что всёхъ нашихъ желаній проектъ трудовой группы не выразиль: мы желаемъ взять всю землю и при томъ какъ можно скорёв. Мы готовы были бы «прыгнуть», если бы такой прыжокъ не представлялся намъ чрезмёрно рискованнымъ и даже способнымъ всю нашу платформу опрокинуть. Дёло, какъ я уже сказалъ, не въ желаніяхъ только, но и въ возможностяхъ. Съ этой точки зрёнія представляется крайне интереснымъ, какія именно возможности были нащупаны при обсужденіи аграрнаго вопроса въ трудовой группё. Само собой понятно, что данную въ ней оцёнку возможностей нельзя считать окончательной, но въ общемъ, какъ я думаю, она должна быть принята во вниманіе.

Крайне характерной въ этомъ отношении представляется основная нота, которая все время звучала при обсуждении аграрнаго вопроса въ трудовой группъ, а однимъ изъ крестьянскихъ депутатовъ была даже, въ качествъ таковой, выдълена:

— Насъ послали получить землю, а не отдать ее...

Получить землю... Получить для нынёшних вемледёльцевь. Непосредственное ощущеніе земельной тёсноты, при которой дальнёйшее существованіе сдёлалось невозможнымь, — непосредственное
ощущеніе, что «съ сохой повернуться негдё», что «куренка и то
выпустить некуда» — и заставило нынёшних в землевладёльцевь добиваться земли, революціонизпровало крестьянскую массу. К.-д.,
какъ мы видёли, желають удовлетворить именно это непосредственное ощущеніе, использовавъ въ то же время революціонную энергію крестьянства сообразно со своими планами. Мы не должны и
не можемъ, конечно, удовлетвориться этимъ: опираясь на несо-

вебмъ ясно сознаваемые крестьянской массой интересы, мы должны иостараться возможно поливе обезпечить ихъ и, вмъстъ съ тъмъ, возможно дальше продвинуть жизнь къ нашей конечной цъли.

Мы не должны скривать отъ себя, что отъ непосредственнаго ощущенія земельной тісноты до обращенія земли въ общенародную собственность разстояние очень большое. Крестьяне страстно желають получить землю, но прежде всего каждый крестьянинъ, каждая деревня--для себя. Отсюда,конечно, происходять и эти споры между селеніями, кому какая должна достаться земля, -- споры доходящіе, какъ нав'єстно, до ссылокъ на то, какому барину какая деревня принадлежала. Отсюда и эти попытки заранве «записать» за собою ту или иную землю путемъ покупки ея, хотя бы и безъ намърснія платить за нее деньги, черезъ крестьянскій банкъ. Такого рода фактовъ, крайне характерныхъ для исихологіи аграрнаго движенія, можно было бы привести не мало. На ряду съ этимъ, необходимо отмътить довольно равнодушное отношение крестьянской массы къ формамъ, въ какихъ можетъ она получить вемлю. Въ самомъ дѣлѣ: когда человѣкъ страшно голоденъ, то не все ли ему равно, какъ утолить свой голодъ, -- стоя, сидя или даже лежа? Въ общемъ крестьянство склонно, конечно, представлять, что оно получить землю въ тъхъ именно формахъ, съ какими уже сродинлось, въ какихъ владъетъ имъющеюся теперь у него землею. Въ мѣстностяхъ съ общиннымъ землевладѣніемъ крестьяне въ массв представляють дело, конечно, такъ, что земля будеть поделена между деревнями; тамъ. гдъ господствуетъ нодворное землевладъніе или развито купчее, преобладають, въроятно, ожиданія, что земля будеть дана въ «собственность». Таково, въ сущности, то «непосредственное ощущение», о которомъ и только что упоминалъ и которое должно послужить въ самомъ низу, въ наиболее широкихъ кругахъ населенія опорой для нашей платформы.

Нужна, конечно, большая работа сознанія для того, чтобы населеніе свою личную или деревенскую нужду обобщило, какъ нужду общепрестьянскую и тъмъ болье, какъ общенародную. Несомнънно, что крестьянская мысль въ этомъ направлении уже работаетъ и очень много уже ею сделано. Въ великой борьбе за землю жизнь противопоставила престьяяъ помещикамъ, трудящійся классъ правящему. Самый переходъ земли рисуется при этомъ, какъ переходъ ея отъ нетрудящихся къ трудящимся. Таковъ общій смыслъ, какой крестьянство вкладываеть въ борьбу, таковъ общій характеръ предъявляемыхъ имъ требованій. Этотъ взглядъ можно, повидимому, считать достаточно хорошо уже усвоеннымъ массой. По крайней мірів, аграрная коммиссія трудовой группы единодушно исходила изъ него, при чемъ первый же пунктъ выработанныхъ ею положеній въ первоначальной редакціи гласилъ: «главная ціль аграрнаго закона должна заключаться въ томъ, чтобы земля находилась въ рукахъ техъ, кто ее своимъ трудомъ обрабатываетъ».

Во встать дальный шихь обсужденияхь это положение представлялось безспорным и не вызывало, въ сущности, разногласій. Преставитель соціаль-демократической партіи (большевиковъ), выступившій въ одномъ изъ застданій съ предложеніемъ подтянть землю на «пайки» и раздать ее встать, занятымъ нынт въ сельскомъ хозяйствъ, независимо отъ того, будуть ли они сами ее обрабатывать или извлекать доходъ путемъ сдачи въ аренду, былъ встртченъ столь не сочувственно,—и именно благодаря уклоненію отъ трудового принципа,—что предпочелъ уйти, не пытаясь больше повліять на собраніе.

Земля—трудящимся на ней... Это уже нѣчто большее, чѣмъ безформенное и довольно зыбкое «непосредственное ощущеніе». И я думаю, что именно этотъ «камень», приготовленный для насъ жизнью, мы должны положить «во главу угла» нашей платформы.

Отъ положенія: «земля—трудящимся» до обращенія ея въ общенародную собственность, конечно, далеко еще. Можно опасаться, что въ крестьянской средв подъ «трудящимися» понимаются "нынъшніе земледъльцы" и масса, быть можеть, не задумывается даже надъ твиъ, что можеть произойти, если земля будеть укрвплена за ними. Даже въ трудовой группъ окончательная редакція перваго положенія, въ которой говорилось уже объ обращеніи земли въ общенародную собственность, могла быть принята-и то не безъ преній-лишь посль того, какъ вопросъ быль обсуждень во всемъ его объемъ. Повторяю: до укръпленія въ массовомъ сознаніи принцина націонализаціи далеко еще, и работа въ этомъ направленіи предстоить еще большая. Но я надёюсь, что она можеть быть выполнена путемъ пропаганды и агитацін, и что крестьянство въ масст своей выскажется въ решительную минуту за нередачу земли въ общенародную собственность, такъ какъ эта форма лучше всего можетъ обезпечить землю за трудящимися па ней.

Было бы, однако, опасно, какъ я думаю, сдвинуть илатформу съ этого «камня», какой заложенъ для нея жизнью въ происходящей борьбъ за землю. Въ виду этого представляется далеко не лишнимъ присмотръться къ его размърамъ.

Земля—трудящимся... Я уже сказаль, какимъ путемъ этотъ выводъ получился въ народномъ сознании: это результать борьбы съ нетрудящимися. Онъ могъ бы быть полученъ, конечно, и иначе. Въ той же крестьянской средѣ, несомивнио, имѣются люди, которые пришли къ нему не отъ интересовъ, а отъ идеаловъ, т. е. пришли такимъ же путемъ, какимъ пришли къ нему и мы съ читателемъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ та же самая формула можетъ имѣтъ болѣе широкій смыслъ: она можетъ диктовать не только распредѣленіе земли между классами, но и заключать въ себѣ директивы справедливаго распредѣленія ея между самими трудящимися. Но для крестьянской массы смыслъ этой формулы, несомивно, уже. Какъ я уже сказалъ, переходъ земли рисуется ей, какъ переходъ

ея отъ нетрудящихся къ трудящимся; перераспредвленія земли между самими трудящимися—въ видв отобранія ея у однихъ и отдачи ея другимъ—она, несомнівню, не мыслить.

- Насъ послали получить землю, а не отдать ее...

И трудовая группа признала невозможнымъ отбирать землю—даже только въ смыслѣ объявленія ея общенародною собственностью —у нынѣшнихь земледѣльцевъ, у тѣхъ, кто ее обрабатываетъ своими руками. Въ качествѣ практическаго выхода она проектировала оставить надѣльныя земли и частновладѣльческія въ предѣлахъ трудовой нормы за нынѣшними ихъ владѣльцами, предпринявъ въ то же время рядъ мѣръ, которыя предотвратили бы возможность скопленія ихъ въ одяѣхъ рукахъ и обезпечили бы постепенный переходъ ихъ въ общепародную собственность.

Этотъ отказъ отъ намфренія взять всю землю сразу долженъ быть признанъ, при данных условіяхъ, какъ я думаю, вполнъ цвлесообразнымъ. Среди крестьянъ, какъ я уже сказалъ, несомивино имвются идеалисты, чаще всего съ религознымъ оттвикомъ-готовые продвинуть вопросъ о земль очень далеко. Читая крестьянскія письма и статьи по земельному вопросу, - а такихъ мнв пришлось видеть не мало-я не разъ поражался совпаденіемъ излагавшихся въ шихъ илановъ, авторы которыхъ нередко исходили въ своей аргументаціи оть твореній блаженныхъ Оригена и Августина, съ нашими планами, заимствованными у совствъ другого рода мыслителей. Я знаю, что многолюдные митинги нередко удается увлечь справедливостью, какую заключаеть въ себв націонализація или соціализація земли. Аграрное движеніе въ цв. ломъ, несомивино, заключаетъ въ себв значительную примвсь энтузіазма, чуждаго какого-либо личнаго и даже классового эгоизма,и чъмъ больше этого идеализма въ него будетъ привнесено и чъмъ шире онъ будетъ, тъмъ и самое движение будетъ, конечно, сильнъе и побъдоноснъе. Я допускаю даже, что революціонное возбужденіе массъ достигнеть въ конців концовъ такой высоты, что смоеть многія изъ такихъ преградъ въ народной психологіи, которыя кажутся намъ теперь непреодолимыми. Но строить целикомъ на этой возможности свою платформу, класть «во главу угла» ея не интересы, а идеалы было бы, какъ я думаю, опасно. Въ частности было бы опасно возбудить и вопросъ о перераспредвленіи вемли между трудящимися, т. е. рисовать аграрную реформу въ видъ «всеобщаго поравненія».

Вѣдь это значило бы борьбу классовъ осложнять борьбой внутри самого трудового крестьянства. Допустимъ даже, что увлеченные борьбой съ помѣщьками и правительствомъ, отдѣльные дворы и деревни забудутъ на время свои интересы, Но вѣдь когда придется дѣлить шкуру убитаго звѣря, эти интересы, несомнѣнно, выплывутъ. Вт. рѣшительную минуту, когда народъ получитъ, наконецъ, возможность сказать свое властное слово, что же дѣлать съ

съ землею, значительная часть трудового крестьянства изъ опасенія, —можеть быть, даже неосновательнаго, — потерять ту или иную долю своей земли легко можеть отшатнуться отъ аграрнаго проекта, построеннаго на принципъ всеобщаго поравненія, а вмъстъ съ тъмъ и отъ самой идеи обращенія земли въ общенародную собственность.

Больше того: мнъ представляется опаснымъ даже возбуждать въ настоящее время вопросъ о всеобщемъ поравнении и даже давать поводъ думать, что предполагается осуществить начто полобное. Предубъждение, замъчаемое въ крестьянахъ нъкоторыхъ мъстностей противъ обращения земли въ общенародную собственность. какъ и вообще недовърчивое отношение въ крестьянской средъ къ проектамъ націонализаціи, основано въ значительной своей мъръ на мысли, что осуществление такихъ плановъ связано съ непремъннымъ отобраніемъ земли у тъхъ, кто имъетъ ея больше, чъмъ придется по среднему разсчету. Эта мысль, какъ извъстно, усиленно внушается крестьянамъ справа, причемъ противники напіонализаціи не брезгають завідомою ложью даже тогда, когда приводять цифры. Напомню хотя бы сообщение по аграрному вопросу, сделанное гг. Стишинскимъ и Гурко русскому народу, въ которомъ они довольно недвусмысленно намеками крестьянамъ, что Государственная Дума намърена отобрать землю у всъхъ, у кого ея окажется больше 4-хъ десятинъ. Можно думать, что подъ вліяніемъ этихъ именно внушеній и вызываемыхъ ими опасеній крестьяне нѣкоторыхъ мѣстностей высказываются за частную собственность \*). При такихъ условіяхъ «уничтоженіе частной собственности» и «объявление всей земли общенародною собственностью», проектируемыя въ качествъ единовременнаго акта, даже если за нимъ не мыслится всеобщаго поравнения съ отобраниемъ земли у

<sup>\*)</sup> Были сторонники "собственности" и въ трудовой группъ, — какъ среди членовъ ея, такъ и среди гостей, въ значительномъ числъ, какъ извъстно, являещихся съ разныхъ сторонъ Россіи въ квартиру на Невскомъ въ домѣ № 116. Но когда съ ними переходили къ подробному обсужденію вопроса, то неръдко оказывалось, что они ничего не имъютъ противъ запрещенія продавать землю, закладывать, дарить и даже сдавать на долгій срокъ въ аренду. Больше всего они озабочены были тъмъ, чтобы землю не отбирали, если самъ владълецъ или его прямые наслъдники могутъ ее обработать сами. Пришлось мив между прочимъ разговаривать съ депутатами, присланными въ трудовую группу отъ польскаго крестьянскаго союза. Съ перваго же слова они заявили, что ихъ союзъ противъ націонализаціи и стоитъ за передачу земли крестьянамъ въ соб ственность. Изъ дальнъйшихъ разговоровъ выяснилось, однако, что собственность они проектирують такую, которая ни въ коемъ случав не можетъ сосредоточиться въ однъхъ рукахъ и дать такимъ образомъ въ результать помъщика. Такимъ образомъ со словомъ націонализація, повидимому, происходить нъчто подобное тому, что и со словомъ республика. Будучи склонны усвоить въ папоолъе существенныхъ чертахъ новое понятіе, крестьяне желають связать его со старымъ титуломъ.

трудящихся, легко можетъ дать поводъ къ недоразумѣніямъ и быть использовано противниками націонализаціи, чтобы скомпрометировать самую идею. Было бы поэтому цѣлесообразнѣе, какъ я думаю, даже въ этомъ видѣ линію «земли» не доводить до конца въ платформѣ и сразу признать, что земли въ предѣлахъ трудовой нормы оставляются во владѣніи теперешнихъ владѣльцевъ, съ необходимыми, конечно, ограниченіями ихъ правъ въ интересахъ націонализаціи.

Лишь такимъ путемъ, базируясь на трудовомъ принципѣ, какъ онъ усвоенъ народнымъ сознаніемъ, націонализація и можетъ быть по моему осуществлена. Иначе же отъ нея можно отпугнуть даже тѣхъ, кто движется по линіи за землею.

А. Пѣшехоновъ.

## Каламбуристы.

Когда конституціонно-демократическая партія полупереименовала себя въ «партію народной свободы», признаюсь, миж лично очень хотёлось сказать:

— Вотъ люди, которые знають толкъ въ каламбурахъ.

Подъ каламбуромъ понимають обыкновенно забавную игру словами. Но каламбуръ не только забава и не только игра. Гораздо чаще это очень серьезная вещь, которая давно нуждается въ большомъ историко-психологическомъ пзслёдованіи. Но «мы исторіи не пишемъ»—такъ же, какъ не пишемъ и психологіи. А общій смыслъ, надёюсь, уловить не трудно: стоитъ лишь сравнить «кадета», который говоритъ: «граждане, подавайте голоса за нашу к.-д. партію», съ другимъ или тёмъ же «кадетомъ», который взываетъ: «граждане, подавайте голоса за народную свободу»... И положеніе гражданина, подающаго свой голосъ, тоже можетъ весьма зависёть отъ каламбура: одно настроеніе, если просто опускаещь въ урну «кадетскій бюллетень», и другое - если можно сказать съ гордостью: «я за народную свободу». Въ гагетахъ к.-д. партіи мнѣ приходилось читать, что избиратели даже крестились при этомъ благоговъйно:

— Сподобилъ, молъ, и меня Господь за народную свободу потрудиться...

Не берусь доказывать, по существу, что к.-д. партія, если и можеть называть себя партіей «свободы», то лишь «свободы конституціонно-монархической», а отнюдь не пародной. Не берусь до-

казывать это не потому, что у меня нътъ желанія. Желаніе-то было и осталесь. Но нонышка самымъ академическимъ образомъ объяснить, какая разница между свободой к.-д. и свободой народною, закончивась тъмъ, что редакторъ, напечатавшій мою статью, привлеченъ къ ответственности по 128 и 129 статъе уголовнаго уложенія, а журналь «пріостановлень». Послів столь краснорічивой справки въ главномъ управлении по дёламъ нечати и у прокурора петербургской судебной налаты г. Камышэнскаго отъ споровъ по существу я воздерживаюсь. А съ формальной стороны споръ, пожалуй, не нуженъ. Въдь, к.-д. сами прекрасно знаютъ, что привцииъ народной свободы свойствененъ ивсколькимъ партіямъ, что это принципъ общій, напр., и для с.-д. и для с.-р.; знають они также, что логика возбраняеть заменять частныя понятія общими, и что присвонвать только себъ общее достояніе не следуеть. Все это, повторяю, имъ прекрасно известно, и, безъ сомн вав в шено. А доказывать изв стное и вав в шенное не значить ли ломиться въ открытую дверь?

Позвелю себъ привести примъръ, быть можетъ, ръзкій и для нъкоторыхъ самолюбій обидный. Но онъ, мнь кажется, хорошь, какъ иллюстрація. Въ Духовіцинскомъ у., по словамъ «Смоленскаго Въстника», года два назадъ полковникъ А. Н. Тихановскій продалъ свои луга въ имфнін Мугнево купцу Попильскому. А Попильскій продалъ эти луга крестьянамъ трехъ деревень: Язвище, Борисовщина и Боръ. Сделка совершена по всемъ правиламъ. Въ нынешнемъ году крестьяне захотели было косить новокупленные луга. Вдругъ явился повъренный полковника Тихановскаго съ 20 стражниками и сталъ прогонять крестьянъ. Правда, двадцати стражниковъ оказалось мало. И они принуждены были удалиться. Но полковникъ Тихановскій «увхаль нанимать казаковь» \*). На этомь сообщение смоленской газеты оканчивается. Однако, всв мы понимаемъ, что духовщинскому полковнику вовсе не надо быть Колумбомъ, чтобы открыть Америку: если солдаты и казаки послушно «усмиряють», если они въ Тамбовской губерніи «послушно» взыскали убытки помъщиковъ съ прибылью, то не менте послушно будуть воспомоществовать всякому вообще коммерческому предпріятію. Ежели ты дворянинъ, и къ тому же удостоенъ чинами, то поговори съ исправникомъ-опъ тебъ дастъ стражниковъ; не хватить стражниковъ-возьми казаковъ или драгунъ, и земля твоя, а сверхъ того можешь получить, подобно сподвижникамъ и родственникамъ Луженовскаго награду отъ придворнаго въдомства за усмирение крестьянъ. Необыкновенная доступность средствъ, и чрезвычайная выгода целей делаетъ положеніе à la Тихановскій прямо таки неуязвимымъ. Въ самомъ дёль, что вы скажете этому полковнику? Что «частная собственность непр косновенна»? что нельзя проданное отнимать? что его

<sup>\*)</sup> См. "Товарищъ", № 31.

поступки предосудительны? что не токмо землю, но и носовые платки присваивать грѣхъ? Но, вѣдь, все это онъ и безъ васъ знаетъ, слышалъ, училъ въ школѣ, читалъ въ книгахъ; обо всемъ этомъ онъ, вѣроятно, по долгу службы не разъ говорилъ своимъ подчиненнымъ. И быть можетъ, говорилъ такъ же горячо и искренно, вакъ горячо и искренно к.-д. убѣждали г. Столыпина не игратъ словами: «законность», «порядокъ», «свобода»... Но бываютъ, видимо, такіе моменты исторической жизни, когда даже люди, которые во всѣхъ отношеніяхъ не полковнику Тихановскому чета, начинаютъ разсуждать, подобно общензвѣстному дикарю:

— Не хорошо, если другіе делають нехорошо, а что я самъ делаю, то бываеть или выгодно, или невыгодно.

Повидимому, нѣкоторые общественные круги поражены особаго рода эпидеміей: желаніемъ оцѣнивать свои поступки исключительно съ коммерческой точки зрѣнія. И мнѣ кажется, что именно благодаря этой эпидеміи нашъ политическій лексиконъ обогатился новыми словами: «партія мирнаго обновленія», и краткою передѣлкою ихъ: «меоны».

Въ самомъ дѣлѣ: что значатъ эти слова: «мпрное обновленіе»? Это не политическая формула, а общее мѣсто, котораго не чужда ни одна изъ бывшихъ, нынѣшнихъ и, по всей вѣроятности, будущихъ политическихъ организацій. Даже въ высшей степени боевая «Народная Воля» 25 лѣтъ назадъ страстно жаждала мирнаго обновленія, что и доказала своимъ знаменитымъ письмомъ Александру III.

Мирнаго обновленія и теперь всв желають; думаю, что даже департаментъ подиціи прекратилъ бы печатаніе погромныхъ прокламацій, если бы уб'вдился, что желательнаго ему «обновленія» можно достигнуть безъ погромовъ, и безъ кровопролитія. И если возможенъ споръ о томъ, насколько данная политическая конъюнктура позволяеть разсчитывать только на мирныя средства, то вообще о предпочтительности мирной тактики никакихъ споровъ быть не можеть. На кровопролити ради самого процесса кровопролитія никакой организаціи не построишь. Будь, въ самомъ ділі, мирное обновление возможно, этому обрадовались бы и с.-р., и с.-д., не говоря уже о к.-д. Миролюбіе есть общечеловъческій, родовой признакъ. И точно также жажда обновленія-родовой признакъ И когда родовые признаки объявляеть своею личною собственностью группа, все политическое творчество которой свелось пока лишь къ тому, что она сумвла съ буквальною почти точностью переписать «программу партіи демократических реформъ», то невольно спрашиваень себя:

— Что это значить? Почему эти господа увъряють, будто только они одни «меоны» а всъ прочіе не «меоны»? Какъ понять столь непостижимую игру природы: г. Милюковъ желаеть обновленія, и г. Гейденъ желаеть обновленія; г. Милюковъ сторонникъ

мирныхъ средствъ, и г. Гейденъ сторонникъ мирныхъ средствъ Между тѣмъ оказывается, что только графъ Гейденъ называется «партіей мирнаго обновленія», а г-на Милюкова, если слѣдовать этой странней терминологіи, надо называть «партіей военныхъ дѣйствій».

Очевидно, это не терминологія, а лишь новое изобрѣтеніе въ области политическаго каламбура. И если хотите, каламбуръ графа Гейдена не такъ плохъ, какъ на первый взглядъ кажется.

Представьте себъ обыкновенного обывателя, который только что потрясенъ, ну, хотя бы, трагедіей подъ названіемъ: «Тайны жельзнодорожнаго жандарма Запольскаго, или смерть депутата Герценштейна». Онъ чувствуеть, что эта смерть, быть можеть, не последняя, и что не все грядушія убійства будуть сфабрикованы подъ анонимной фирмой «коморры». На его глазахъ какой-то поручикъ Смирнскій печатно вызываетъ «съ разрѣшенія начальства» на дуэль другого депутата Якобсона, при чемъ до того не стъсняется, что прибъгаеть къ пріему застращиванія («иначе, пишуть секунданты г. Смирнскаго г. Якобсону въ «Новомъ Времени», вы рискуете всеми последствіями для лиць, уклонившихся отъ дуэли»). Обыватель не такъ ужъ глупъ. Онъ хорошо знаетъ, что офицеры вообще не должны вызывать депутатовъ на дуэль, ибо, въ противномъ случав, законодательное собраніе попадеть подъ армейскій терроръ. Знаетъ онъ также, что дуэли штатскимъ строго воспрещены, и что, по закону, письмо секундантовъ г. Смирискаго въ «Новомъ Времени» при другихъ обстоятельствахъ прокуроръ Камышанскій истолкуєть, какъ призывъ къ неповиновенію законамъ, и подведетъ подъ 3 п. 129 статьи уголов. улож. А если начальство, тъмъ не менъе, «разръшило» г. Смирнскому «дъйствовать». го это трудно иначе понимать, какъ первый шагъ на пути къ подчиненію будущей Государственной Думы видамъ россійскаго офицерства, или, върнъе, видамъ тъхъ, кому офицерство, въ свою очередь, подчинено. Понимаеть обыватель, что офицеръ, вызвавшій на дуэль челов'яка, не ум'яющаго влад'ять орудіями убійства, риску почти не подвергается, а если убьеть, то... случаи бывали. Въдь получилъ же штабсъ-ротмистръ Меллеръ-Закомельскій флигель-адъютантское званіе, посл'є того, какъ убилъ мирового судью Каргопольцева, и убилъ не на дуэли, а путемъ «простого нападенія», по тому поводу, что Каргопольцевь не одобриль пріемовь карточной игры, къ какимъ прибъгалъ его братъ (Меллеръ-Закомельскій младшій). Відь за попытку поступить съ убійцей, а нынъ генераломъ Меллеръ-Закомельскимъ, по закону военносудная коммиссія получила строгій выговорь, а капитану Шишкову, производившему дознаніе, предложено было подать въ отставку. Правда, это случилось давно, когда еще люди были такъ же глупы. какъ юнкеръ Асмусъ, который, узнавши о карьеръ Меллеръ-Закомельскаго, тоже поспъшиль совершить убійство и на допрост объяс-Августъ. Отдълъ II. 14

нилъ: «Убилъ потому, что желаю получить флигель-альютантство» \*)... Но въ томъ-то и горе, что теперь люди «поумнъди» и хорощо различають, кого убивать разръшается. Задумается обыватель и налъугрозой «всёми послёдствіями для лиць, уклонившихся отъ дуэли». Нельпая угроза. Какія посльдствія? Съ общечеловыческой точки врвнія, отказъ отъ дуэли — гражданское мужество. Съ юридической. — для «штатскаго» человъка уклонение отъ дуэли — обязанность. Съ житейской — офицеры лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка весьма уклонились отъ дуэли съ г. Рыкачевымъ, и никакимъ последствіямъ, не подвергались. И тъмъ не менъе, это - угроза и при томъ съ разрешенія начальства; это—симптомъ, что бывшихъ членовъ Государственной Думы «разрѣшено» подвергать послъдствіямъ всьми тайными и явными, легальными и нелегальными средствами... Я остановился на вызовѣ г. Смирнскаго, «обрекшаго» депутата № 2 «мечамъ и пожарамъ», лишь для примъра, просто потому, что отъ этого случая сильно пахнеть человъческою кровью. Но такихъ случаевъ, сильно пахнущихъ человъческою кровью, теперь страшно много. Обыватель потрясенъ, придавленъ, онъ жаждетъ мира, какъ путникъ воды, когда онъ изнемогаетъ отъ жажды въ пустынъ. И вдругъ передъ нимъ является «меонъ» и говоритъ:

— Я дамъ тебъ обновленіе и миръ, если опустишь въ урну мой бюллетень...

Повторяю, передо мною обыкновенный обыватель, который политическую конъюнктуру учитываеть плохо, споровь изъ-за мирной и боевой тактики не усваиваеть, и въ глубинъ дупи таитъ въру, что хоть «въ нашъ въкъ не бываеть чудесъ», а всетаки есть такіе маги, волшебники и престидижитаторы, профессора черной, бълой, индійской и египетской магіи, которые какъ только скажутъ разъ, такъ на аароновой палкъ появятся листья, скажутъ два—палка зацвътетъ, скажутъ три—виноградъ кушай. И на основаніи какихъ данныхъ обыватель не повъритъ, что «меонъ» и есть тотъ именно профессоръ, по слову котораго аароновъ жезлъпрозябаетъ, цвътетъ и плодоноситъ? Это, во-первыхъ.

А во-вторыхъ... Признаюсь, смыслъ словъ «мирное обновленіе» меня нѣсколько смущаетъ именно потому, что однимъ изъ родоначальниковъ этого каламбура состоитъ графъ Гейденъ. Повидимому, графъ Гейденъ или недостаточно вдумался въ этотъ смыслъ, или вовлеченъ другими въ явно невыгодную сдѣлку. Дѣло-то вотъ въ чемъ. Каламбуръ: «народная свобода», безъ сомнѣнія, прекра-

<sup>\*)</sup> Эти черты изъ жизни г. Меллеръ-Закомельскаго были подробно разсказаны газетою «Русскій Туркестанъ». Мы ихъ заимствуемъ изъ журнала. «Щитъ» № 8, гдѣ упоминается и о пагубномъ значеніи примъра Меллеръ-Закомельскаго на юнкера Асмуса. Характерно, между прочимъ, слѣдующее: съ легкой руки «Русскаго Туркестана», прошлое г. Меллеръ-Закомельскаго получило чрезвычайно широкую огласку, однако, г. Меллеръ-Закомельскій не счелъ ни возможнымъ, ни нужнымъ выступить съ своими объясненіями

сенъ во всѣхъ отношеніяхъ, но онъ ни къ чему не обязываетъ третьихъ лицъ. И если не только обыватель, но даже самъ частный приставъ спроситъ меня: «принадлежите ли къ партіи народной свободы», я отвѣчу съ твердостью:

- Нътъ, не принадлежу.

И сдѣлаю это безъ боязни, ибо знаю, что противленіе свободѣ начальствомъ даже поощряется, и никто меня въ кадетскій лагерь мѣрами полиціи не потацитъ. Значительно коварнѣе въ этомъ отношеніи каламбуръ «истинно русскіе люди». Одинъ знакомый разсказывалъ мнѣ, какъ онъ недавно имѣлъ удовольствіе понравиться жандармскому унтеръ-офицеру.

- Вижу,—сказалъ унтеръ,—что вы совсемъ хорошій человеть... Знаете что: запишитесь въ нашъ союзъ...
  - Это въ какой? -- спросилъ мой знакомый.
  - А это, значить, въ союзъ истинно русскихъ людей...
  - Не могу, голубчикъ.
- Почему?—насторожился вдругь жандармъ.—Развѣ не нравится?
- Нравится-то нравится... Да только не смѣю считать я себя истинно русскимъ... Бабушка у меня была еврейка.

И хоть унтеръ-офицеръ увърялъ, что «это дъло» плевое, которое начальство въ одинъ мигъ устроитъ, но знакомый мой твердо стоялъ на своемъ.

— Не смѣю... Боюсь на томъ свѣтѣ Господь Богъ за самозванство накажетъ...

Въ концѣ концовъ бабушка-еврейка помогла. Жандармъ согласился, что, дѣйствительно, коли по совѣсти разсуждать, то примѣсь «жидовской крови» къ союзу истинно русскихъ людей не подходитъ. Боюсь, что отъ «мирнаго обновленія» даже бабушка не спасетъ. Это—самая лучшая кличка, какую только можно придумать для правительственной партіи, проповѣдуемой «Новымъ Временемъ» и «Россіей». Пусть для насъ эта кличка лишь слова, и при томъ совершенно неопредѣленныя; но ве надо забывать, что кромѣ насъ, есть еще департаментъ полиціи, который каламбуры понимаетъ буквально и мыслить исключительно каламбурнымъ методомъ.

— Въ партію мирнаго обновленія не хочетъ, значитъ—не мирный. А разъ не мирный,—значитъ, революціонеръ.

Въ Англіи терминъ «мирное обновленіе», казался бы, пожалуй, не столько политическимъ, сколько сектантскимъ, вродѣ «арміи спасенія». Въ Россіи—увы!—отъ него пахнетъ, быть можетъ, очень тонкой, быть можетъ, неуловимой, какъ тончайшіе духи, но аппеляціей на имя его превосходительства г. Трусевича. И нельзя скрыть, что подъ этой аппеляціей подписались люди, на глазахъ которыхъ соціалисты могли заниматься политической дѣятельностью, лишь подъ прикрытіемъ кадетскаго флага, а въ мѣ-

стахъ сугубой охраны, вродъ Екатеринослава, завъдомые калеты вынужлены были записываться въ дагерь октябристовъ и правопорядковпевъ... Нынъшніе «меоны» не отсутствовали, когла, напр... ланифогтъ екатеринославскій, г. Сандецкій, говорилъ: «Мы. правительство, сторонниковъ свободы не преследуемъ, кто хочетъ свободы—пожалуйте въ союзъ 17 октября, а «кадетовъ» сажаемъ въ тюрьму, ибо они революціонеры», и на этомъ основаніи полвергаль тюремному заключенію даже такихь ультра-дойяльныхъ людей, какъ директоръ коммерческаго училища А. С. Синявскій и старшій эпидемическій врачь И. А. Бутаковь, которыхь считаль безупречными въ политическомъ отношении даже покойный губернаторъ графъ Келлеръ. Правда, дъйствительные и отставные октябристы видъли также, до какой степени гг. Сандецкіе были жалки и безпомощны, когда приходилось аргументировать ихть собственную точку зрвнія, какъ терялись они, когда надо было объяснить, почему октябристь-не революціонерь, а калеть-революціонеръ. Безъ сомнічнія, единомышленники гр. Гейдена понимають, что терминь «мирное обновленіе» дасть мыслительному аппарату гг. Сандецкихъ несокрушимую опору. Но въ томъ-то и бъда, что пъло имъетъ такой видъ, словно люди задавались пълью сфабриковать для нашихъ ландфогтовъ аргументацію.

Да, каламбуръ отставныхъ октябристовъ не плохъ. Вопросъ лишь въ томъ, насколько онъ выгоденъ и кому. Вообще говоря, я боюсь, что политика каламбуровъ есть по существу самоудаленіе и самоотграниченіе отъ народныхъ массъ. А слѣдовательно, какъ методъ, онъ діаметрально противоположенъ тому, какой нуженъ для сколько-нибудь значительнаго политическаго дѣла. Вполнѣ вѣрю к.-д.-имъ газетамъ, что были «простолюдины», которые, положивши въ урну бюллетень, истово крестились и произносили вслухъ молитву:

— Слава Тебѣ, Господи, сподобился и я за народную свободу...

Но надѣюсь, отъ тѣхъ же газетъ не укрылось глубокое недоумѣніе «простонародья» по поводу знаменитыхъ кадетскихъ законопроектовъ о свободѣ:

— Какъ же, молъ, такъ? Говорили: «народная свобода», «народная свобода», а замъсто того хотять на каторгу и на поселеніе ссылать людей за газетныя статьи?

Надъюсь также, лидеры к.-д. еще не забыли, что несмотря на всё усилія, имъ не удалось сколько-нибудь удовлетворительно объяснить, почему въ законопроекте о свободе собраній нужно запретить собранія на полотне железной дороги и не нужно запрещать на крышахъ горящихъ домовъ, на телеграфныхъ проводахъ, на неокрепшемъ льду рекъ и озеръ и многихъ другихъ местахъ, столь же мало подходящихъ для скопленія массъ, какъ и железнодорожное полотно. Безъ сомненія, помнять к.-д. и ту

нодозрительность, какую они «заслужили», отстаивая неприкосновенность этого здополучного полотна. Суть-то въ томъ, что каламбуръ, быть можетъ, и хорошее средство, и цълесообразное, но только въ періодъ агитаціи. А когда начинается самое д'яло, то каламбуромъ не отдълаешься. Возможно, что каламбуръ помогаеть временно стянуть массы, хотя опыть свидетельствуеть, что даже конституціонно-демократическая партія, по своему составу, отнюдь не демократична. Но когда массы стянуты, когда на сцену выступили ихъ реальныя потребности, то и разговоръ придется вести на языкъ реальностей, на языкъ фактовъ и логики. Не хитрая, въ самомъ дълъ, штука выкинуть флагъ съ надписью «мирнее обновленіе». Для этого достаточно обладать нівкоторымь запасомъ моральной небрезгливости. Но провести «обновленіе», удовлетворить народныя потребности во всей ихъ остротъ и полнотъ путемъ полюбовнаго разговора съ г. Треповымъ, убъдить г. Столыпина, чтобы онъ перековаль блиндированные автомобили на плуги, это-предпріятіе, которое, право же, ничемъ не хуже сеансовъ черной и бълой магіи. Надежда же совершить чудо всегда индивидуальна. Кандидать въ чудотворцы боится толпы. По свой ству своихъ занятій онъ можетъ лишь сказать:

— Довърьтесь мнъ, и я «препобъжду природу», — тамъ за кулисами, куда входъ постороннимъ воспрещается...

Увы, реплики въ этомъ родъ мы уже слышали отъ к.-д. въ отвътъ на наше недоумъніе, какъ можно кордегардію превратить въ «храмъ свободы». И что другое намъ могутъ сказать новоявленные чудотворцы-«меоны», эти монархисты-конститупіоналисты, не пожелавшіе или не им'ввшіе мужества назвать себя партіей монархистовъ-конституціоналистовъ, эти защитники частной собственности, по той или другой причинъ не принявшіе названія «лартія охранителей частной собственности»? Появись такія партіи открыто, чернымъ по білому, мы бы признали ихъ историческую необходимость и серьезно учитывали бы ихъ политическую роль, какъ ретроспективно учитываемъ роль англійскихъ бароновъ, несомивнимът монархистовъ, и несомивнимът сторонниковъ «мирнаго обновленія» и частной собственности, умѣвшихъ, однако, за свободу платить кровью. Такихъ людей можно и должно ценить, и какъ мужественныхъ враговъ, и какъ не менъе мужественныхъ, въ случаъ нужды, друзей. Но мужественныхъ бароновъ и графовъ англійскаго типа у насъ не видно. Вмісто нихъ наша почва родить каламбуристовъ. А каламбуристь есть психологическій феноменъ-и только. На него можно лишь указать и пройти мимо.

А. Петрищевъ.

# отчетъ

### Конторы редакцін журнала "Русское Богатство".

### поступило:

| Въ пользу голодающихъ крестьянъ въ разныхъ губ.: отъ неизвъстнаго, изъ г. Орла—1 р. 75 к.; отъ Х.—2 р.                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Въ пользу амнистированныхъ: отъ Л. А.—6 р.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Въ пользу ссыльныхъ: отъ О. Листовой, съ зав. Выкса, Нижегородской губ.—7 р.; черезъ Н. Постникова, изъ г. Казани— 135 р.; черезъ К. Г., собранныя въ г. Владиміръ-Волынскъ— 13 р. 10 к.; отъ А. С.—6 р. 53 к.; отъ Мальчевскаго—5 р.; отъ А. П.—5 р.; отъ М. Л. 3 р.; отъ Е. Б.—10 р. |
| <b>Итого</b> 184 р. 63 к.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| А всего съ прежде поступившими 207 р. 93 к.                                                                                                                                                                                                                                            |

~

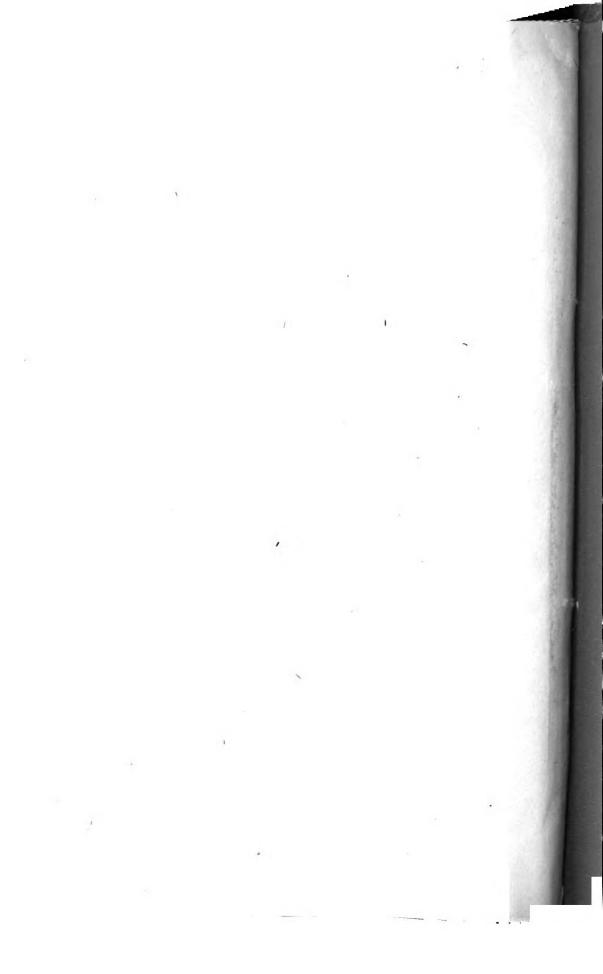

AP 50 •R94 RUSSKOE BOGATSTVE AUG., 1906 AP 50 DO4 Russkoe begatstve.
Aug., 1906

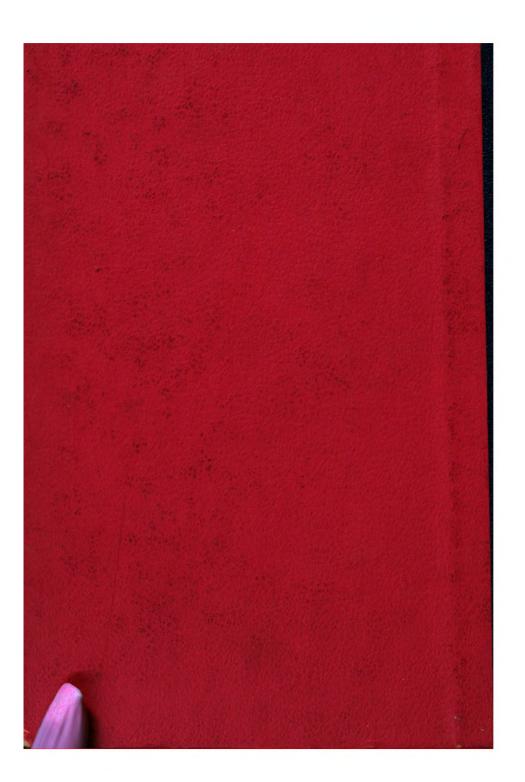



